









# APZIASD PYCKOM PEDOMOUM

2

иЗДАВАЕМЫЙ **ЭВ:ТЕССЕНСМС**.

XII



# воспоминанія

С. П. Бѣленкаго\*

#### ГЛАВА І.

Навначение А. Н. Квостова министром внутренних дел. — Переговоры с С. П. Белецким. — Программа А. Н. Квостова. — Григорий Распутин. — Его отношения к министрам. — Виступлена в Г. Думе А. И. Гучкова против Распутина. — Результаты этого выступления. — План охраны Распутина. — Распутин и В. Н. Коковпов. — Письма ген. Богдановича. — Письма к Распутину от государнии. — Телеграмма Думбарае о разрешения покончить с Распутиным. — Сводка филерских наблюдений над Распутиным. — Вел. кн. Николай Николаевич и Распутин. — Доклад ген. Джунковского Николаев По Распутин.

О назначении А. Н. Хвостова на должность управляющего министерством внутренних пел, я знал недели за две до официального приказа и в этот период времени я с Хвостовым виделся почти ежедневно, так как он пригласил меня, с первой же встречи, в случае, если назначение состоится, к сотрудничеству с ним в должности товарища министра вн. дел.

В течение двухнедельного промежутка времени нами были обсуждены как первые шаги А. Н. Хвостова при вступлении в должность, так и намечена была, в соответствии с переживаемым тогда моментом, программа его деятельности по вопросам внутренней политики. Тот чисто дружеский тон отношений, который сразу А. Н. Хвостов усвовал со мною, меня подкупил, и поэтому я согласился принять на себя некоторые обязанности, которые я, если бы хорошо знал его ранее, как узнал впоследствии, ни за что не принять.

С намеченною нами программой и со знанием, ему подсказанным, некоторых сторон характера государя, А. Н. Хвостов представился его величеству и получив вместе с портфелем министерства и утверждение его программы, от которой, правда, он впоследствии отказался, частью по независящим от него обстоятельствам, а частью в силу отличительных свойств своего характера. Первые дни и первые месяцы я был

С. П. Бълецкій, дойдя въ своей служебной карьерт до поста директора деп. полиціи, былъуволевть тов. вин. вв. дълг Джунковскимъ, не одобравниямъ проволаторскато характера дъвтавности департамента полиціи, но засимъ въ 1915 г., въ разгаръ войны, при содъйствій Распутина и А. Върубовой, А. Н. Хвостоеть былъ назначенъ министромъ ви. дълъ, а С. П. Бълецкій его товарищемъ. Къ этому періоду и относятся печагавмыя веспоминанія, которыя находять свое дополненіе въ слѣдующей за ними записи бестары І. В. Гессена и М. А. Суворина съ А. Н. Хвостовымъ. Послѣ увольненія отъ должности Бълецкому удалось сохранить хорошія отношенія съ Распутинным и продолжать птрать за кулисами видную роль;

<sup>\*</sup> Въ виду исключительнаго интереса и значенія, какое им'вотъ воспоминаніи С. П. Б'элецкаго для характернетики посл'ёднихъ м'эсяцевъ царскаго режима, воспроизводимъ ихъ изъ Петербургскаго журпала «Былое», за границей почти недоступнаго.

с ним неразлучен, пока не состоялись некоторые, на мой взгляд, неудачные назначения по министерству и не последовало моего разочарования в самом министре. Поэтому, мне пришлось в первое время принимать иногда даже и широкое участие в работах общего характера, не относящихся к сфере деятельности порученного моему наблюдению департамента полиции и штаба корпуса жандармов, и, в силу некоторых соображений, о коих я скажу впоследствии, принимать также просителей, имевших ту или иную просьбу к министру, а также и участвовать вместо него зачастую в заседаниях совета министров. Единственно, что с начала до конца нашей совместной службы взял на себя А. Н. Хвостов, это — сношение с Госуд. Думой и выступления в бюджетной комиссии, а также, по моей просьбе, переговоры и руководительство правыми организациями и сношения с Марковым 2 и Г. Замысловским по вопросам общепартийного направления. Таков порядок был и при А. А. Макарове и Н. А. Маклакове в бытность их на посту министра вн. дел. Я только выдавал, если то требовалось министрами, соответствующие суммы, поддерживая хорошие отношения с правыми пентелями. Затем А. Н. Хвостов, по назначении г. Гурлянда директоромраспорядителем осведомительного бюро, взял на себя также и наблюдение за прессою.

Время, в которое мне пришлось состоять в должности товарища министра, было переходное. Война затянулась, надежды на скорое и победоносное окончание ее несколько затуманились, патриотический порыв поостыл, частые наборы влежли за собою некоторое раздражение в народных кругах; расстройство транспорта и падение рубля отразились, в связи с причинами политико-экономического свойства. на недостатках в крупных центрах предметов первой необходимости; кое-где начались бабьи голодные бунты, пораженческое движение в рабочей среде уведичилось, недовольство мероприятиями правительства усилило оппозиционное настроение больших общественных кругов, антидинастическое движение начало просачиваться в народные массы даже в таких местах, где и нельзя было ранее предполагать, как, напр., в области Войска Донского и пр. В виду этого программа А. Н. Хвостова сводилось к стремлению усилить, с одной стороны, наблюдение за революционными организациями, не внося излишнего раздражения постоянными и массовыми арестами, зорко и неустанно следить за общественным движением, стараясь, по возможности, излишним стеснением свободы их деятельности не раздражать общественных кругов, наладить, по возможности, отношения с прессою, а с другой - усилить и широко распространять в массах патриотические издания, обрисовывающие царственные труды на войне государя и наследника и августейшие заботы государыни Александры Феодоровны, как по уходу за ранеными, так, главным образом, по верховному совету в сфере обеспечения участи и дальнейшей судьбы жертв долга и их семей, а также по созданному ею по докладу А. Н. Хвостова комитету по заботам о наших военнопленных за границею (где товаришем был кн. Голицын, впоследствии председатель совета); распрестранять среди рабочих издания о роли рабочей массы по снабжению боевыми црипасами нашей армии, внести порядок в вопросе о заботах о беженцах, стремиться помочь беднейшему населению в цолучении в крупных центрах, главным образом, в столицах, предметов первой необходимости, усилить надзор за немецким засилием и переходом немецкой земли в руки русских подданных (отражение речи А. Н. Хвостова в Госуд. Думе по этому вопросу), не стеснять излишними формальностями получение учащейся молодежью свидетельств о благонадежности и т. п.

Во время моего нахождения на посту товарища министра мне пришлось очень близко войти в соприкосновение и особо считаться с влиянием покойного старта крестьянина с. Покровского, Тюменского у., Тобольской губ., Распутина, переменывшего впоследствии свою фамилию, с соответствующего разрешения, на «Новых». Так как я свои сношения с ним и с его большой почитательницей А. А. Вырубовой продолжал до смерти Распутина, а с А. А. Вырубовой не прерывал знакомства до последних дней (до заболевания ее корью), то я свою исповедь разобью на три периода и начну со времени моего директорства.

По назначения моего директором, когда я был випе-директором при П. А. Столыпине, мне не пришлось ни в служебной, ни в частной моей жизни сталкиваться с Распутиным, но в этот период его имя начало просачиваться в средние круги петроградского общества, так как он был принят во дворце великого князя Николая Николаевича его супругою и им самим, бывал в великосветских гостиных, был близок к семье гр. С. Ю. Витте, - которого он до конца своей жизни вспоминал с особой теплотой, и которого он при жизни графа, как он мне сам говорил, неоднократно хвалил в высоких сферах, мечтал об обратном его возвращении к власти, и познакомил уже с А. А. Вырубовой. В первых шагах Распутина в Петрограде, кроме ректора академии еп. Феофана, разочаровавшегося в нем впоследствии, и тех великосветских кружков, которые интересовались церковными вопросами, куда его ввел еп. Феофан, особую поддержку ему оказывал и предоставлял ему у себя жить, Г. П. Сазонов, охладивший свои отношения к нему впоследствии, когда Распутин изменил свой образ жизни.

Наблюдение за Распутиным в это время, т. е. при П. А. Столыпине, вел П. Г. Курдов, товарищ министра внутренних дел. В чем оно выразилось, следов в департаменте полиции не осталось, но, со слов Распутина, я знаю, что последний с того времени знаком с П. Г. Курловым. При А. А. Макарове\*, когда я вступил в должность директора и до моего оставления этой должности, я лично также с ним знаком не был, как и А. А. Макаров, и Золотарев\*\* избегали возможности с ним познакомиться и не желали этого и впоследствии. Что касается Н. А. Маклакова\*\*\* и генерала Джунковского, то Н. А. Маклаков был в хороших отношениях с Распутиным; не знаю, как он познакомился, но думаю, что через покойного кн. Мещерского<sup>2</sup>, знавшего Распутина и относившегося к нему с почтением еще тогда, когда он не был вхож во дворец. Джунковский же, с первых своих шагов по вступлении, относился к нему отрицательно-демонстративно, несмотря даже на то, что к концу моего директорства влияние Распутина можно было считать прочно установившимся.

Выступление А. И. Гучкова с кафедры Государственной Думы по поводу влияния Распутина повлекло за собою: 1. принятие мер к охране его личности, в силу полученных указаний свыше министром А. А. Макаровым, 2. воспрещение помещения в прессе статей о нем и 3. наблюдение за Гучковым, которое потом мною, при пазначении генерала Джунковского, было снято. Вместе с тем А. А. Макаровым было предложено мне и несение охраны жизни Распутина. В силу этого мною с полковником Коттеном<sup>3</sup> был выработан цлан охраны, сводившийся к командированию развитых и конспиративных филеров, коим было поручено, кроме охраны Распутина, тщательно наблюдать за его жизнью и вести подробный филерский дневник, который к моменту оставления мною должности представлял собой в сделанной сводке с выяснением лиц, входивших в соприкосновение с Распутиным, весьма интересный материал к обрисовке его, немного односторонне, не дичности, а жизни. Затем, в село Покровское был командирован филер на постоянное жительство, но не для охраны,

Министр внутренних дел после смерти П. А. Столыпина.

Товарищ министра внутренних дел, 6. прокурор палаты, сменивший П. Г. Курлова.
 Министр внутренних дел, преемник А. А. Макарова.
 Товарищ министра внутренних дел и командир отдельного корпуса жандармов.
 Редактор-надатель «Гражданина».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Начальник Петербургского охранного отделения.

так как таковая из постоянных при Распутине филеров, в несколько уменьшенном только составе, его сопровождала и не оставляла его и при поездках, а для «освещения», ибо на месте, как выяснилось, агентуры завести нельяя было.

Такая система двойственного наблюдения продолжалась до моего ухода.

Сведения о Распутине докладывались Коттеном министрам, товарищам и мне, а то, что поступало в письменной форме, я держал у себя, — в служебном кабинете, не сдавая в департамент, и, при уходе, в форме дела оставил в несгораемом пиафу, внеся его в опись, представленную мною Н. А. Маклакову, но на другой день, по требованию Маклакова, в числе нескольких других дел, его заингересовавших, сдам ему и это дело.

Председатель совета министров В. Н. Коковцов очень интересовался личностью Распутина, и я ему о нем докладывал неоднократно, так как он хотел подожить конесто влиянию путем доклада о нем государю, о чем я сактыла не только от самого В. Н. Кокоцова, но и потом от А. А. Макарова, но не внаю, докладывал ли он. Впоследствии от Распутина я слышал, что он, незадолго до ухода Коковцова с своего поета, виделся с В. Н. Коковцовым и убеждал его уничтожить винную монополию, о чем Распутин неоднократно, по его словам, говорил государю, и давал понять В. Н. Коковцову, что это будет стоить ему его поста; насколько это правильно, я не знаю, так как против В. Н. Коковцова были в ту пору настроены некоторые из влиятельных членов кабинета (Н. А. Маклаков, И. Г. Щегловитов\* и В. А. Сухомлинов\*\*), а также и кн. Мещерский, и генерал Богданович\*\*\*. По уходе своем В. Н. Коковцов виделея с Распутиным на квартире кн. Андронникова, но особого примирения, по словам князя, между ними не произошлю.

Я в ту пору тяготел к кружку покойного ген. Богдановича, с содержанием писем которого, вызвавших даже к нему одно время немялость и направленных протяв Распутина, я был знаком, так как давал ему и материалы из жизни Распутина за этот период времени. Докладывал-ли А. А. Макаров государю в подробностях о Распутине, я не знако, но только заявляю, что часть найденных писем к Распутину от государыни, кон были у Илиодора, были добыты при посредстве г-жи Карабович из Вильны Замысловским, а также одним казачыми офицером и переданы А. А. Макаровым государыю, что и послужило причиною гнева на Макарова со стороны государыни, не пожелавшей даже принять его, когда он, спустя продолжительное время, был при-глашен Б. В. Штюрмером в кабинет на пост министра юстиции, — и имело также свое значение и в отношении к уходу его снова в Государственный Совет. Н. А. Маклаков, хотя и знал мое и генерала Джунковского отношение к Распутину и то, что я снабжал Богдановича сведениями о нем, тем не менее пи разу не сделал мне указаний о прежешал обидеть Богдановича сведениями сведениями Богдановича, быть может, потому, что не желал обидеть Богдановича, искренно к нему расположенного.

В последние месяцы моего директорства при Н. А. Маклакове, когда августейшам семья находилась в Ливадии, и Распутин был выяван в Ялту, от Ялтинского градована находилась в Ливадии, и Распутин был выяван в Ялту, от Ялтинского градования, покойного генерала Думбадзе, следовавшего особым распорижениям государя и бывшего под большим воздействием генерала Богдановича, который протежировал Думбадзе, мною была получена шифрованная телеграмма с надписью «лично» прибливительно следующего содержания: «Разрешите мне избавиться от Распутина во время его переезда на катеро из Севастополя в Ялту».

Министр юстиции.
 Военный министр.

<sup>\*\*\*</sup> Придворный «литератор», автор монархических брошюр, листовок и воззваний.

Расшифровал эту телеграмму работавший в секретарской части децартамента А. Н. Митрофанов; посылая мне на квартиру дешифровку, он предупредил меня по телефону, что телеграмма интересная. Я, подписав препроводительный бланк, послал ее срочно с надписью: «в собственные руки Н. А. Маклакову» и затем по особому для разговоров только с министром телефону, спросил его, не последует ли какки либо его распоряжений, но он мне ответил, что «нет, я сам». Какие были посланы указания Думбадзе и были ли посланы, я не знаю, но проезд в сопровождении филеров, состоялся без всяких осложнений. Этой телеграммы в деле нет, так как Н. А. Маклаков мне ее не возвратил, а Митрофанов, по расшифровке и скрепе, порвал подлинник, так это делалось в департаменте с шифрованными телеграммами\*.

Сводка филерских наблюдений над жизнью Распутина, в общих чертах, рисовала отрипательные стороны его характера, сводившиеся к начавшейся уже тогда его наклонности к пьянству и его эротическим похождениям. В бытность мою сенатором, ко мне, в конце 1914 года, обратился через посредство своего управляющего хозяйственною частью дворца, полковника Балинского, великий князь Николай Николаевич, жена которого и он сам перестали уже принимать Распутина, с просьбой, не могу ди я дать сведения о порочных наклонностях Распутина, так как, по словам полковника Балинского, великий князь решил определенно поговорить с государем об уданении Распутина из Петрограда. Сведения эти я дал, черпая материал из имевшейся у меня лично на руках сводки. Впоследствии уже я узнал, что великий князь свое желание осуществил, и Распутин до конпа своей жизни, что я сам слышал, не мог этого простить великому князю, причем пред уходом великого князя на Кавказ, с чых только слов, не знаю, — он утверждал, что великий князь мечтает о короне

Затем, — как я проверил впоследствии у самого Распутина, — генерал Джунковский, незадолго до своего ухода, пользуясь исходатайствованным для него еще Н. Маклаковым правом непосредственных докладов по штабу и к высочайшим проездам государя, воспользовавшись также полученными им из Москвы сведениями о недостойном в оцьянении поведении Распутина в ложе ресторана «Пр», докладывал их государы в связи с общей его характеристикой. Доклад этот, как мне говорил сам Распутин, выявал сильный на него гнев государя, — таким Распутин внюгда до того даже и не видел государя. Но, по словам Распутина, он в свое оправдание говорил, что он, как и все люди, грешен, — не святой. По словам Распутина, государы после этого долго его не пускал к себе на глаза, и поэтому Распутин не мог слышать или говорить спокойно о генерале Джунковском до конца своей жизни.

Правда, потом генерал Адрианов, после немецкого погрома в Москве ушедший с должности градоначальника, находясь под сенаторским расследованием, — после ввидания с Распутиным в Петрограде, — лично и затем в письменном изложении, передал через меня А. А. Вырубовой заявление, что никакой, по лично им произведенному расследованию, неблагопристойности Распутин не производил у «Тра». В это время шел разговор об оставлении генерала Адрианова в свите, и он был вызван гр. Фредериксом в Петроград. В свите затем он был оставлен, но, когда, значительно

<sup>\*</sup> Я потом не сирапивал Маклакова, что он ответил на телеграмму. Я припоминаю, когда я был после оставления должности товарища министра в Ялте (мне и Хвостову было приказано раз' ехаться; Хвостов уехал в деревню, а я в Ялту), я спращивал полковника Троцкого, говорил ли ему что нябудь Думбадзе про ублёство во время морского переезда. Он сказал, что нет, но заметил, что вообще у Думбадзе были планы покончить с Распутиным, по планы заоблачного характера. Ессала, на которой построен купцом яв Москвы желизаный замок, стоящий над Длтой. Думбадзе румал туда привести Распутина, чтобы оттуда сбросить его или вообще сделать какое инбудь разбойное нападение, но все его осталось в области предположений, и Думбадзе в этом отношении ничего не предполимал.

позднее уже, — по окончании расследования, генерал Адрианов, при министре внутренних дел Протополове, приехал в Петроград, чтобы представить министру костище свою об' яснительную записку перед слупанием дела в сенате, в был у меня с просъбой сказать за него несколько слов А. А. Макарову, для чего даже и оставил один экземпляр записки, — то он имел в виду передать черее Распутина экземпляр и госуарон. Но, как мне говорил ген. Адрианов, Распутин отказался его принять. Когда я, при встрече, спросил Распутина, почему он не захотел повидаться с ген. Адриановым, то он ответил, что все-таки ген. Адрианов, хотя и дал другое показание, но ему нужно было бы в свое время, когда он был градоначальником, посмотреть, что такое полиция о нем писала ген. Джунковскому.

# ГЛАВА П.

Князь Андронников. – Его «записка» в высшем свете. – Планы кн. Андронникова. – Епископ Варнава. – Личное звакомство С. П. Беспецкого с Распутиным и А. А. Вырубовой. – Кандидатура А. Н. Хвостова на пост министра внутренних дел.

В промежуток этого времени я не прерывал своих отношений с кн. Андронниковым, хорошо установившихся со времен министерства А. А. Макарова, когда я впервые с ним познакомился. Я часто бывал у него, он также вечером засэжал ко мне, и от него я слышал всегда много интересных новостей из придворных и министерских сфер, так как он имел широкий круг влиятельных знакомцев и бывал у гр. Фредерикса, Воейкова, у большинства министров, у председателя совета Горемыкина, имел знакомых при великокняжеских дворах, знал много директоров департаментов почти всех министерств и других чинов из министерств, которые считались с его влиянием у министров, боядись вооружать его чем-дибо, поддерживали с ним лучшие отношения и старались исполнить его просьбы, предпочитая его иметь лучше своим хорошим знакомым, чем сильным и опасным врагом. Я, в сущности говоря, в ту пору на него смотрел, как на человека, который поразительно мог проникнуть к каждому министру. Эта у него идет красною нитью во всей его жизни. Он даже надевал красную рубаху и пахал перед государем. Он много ездил и всегда с портфелем. Плеве интересовался этим портфелем и наблюдал за ним. В конце концов этот портфель схватили, но там ничего не оказалось, кроме газет. Он всегда старался делать вид человека делового. Ero в «Новом Времени» и в «Вечернем Времени» описывали в замаскированном виде, как тиц... Андронников старадся проникнуть в торгово-промышленные сферы... Я могу сказать, что не было в истории прошлого периода таких моментов, чтобы Андронников не проводил кого-нибудь в министры под тем или другим предлогом... Средств и имений он не имел, потому что был из обедневшей семьи, - а трен его жизни был очень широк. Временами у него были большие деньги, временами был без денег, и его поддерживали знакомые...

Его защиски были интересны. Он их представлял Марии Федоровне, государю и государыне... Во всех министерских назначениях он безусловно имел громадное вначение... Он бывал у управляющего двором Марии Федоровны Шервашидзе... Он в этот период был ванят доведенной им затем до конца крупной финансовой операцией по покупке, при содействии военного министра Сухомлинова, на акционерных началах в Бухаре и Хиве больших земельных площадей, прилегающих к речным артериям. Ко мие он был искренно в ту пору расположен, так как во времена моего директорства у него никаких дел в департаменте полиции не было, и он только пользовался бесплатными проездными билегами на пред звичеля. При генерале Джунковском, кото-

рого кн. Андронников знает по пажескому корпусу, в силу отрицательного отношения к Андронникову Н. А. Маклакова, и под влиянием просьб к Маклакову со стороны военного министра. Сухомлинова, с которым в ту пору, после продолжительной и нераврывной дружбы кн. Андронников разошелся и повел борьбу, — последовало увольнение кн. Андронникова от должности причисленного к министерству внутрених дел чиновника, дававшей кн. Андронникову, некоторым образом, официальное положенте. Это его сильно задело, и хотя он и был устроен, путем всеподданейшего доклада обер-прокурора Саблера, на должность чиновника особых поручений при святейшем синоде, но этой обиды не мог забыть Н. А. Маклакову и, где мог, старался подорвать к нему доверие.

В своих «Зайис ках» к гр. Фредериксу для высоких сфер кн. Андронников давал очерк деятельности министров, сообщая те или другие о них сведения, давал обрисовку событий, волновавших Петроград, и т. д. Записки эти были стильно написаны, в большинстве отличным французским языком, иногда зло обрисовывали какие-либо факты из деятельности или жизни тех высших сановников, против коих что-либо имел князь, и прочитывались им тем, кто был противником этих лиц. За этот период времени князь несколько раз писал обо мне, как о человеке, который не был в достаточном отношении использован. Взамен этого я помог ему в выпуске к 50-ти летнему мобилею Горемыкина изящие изданной брошюры — «О государственных заслугах И. Л. Горемыкина», в составлении ему адреса, подписи на котором были собраны

кн. Андронниковым.

В конце апреля 1915 г. скончался у меня старший сын. Смерть его сильно нас поравяла. По возвращении в Петроград, осенью, кн. Андронников, узнав о моем приезде, первый позвонил ко мне, прося зайти. Когда я пришел к нему, то от него я узнал, что за время моего отсутствия он близко сощелся с Распутиным, проник через него в особое доверие к А. А. Вырубовой, вошел в более лучшие отношения с статс-дамой Нарышкиной, и что предстоят большие перемены в составе кабинета, которые могут повлечь за собою обратное мое возвращение к активной работе, и что почва достаточным образом подготовлена, так как им сделано многое в мою пользу, с условием в будущем действовать с ним солидарно. Когда же я ему сказал, что Распутин, который был в это время на родине у себя, может потом поти против меня, под влиянием недоверия ко мяе за прошлое, и потому, что пра оставлении должности моей, когда мне передавали о его желании со мной позвакомиться, я тогда, по просьбе жены, от этого отказался, — то Андронников меня успокоил тем, что все уже предусмотрено, и я о хотно согласился.

Здесь же я познакомился с тобольским опископом Варнавой, который был у князя во время своей борьбы с Самариным по поводу канонизации мощей св. Иоанна Тобольского; сойдясь с ним близко, князь помог ему, пользуясь своим занакомством с сотрудниками газет, в печатании статей, освещавших это дело. Узнав загем поближе владыку и поняв многие стороны его души и характера, я искренно относился к нему и все время поддерживал с ним сердечные связи. Мне впоследствии приходилось видеть лиц, предубежденных против него за его связь с Распутиным, которые, познакомившись ближе с ним, резко переменили свое к нему отношение. Я не хочу этим сказать, что он не имел своих недостатков, но они поглощались очень многими хорошими его качествами. Выйдя из простой среды, не получив даже и среднего образования, он обладал от природы пытливым умом, наблюдательностью; хорошо ознакомившись, подобно старообрядческому начетнику, со священным писанием и догмою,

<sup>\*</sup> Обер-прокурор святейшего синода.

он не потерял связи с народом, знал, что нужно его пастве и его жизни. Образные собеседования его с народом влекли к нему сердца. Его незлобие и отношение к иноверцам создали ему на месте его служения глубокое к нему почитание со стороны последних. Его народный говор, уснащенный народными поговорками и умело примененными текстами св. писания и примерами из жизни святых, давали особый интерес в собеседовании с ним.

Этим об'ясняется его умиротворяющее влияние в высоких сферах, где он тонко, дипломатично парализовал, не задевая Распутина, влияние последнего, что чувствовал Распутин. Вследствие этого, при мне уже можно было наблюдать, что приезды еп. Варнавы нервировали Распутина; он подозрительно отвосился к нему, старался причинить ему затруднения в приемах в высоких сферах и всячески противодействовать сильному стремлению еп. Варнавы уйти из Тобольской епархии на север. Но немогу умолчать, что, сделавши ту или другую владыке неприятность, Распутин черев некоторое время старался чем-либо исправить ее. Так, например, даваемое обычно архиепископство при открытии мощей в епархии было заменено очередной звездой, но через промежуток времени, по настойчивым просьбам Распутина, владыке, без его о том напоминания, было пожаловано архиепископство.

По моему и князя Андронникова совету, владыка, в интересах своего дела, в исполнение воли синода, не представился государю и выехал из Петрограда, так как, по сведениям кн. Андронникова, коему Самарин к тому времени предложил официально подать прошение об увольнении, Самарин был в числе лиц, кои должны были уйти из кабинета И. Л. Горемыкива. Но владыка уехал не в свою епархию, а сперва на родину, — в одну из северных губерний, — а затем в Москву, где и остался, поддерживая спошения с князем Андронниковым через своего близкого человека, архимандрита Леонида (много, между прочим, вредившего ему в деле управления епархии) в ожидании нового назначения обер-прокурора и в виду скорого приевра Распутива из Покровского, звая, что в данном деле этот последний ему поможет, так как назначение Самарина обер-прокурором состоялось неожиданно для Распутива. Самарина Распутина в зная, по знал, что последний к нему относился отрицательно что свящ. Востоков, публично выступавший против Распутина, состоял воспитательм по Закону Божьему детей Самарина.

К этому времени я уже познакомился с Распутиным, секретно от жены, в конце 1915 г. в квартире кн. Андронникова и несколько раз с ним там виделся. Был два раза у него на квартире по Гороховой ул. По воскресеньям туда, после обедни, приезжала А. А. Вырубова пить чай в небольшом кружке избранных Распутиным диц, и здесь я познакомился с А. А. Вырубовой. Распутин тоже был у меня один раз, когда я, воспользовавшись от ездом жены из Петрограда в Москву к матери, и тем, что дети были в перкви на вечерней службе, пригласил его к себе на чай; но тем не менее отношения эти не были в ту пору тесными, так как и оп, и я, и А. А. Вырубова друг к другу приглядывались. Мне было неловко чувствовать, что они понимают цель моего сближения, так как им тоже в это время было известно, что я до того не был сторонником Распутина и давал о нем сведения Богдановичу и великому князю Николаю Николаевичу. Единственно, что их примиряло со мною, это то, что в мое время жизнь Распутина была в безопасности, так как покушение на него, устроенное по инициативе Илнодора, случилось уже после моего ухода при генерале Джунковском.

Когда Андронников мне передал о предстоящих переменах, то под строгим секретом он мне сообщил, что им еще задолго до этого, с лета, уже выставлена кандидатура А. Н. Хвостова, которого он сблизил и с дворцовым комендантом Дедюлиным, и с

А. А. Вырубовой; что А. Н. Хвостов уже был вызываем во дворец государыней, произвел самое лучшее на вее внечатление, и что теперь подготовляется благоприятная для него почва к приему у государя, что, по всему, успех назначения обеспечен\*, и что это делается очень тонко, —так, что даже Горемыкин не посвящен в это навначение, так как это навначение, как он думает, могло бы ветретить противодействие со стороны Горемыкина, имевшего своего кандидата\*\*, к провалу которого, путем сообщения о нем некоторых сведений, приняты уже им, кн. Андронниковым, меры и что А. Н. Хвостов, который раньше ко мне относился, будучи губернатором, несколько предубежденно, теперь, под влиянием его, князя, рад будет совместному служению со мною. На другой день было назначено в квартире кн. Андронникова мое свидание с А. Н. Хвостовым, повлекшее за собою ряд ежедневных свиданий, нас тесно сблизивших, и затем состоялась моя совместная поездка к А. А. Вырубовой, —где я встретил доверчивый прием, —и к генералу Воейкову, с которым до этого времени я познакомился через кн. Андронникова и у которого бывал неоднократно.

Эти сведения убедили меня, что кн. Андронников весьма точно передал мне обстановку дела и что вопрос о переменах в кабинете — вопрос самого близкого будунего, и назначение А. Н. Хвостова предопределено, судя по полученным уже из дворца взвестиям. Действительно, скоро последовал вызов Хвостова к государю, особо милостивый прием с воспоминавием о его прошлой службе, сообщение о том, что его назначение состоится на днях, и согласие на проведение преднамеченной А. Н. Хвостовым программы в исполнение. До опубликования указа дело было в большом секрете, но Андронников познакомил тогда и Горемыкина с положением дела и с совершившимся фактом и пользуясь своим сильным на него влиянием, убедил его не противодействовать, так как это ничего не изменит, добавив, что А. Н. Хвостов будет в будущем считаться с его, Горемыкина, желаниями, тем более, что Горемыкин может всегда воздействовать на А. Н. Хвостова, через особо близкого к себе человека, министра костиции А. А. Хвостова. Поэтому, кн. Андронников просил его принять А. Н. Хвостова.

Против моего назначения И. Л. Горемыкин ничего не имел, так как я часто бывал у него, и он относился ко мне хорошо. А. Н. Хвостов был у Горемыкина, и тот обещал ему не противодействовать его назначению, если ему не будет предоставлено выборь Я тоже был у Горемыкина после назначения А. Н. Хвостова, и было условлено, в случае моего назначения, что я его буду держать в курее дел, с ведома министра, о чем он ему и заявил, докладами о настроении России. Это мною в точности было исполнено вплоть до доклада ему о предстоящей смене его, Горемыкина, и назначении на его место Штюрмера, чему Горемыкин не поверил, — настолько это было для него неожиданно.

Штюрмер упорно в это время бывал у Горемыкина в течение недели с женой. Это была самая тесная дружба. И в то же время Штюрмер вел переговоры с Растутиным и Вырубовой, и должно было состояться его назначение. Штюрмер приважал к нему в тот-же самый день, когда должно было состояться его назначение ва должность председателя совета министров. Я знал об этом. Я приехал к Горемыкину, к которому я питал уважение, как бывший крестьянский деятель, воспитанный на крестьянских законах и раз'яснениях его, и сказал: «Вы мне не верите, но сегодня ноезжайте на вокзал. Штюрмер, одетый в мундир, будет ехать к государо». — «Это

\*\* Статс-секретаря Крыжановского.

<sup>\*</sup> Назначение Штюрмера проходило тем же порядком.

он едет по другому делу, он мне говорил, по делу обер-прокурора св. синода. Я сегодня буду у государя». И такой самодовольный! И он, действительно, был у государя, просидел у него 20 минут и вернулся оттуда уже не председателем. Увидя его, а сказал: «Я был прав, вачем вы не послушались»... Про назначение я знал от Манасевича и из филерских наблюдений о том, где был Распутин, где был Штюрмер и где были свидания с ним... Они виделись на второй квартире Распутина, у Лерма, Басейная 35... Горемыкин был тоже близок с Распутиным. Распутин проводил его канплером.

Как только назначение А. Н. Хвостова состоялось, на первом докладе его, как министра, было им испрошено согласие у государя на мое назначение, и до опубликования указа я официально не вступал в должность, но фактически уже приступил к ознакомлению с делами, так как безотлучное мое нахождение при А. Н. Хвостове, который мало знал состав министерства и обстановку министерского обихода, само собой ясно подчеркивало близость моего назначения.

## ГЛАВА ІІІ.

Общая характеристика Распутина. — Его прошлое. — В мире странников и в монашеской среде. —
«Трипи»-произдець, — Епиской Ософав, ботовстаетельские крумки и дворен велького назва Николая Николаевича. — Распутин и Николай II-ой. — Уроки магистизирования. — «Воскрешение
из мертных» Вырубовой. — Значевие его дли последующого влияния Распутина. — Распутин выкавире смерт. — Предуметьзя Распутина. — Распутина и какануне смерти. — Предуметьзя Распутина и покаопации. — Распутина и православие. — Основные черты его характера. — Урокоб распутиницев.

Я лично близко подошел к Распутину уже тогда, когда его положение во дворце и сила его влияния на августейших особ настолько упрочились, что он считал себы как бы неот емлемо связанным с высочайшего семьею узами средостепия не только в личной жизни их величеств, но и в сфере государственного правления. При этом надо иметь в виду и то обстоятельство, что если Распутин в редких случаях когдальбо и касался этого вопроса, то он всегда высказывался по этому поводу в самых неопределенных формах; что же касается А. А. Вырубовой, то она никогда в разговорах со мною или в моем присутствии не приподнимала завесы над этою тайною. Но, наблюдая за Распутиным с 1912 г. с некоторыми перерывами, я лично пришел к следующим о нем выводам.

Распутин обладал недюжинным природным умом практически смотрящего на жизнь сибирского крестьянина, который помог ему намегить свой кизненный идеально он начал ясно отдавать себе отчет в необходимости улучшить свои жизненые условия. В обстановке обихода своей крестьянской семьи Распутин этой вовможности не видел, тем более, что тяжелый и упорный труд земледельца его, преможности не видел, тем более, что тяжелый и упорный труд земледельца его, преможности не видел, тем более, что тяжелый и упорный труд земледельца его, преможности не видель лет пруги своих склонностей, которые в нем развились под влиянием общения его во время странствований с миром странников и с монашеской средой. Общение это дало Распутину зачатки грамотности и своеобразное ботосложное образование, приворовленное к умению применять его к жизненному обиходу, расширило его взгляд на жизнь, развило в нем любознательность и критику, выработалю в нем чутье физиономиста, умевшего распознавать слабости и сосбенности человеческой натуры и играть на них, и само по себе повелю его по тому пути, который растворал пред ним страдающую женскую душу. Сильно чувствуя в себе с юных

мет человека с большим уклоном к болезненно-порочным наклонностям своей натуры, Распутин ясно отдавал себе отчет в том, что узкая сфера монастырской жизни, в случае поступления его в монастырь, в скорости выбросила бы его из своей среды, и поэтомо он решил пойти в сторону, наиболее его лично удовлетворявшую — в тот мир видимых святош, странников и кородивых, который он изучил с ранних лет в совершенстве.

Очутившись в этой среде в сознательную уже пору своей жизни, Распутин, игнорируя насмешки и осуждения односельчан, явился уже, как «Грипа провидец», ярким и страстным представителем этого типа, в настоящем народном стиле, будучи разом и невежественным и красноречивым, и лицемером и фанатиком, и святым и грешником, аскетом и бабником, и в каждую минуту актером, возбуждая в себе любо-пытство и в то же время приобретая несомненное влияние и громадный успех, выработавши в себе ту пытливость и тонкую психологию, которая граничит почти с проворливостью.

Заинтересовав собою некоторых видных иерархов с аскетическою складкою духовного мировоззрения и заручившись их благорасположением к себе, Распутин, под покровом епископской мантии владыки Феофана, проник в петроградские великосветские духовные кружки, народившиеся в последнее время в пору богоискательства, и здесь сумел быстро приспособиться и ориентироваться в чуждой ему до того новой среде, стремившейся вернуться к старомосковским симпатиям, но слабой духом и волею; оценил всю выгоду своего положения и, применив и к этой среде усвоенный им метод влияния, заставил остановить на себе внимание влиятельных представительниц этих салонов и заинтересовать своею личностью великого князя Николая Николаевича. Дворец вел. кн. Николая Николаевича для Распутина явился милостью, брошенной пророком Илией своему ученику Елисею, привлекшей внимание к нему высочайших особ, чем Распутин и воспользовался, несмотря на наложенный на него в этом отношении запрет со стороны вел. князя, после того, как его высочество, поближе ознакомившись с Распутиным, разгадал в нем дерзкого авантюриста. Войдя в высочайший дворец при поддержке разных лиц, в том числе покойных гр. С. Ю. Витте и кн. Мещерского, воздагавших на него свои надежды с точки зрения своего влияния в высших сферах, Распутин, - пользуясь всеобщим бесстрашием, основанным на кротости государя, ознакомленный своими милостивцами с особенностями склада мистически настроенной натуры государя, во многом по характеру своему напоминавшего своего предка Александра I, - до тонкости изучил все изгибы душевных и волевых наклонностей государя, сумел укрепить веру в свою прозорливость, связав со своим предсказанием рождение наследника и закрепив на почве болезненного недуга его высочества свое влияние на государя путем внушения уверенности, все время поддерживаемой в его величестве болезненно к тому настроенной государыней, в том, что только в одном нем, Распутине, и сосредоточены таинственные флюиды, врачующие недуг наследника и сохраняющие жизнь его высочества, и что он как бы послан провидением на благо и счастье августейшей семье. В конце концов Распутин настолько даже сам в этой мысли укрепился, что он мне несколько раз с убежденностью повторял, что «если меня около них не будет, то и их не будет», и на свои отношения к царской семье он смотрел, как на родственную связь, называя на словах и в письмах своих к высочайшим особам государя «папой», а государыню «мамой».

В обществе моего времени ходило много легенд о демонизме Распутина, причем сам Распутин не старался никогда разубеждать в этом тех, кто ему об этом передавал или к нему с этим вопросом обращался, большей частью отделываясь многовначительным молчанием. Эти слухи поддерживались отчасти особенностими нервности всей его подвижной жилистой фигуры, аскетической складкою его лица и глубоко впав-

шими глазами, острыми, пронизывавшими и как бы проникавшими внутрь своего собеседника, заставлявшими многих верить в проходившую через них силу его гипнотического внушения.

Когла я был директором департамента полиции, то в конце 1913 г., наблюдая за перепискою лиц, приближавшихся к Распутину, я имел в своих руках несколько писем одного из петроградских магнетизеров к своей даме сердца, жившей в Самаре, которые свидетельствовали о больших надеждах, возлагаемых этим гипнотизером, лично для своего материального благополучия, на Распутина, бравшего у него уроки гипноза и подававшего, по словам этого лица, большие надежды в силу наличия у Распутина сильной воли и умения ее в себе сконцентрировать. В виду этого, я, собрав более подробные сведения о гипнотизере, принадлежавшем к типу аферистов, спугнул его, и он быстро выехал из Петрограда. Продолжал ли после этого Распутин брать уроки гипноза у кого-либо другого, я не внаю, так как я в скорости оставил службу и, при обратном моем возвращении в министерство внутренних дел, проследка за Распутиным этих данных мне не давала. Но в этот последний мой служебный период при одном из моих разговоров с Распутиным об А. А. Вырубовой, когда я касался железнодорожной катастрофы (между Петроградом и Парским Селом), жертвой которой явилась А.А. Вырубова, Распутин с большими подробностями и с видимой откровенностью рассказал мне, что своим, по выражению Распутина, воскрешением из мертвых А. А. Вырубова обязана исключительно ему.

По словам Распутина, несчастный случай с А. А. Вырубовой произошел в первод сильного гнева на него со стороны государя после одного из первых докладов о нем генерала Джунковского, по оставлении мною должности директора депатаента полиции, — и поэтому спошения Распутина с дворцом были временно прекращены. О несчастном случае с А. А. Вырубовой Распутин увнал только на второй день, когда положение А. А. Вырубовой было признано очень серьезным, и она, находясь все время в забытьи, была уже молитение напутствована глухой исповедью и причастием святых тайн. Будучи в бредовом горячечном состоянии, не открывая все

время глаз, А. А. Вырубова повторяла лишь одну фразу:

Отец Григорий, помолись за меня!

В виду пастроения матери А. А. Вырубовой, решено было Распутина к А. А. Вырубовой не приглашать. Увнав о тяжелом положении А. А. Вырубовой, со слов ррафини Витте, и не имея в ту пору в своем распоряжении казенного автомобиля, Распутин воспользовался любезно предложенным ему графинею Витте ее автомобилем и прибыл в Царское Село в приемный покой лазарета, куда была доставлена А. А. Вырубова желщиною-врачом этого лазарета княжнюю Гедройц, оказавшей на месте катастрофы первую медицинскую помощь пострадавшей.

В это время в палате, где лежала А. А. Вырубова, находились государь с госуданей, отец А. А. Вырубовой и княжна Гедройц. Войдя в палату без разрешения и ни с кем не зпоровальсь Распутин подошен к А. А. Вырубовой, вязл ее руку и, упорво

смотря на нее, громко и повелительно сказал ей:

— Аннушка <sup>†</sup> Проснись, поглядь на меня!... И, к общему изумлению всех присутствовавших, А. А. Вырубова открыца глаза и, увидев наклоненное над нео лицо Распутина, улыбнулась и сказала:

— Григорий — это ты? Слава Богу!

Тогда Распутин, обернувшись к присутствовавшим сказал:

Поправится!

И, шатаясь, вышел в соседнюю комнату, где и упал в обмороке. Придя в себя, Распутин почувствовал большую слабость и заметял, что он был в сильном поту.

Этот расская я изложил почти текстуально со слов Распутина, как он мне передавал; проверить правдивость его мне не удалось, так как с княжной Гедройц я не был внаком, и мне не представилось ни разу случая с нею ветретиться, чтобы расспросить ее о подробностях этой сцены и о том, не совпал-ли этот момент посещения Распутина А. А. Вырубовой с фазою кризиса в болезненном состоянии г-жи Вырубовой, когда голос близкого ей человека, с которым она душевно сроднилась, ускорил конец бредовых ее явлений и вывел ее из забытья.

Об'зеняя себе таким образом всю картину происшедшего исцеления Распутиным А. А. Вырубовой, я ясно представлял себе, какое глубокое и сильное впечатления от ас недела «воскрешения из мертвых» А. А. Вырубовой Распутиным должна была произвести на душевную психику высочайших особ, воочию убедившихся в наличии тамиственных сил благодати Провидения, пребывавшей на Распутине, и упрочитавичененных сил благодати Провидения, пребывавшей на Распутине, и упрочитавиченных сил благодати Провидения, пребывавшей на Распутине, и упрочитавичение, как ме свете, даже дороже парей», так как для нее, по словам Распутина, не было той жертвы, воторую она не принесла бы по его требованию. Действительно, — как я сам замечал в особенности в последнее время, — Распутин относился к своей августейшей покровительнице без того должного внимания и почтительности, какие следовало бы в нем преполагать за все милости, ему ее величеством оказываемые, по сравнению с А. А. Вырубовой, в которой он видел безропотное отражение своей воли и своих приказаний.

А. А. Вырубова, по натуре своей, была очень религиозна, в чем я сам имел возможность несколько раз убеждаться, но в Распутине, несмотря на то, что она не могла не видеть его некоторых порочных наклонностей, находила твердую опору в своих душевных стремлениях. Когда я был у А. А. Вырубовой утром на другой день после убийства Распутина, до обнаружения его тела, примерзшего ко льду, как мне передавал потом Протопопов, - еще живым, но находившимся в беспамятстве, брошенного с моста в полынью, то я видел по лицу А. А. Вырубовой, какая сильная душевная борьба происходила в ней от начавшего заползать в ее душу сомнения в отношении Распутина; этого чувства она не скрыла от меня, сказав, что не может допустить мысли, чтобы Распутин не предчувствовал своей смерти и не сказал бы ей об этом, тем более, что в день его убийства она, до прихода А. Д. Протопопова, была вечером в 8 часов у Распутина, и он ей передал, что после Протополова к нему должен заехать молодой князь Юсупов, чтобы отвезти его к себе в дом к больной своей жене для ее «исцеления». А. А. Вырубовой показалось несколько странным такое позднее приглашение князем Юсуповым к себе Распутина, что она ему и высказала, не зная того, что супруги князя в это время в Петрограде не было, и посоветовала Распутину отказаться от этого приглашения, об'яснив ему, что если кн. Юсупов и его жена стыдятся открыто принять его у себя днем, то ему не для чего унижать себя перед ними и ехать к ним. Передавая об этом, А. А. Вырубова сообщила мне о своем недоумении по поводу того, что Распутин, дав обещание, не последовал затем ее совету, тем более, что она настойчиво указывала ему, что, по ее мнению, в данном случае кроется другая цель, которую преследовал князь Юсупов, приглашая его ночью к себе в гости, так как из слов Распутина она поняла, что кн. Юсупов особенно настаивал на том, чтобы ко времени его заезда за ним у него никого не было из посторонних, хотя бы и близких к Распутину лиц, кроме его домашних; в виду этого она, А. А. Вырубова, узнав на другой день об исчезновении Распутина, сразу невольно поставила это обстоятельство в связь с таинственною обстановкою приглашения Распутина кн. Юсуповым к себе и укрепилась в своем подозрении после получения императрицей в тот же день, без всякого запроса со стороны ее величества, письма от кн. Юсупова, в котором он, в виду распространившихся в Петрограде слухов о причастности его к исченовению Распутина, заверял честным словом государыно, что он накануне у Распутина не был, с ним даже по телефону не разговаривал и к себе Распутина не приглашал, между тем как это находилось в полном противо-

речии с тем, что она лично слышала от Распутина.

Но цотом уже Симанович сообщил А. А. Вырубовой, что Распутин за три дня перед своей смертью был грустно настроен, находился в подавленном состоянии и попросил помочь ему советом в деле устройства им денежного вклада на имя дочерей, для чего они вдвоем секретно ездили в банк, куда Распутин и положил для каждой дочери несколько десятков тысяч, бывших у него в ту пору на руках, а затем, по приезде домой, Распутин велел затопить печь и, вместе с Симановичем, несмотря на просьбы старшей дочери, сжег все письма и телеграммы, им полученные как от высочайших особ, так и от А. А. Вырубовой. В день же своего убийства Распутин повеселел, пошел в баню и вечером, после от езда А. А. Вырубовой, надел лучшую свою новую шелковую верхнюю рубаху и новый костюм и, несмотря на убеждения Симановича никуда без него не ехать, успокоив его, настоял на его уходе, заявив, что он ожидает к себе А. Д. Протопопова. Наконец, в той же мысли, что Распутин как бы предчувствовал свою кончину, укрепил А. А. Вырубову и М. В. Скворцов, сообщив ей, - как мне потом об этом он сам рассказывал, - что, зайдя за день до смерти Распутина к нему на квартиру, он был поражен видом Распутина, лицо которого было землистого пвета и носило уже на себе, по словам Скворцова, печать смерти, причем он застал Распутина в сильно подавленном настроении духа, и ему стоило больших трудов вывести Распутина из его меланхолического настроения в отвлечь от разговоров о смерти. К рассказу В. М. Скворцова, им переданному уже после смерти Распутина, я отнесся несколько скептически, так как, посетив Распутина, по просьбе А. А. Вырубовой, за день или за два дня до его смерти поздно вечером, я не нашел в нем никакой перемены, а, наоборот, видел в нем жизнерадостное настроение, полное удовлетворение по случаю полученного им обещания о назначении на поет министра юстиции Н. А. Добровольского, при посредстве которого он расчитывал добиться окончательного погашения дела генерала Сухомлинова, и большую самонадеянность в том, что его никто не посмеет тронуть - в ответ на мое предупреждениебыть осторожным в своих поездках в мало знакомые дома. При последующих затем моих свиданиях с А. А. Вырубовой я не позволил себе подымать разговоров е Распутине и только послал ей в феврале сего (1917) года фотографический снимок с последнего цортрета Распутина, нарисованного с него одной из его знакомых худежниц для какого-то большого американского иллюстрированного издания.

Что же касается других, искренно веровавших в Распутина его покленнид, то, после его ублёства, среди этих немногих его почитательниц, кроме А. И. Гущной, серьевно заболевшей после его смерти, почти ну кого не оставалось прежней веры в его духовную обособливость; в этом мне пришлось убедиться из равговора моего в матерью М. Головиной при встрече с ней в воскресенье на масленой неделе у А. А. Вырубовой, причем г-жа Головина (одна из самых давних почитательниц Распутина) откровенно высказала мне свое разочарование в проворливости Распутина, в виду непредвидения им такой ужасной своей смерти, так как в последнее время Распутин уверял своих поклонниц, чему я сам раз был свидетелем во время одного из воскресеных часов у него на квартире, в ионе 1916 г., в присутствии А. А. Вырубовой, — что ему положено на роду еще пять лет пробять в миру с ними, а после этого он скроется от мира и от всех своих близких и даже семы в известном только ему одному, намеченном им уже глухом месте, вдали от людей, и там будет спасаться, строго соблюдая устав

древней подвижнической жизни. Это свое намерение Распутин, как я понимал, навряд ли привел-бы в осуществление, даже если бы он и не был убит, так как опровильно глубоко, за последнее время, опустился на дно своей порочной жизни.

Но Распутин ясно, по настроению государя, замечал близость наступления поворота в отношениях к нему со стороны его величества и заранее подготовлял себе почетный отход от дворца, указывая на пятилетний срок, как на то время, когда наступит для наследника юношеский возраст, кладущий преграду гемофилии, внушавшей их величествам постоянную болянь за жизнь его высочества и связавшей Распутина, в силу приведенных мною причин, с августейшей семьею.

Приобретя в лице А. А. Вырубовой послушную исполнительницу своих желаний и деятельную помощницу в деле укрепления своего влияния и значения во дворце, Распутин дерзко перешагнул чергу заповедного ранее для него другого мира, укрешился в новой своей позиции и из Грипи превратился в отца Григория для своих почитательниц и всемогущего Григория Ефимовича для лиц, прибетавших к его

заступничеству, влиятельной поддержке, помощи или посредничеству.

В дополнение обрисовки личности Распутина считаю необходимым передать вынесенные мною из разговора с ним и наблюдения за ним свои впечатления относительно религиозной стороны его духовной структуры. Этот вопрос останавливал на себе мое внимание еще в бытность мою директором департамента полиции. Из имевшихся в делах канцелярии обер-прокурора святейшего синода сведений, переданных секретно мне директором канцелярии г. Япкевичем, несомненым являлся тот вывод, что Распутин был сектант, причем из наблюдения причта села Покровского, родины Распутина, явствовало, что он тяготел к хлыстовщине. Переписка эта своего дальнейшего развития не получила и только повлекла за собою церемену причта и назначение взамен его нового духовенства, которое, благодаря влияниям Распутина, было хорошо обеспечено, пользовалось его поддержкой и покровительством и считало Распутина преданным церкви, вследствие его забот о благолении и украшении местного храма, благодаря шедрым милостям не только его почитательниц, но и дарам августейшей семьи. Таким образом, официально установить, путем соответствующего расследования, на основании фактических и к тому же проверенных данных, несомненную принадлежность Распутина к этой именно секте не удалось, тем более, что Распутин после этого случая был крайне осторожен, никого из своих односельчан не вводил в интимную обстановку своей жизни во время приездов к нему его почитательниц и филерное наблюдение к себе не приближал. В виду этого я принужден был, секретно даже от филерного отряда и местной администрации и сельских властей, всецело бывших на стороне Распутина, поселить на постоянное жительство в селе Покровском одного из развитых и опытных агентов и приблизить его к причту. Из донесений этого агента, которые он, вследствие дружбы Распутина с местным начальством почтово-телеграфного отделения, посылал окружным путем, для меня было очевидным уклонение Распутина от исповедания православия и несомненное тяготение его к хлыстовщине, но в несколько своеобразной форме понимания им основ этого учения, применительно к своим порочным наклонностям. Проникнуть несколько глубже в тайны его бани мне в ту пору не удалось, так как этого агента, сумевшего уже заручиться и доверием причта и местной интеллигенции, и особым благорасположением к себе Распутина, я должен был, с уходом полковника Коттена из службы по корпусу жандармов, немедленно, во избежание провала, отозвать из Покровского, а затем и я сам в скорости ущел из департамента полиции. Познакомившись затем лично с Распутиным и заручившись доверчивым его к себе вниманием, я, продолжая интересоваться духовным мировоззрением Распутина, укрепился в вынесенных мною ранее выводах. Поддерживая в обиходе своей жизни обрядовую сторону православия и безапелляционно высказывая, даже в присутствии иерархов, свои далеко не авторитетные мнения по вопросам догматического характера. Распутин не признавал над своею душою власти той церкви, к которой он себя сопричислял; вопросами обновления православной церковной жизни, к чему его хотел направить г. Папков, не интересовался, а любил вдаваться в дебри церковной схоластической казуистики; правосдавное духовенство не только не уважал, а позволял себе его третировать, никаких духовных авторитетов не ценил даже в среде высшей перковной иерархии, отмежевав себе функции обер-прокурорского надзора, и чувствовал в себе молитвенный экстаз лишь в момент наивысшего удовлетворения своих болезненно-порочных наклонностей, что мною и было засвидетельствовано в свою пору вел. кн. Николаю Николаевичу, на основании точно проверенных данных. Мне лично пришлось, бывая на воскресных завтраках-чаях Распутина в ограниченном кругу избранных, слышать своеобразное об'яснение им своим неофиткам проявления греховности. Распутин считал, что человек, впитывая в себя грязь и порок, этим путем внедрял в свою телесную оболочку те грехи, с которыми он боролся, и тем самым совершал «преображение» своей души, омытой своими грехами.

К той общей характеристике, которую я дал Распутину, мне остается добавить только несколько штрихов для обрисовки его личности. Распутин пренебрежения к себе и обил, ему наносимых, не прощал и никогда не забывал, а мстил за них до жестокости; на людей смотрел только с точки зрения той пользы, которую он мог извлечь из общения с ними в личных для себя интересах; будучи скрытным, подоврительным и неискренним, он тем не менее требовал от окружавших его безусловной с ним искренности, и фальши в отношении себя не допускал; помогая кому-нибудь, он затем стремился поработить того, кому он был полезен; в своих выводах и решениях отличался упрямством и трудно поддавался переубеждению, идя на уступки лишь в тех только случаях, когда это отвечало его интересам; в своих домогательствах и в желаниях отличался поразительной настойчивостью и до той поры не успокамвался, пока не осуществлял их, умея носить на лице и в голосе маску лицемерия и простодущия, вводил этим в заблуждение тех, кто, не зная его (а таких было много, в особенности из состава правившей бюрократии), мечтали сделать из него послушное орудие для своих влияний на высокие сферы. Присматриваясь к судьбе тех лиц, которые искали в Распутине той или иной поддержки, я видел или печальный исход влияния на них Распутина и всей окружавшей его порочной обстановки, или фатальный для них позор, как последствие сближения их с Распутиным, но не в силу демонизма Распутина, а, главным образом, вследствие свойства тех побуждений, которые толкали их итти к Распутину и заставляли затем поступаться многим, в ущерб своей чести и достоинству, в исполнении желаний или, лучше сказать, требований Распутина.

# ГЛАВА IV.

Планы сношений с Распутиным А. Н. Хвостова, С. П. Белецкого и кн. Андронникова. — Кн. Андронникова. — Кн. Андронникова. — Кн. Андронникова. — Первый обец с Распутиным. — Началю интрити против обер-прокурора синора Самарины. — Волжин — кандидат на этот пост. — Интрита против Саблера. — Имабожим. — Инпидент с ещескиом Варнавой в связи с открытием мощей св. Иоанна Тобольского. — Доклад А. Н. Хвостова государю о Волжине и прием его Никоваем П-м. — Ликвидация инпудента с ещ. Варнавой.

Сейчас же по опубликовании высочайших указов о назначении А. Н. Хвостова министром внутренних дел, а меня — его товарищем, были получены сведения о выезде из с. Покровского Григория Распутина. В виду этого между мною, А. Н. Хвостовым и кн. Андронниковым состоялось соглашение относительно плана напшт будущих отношений к Распутину. План этот видоизменился с его приездом в Петроград, потому что оказалось, что никто из нас, даже кн. Андронников, тесно сблизившийся с Распутиным, так же, как и епископ Варнава с приближенными ему лицами из духовенства тобольской епархии, не знали многих сторон его характера и пе учим многих сторон его натуры, его силы и влияния.

Наш первоначальный план состоял в следующем. Официальные сношения с Распутиным по поводу его просьб по министерству внутренних дел должен быв звять на себя кн. Андронников, чтобы избавить меня и А. Н. Хвостова от необходимости открыто принимать просителей с письмами от Распутина, как на службе, так и у себя дома. Для того, чтобы Распутин не брал со своих посетителей денег за протекцию, мы решили выдавать ему по 1500 р., и эти деньги должен был частими вручать Распутину кн. Андронников. Такая частичная выдача денег имела, между прочим, целью заставить Распутина видеться с нами почаще для установления непрерывного влияния на него. Вместе с тем, чтобы знать в подробностях его внутреннюю жизнь и понемногу отдалять от Распутина тяготевший к нему нежелательный элемент, мы решили приставить к нему своего человека.

Наш выбор пал на нашу общую знакомую и друга кн. Андронникова Н. И. Червинскую, родственницу по первому мужу М. Т. Сухомлиновой, немолодую уже даму, много видевшую, не верившую, как и кн. Андронников, в чары Распутина и позна-

комившуюся уже с А. А. Вырубовой.

Свидания наши с Распутиным мы наметили на квартире у кн. Андронникова, где решено было устраивать обеды в своем тесном кругу, чтобы, не стесняясь, иметь возможность влиять на Распутина по тем вопросам, по которым нужно было А. Н. Хвостову подготовить благоприятную почву при дворе. Кн. Андронников отказался от нашего предложения оплачивать ему расходы по устройству этих обедов, но предложил А. Н. Хвостову, для проведения его начинаний и поддержки его, свою газету «Голос Руси», намеченную им к изданию с нового года. Эта газета должна была заменить «Гражданин» кн. Мещерского, и на страницах своей газеты кн. Андронников предполагал проводить программные вопросы с точки зрения, желательной председателю совета министров и тех министров, которых он считал нужным поддерживать, - и, наоборот, вести борьбу против министров или вообще государственных деятелей, ему неугодных или неудобных в его политической игре. Газета эта вышла с большим запозданием только в 1916 году. В этой газете, между прочим, кн. Андронников помещал патриотические статьи против Германии в виду возникшего против него подозрения в государственной измене. Наблюдение за ним ставилось со стороны военного контр-шпионажа уже с начала войны при Сухомлинове и Н. А. Маклакове, а затем Поливанове. Наблюдение это, по моему мнению, преследовало не государственные, а личные цели Сухомлинова, с которым кн. Андронников разорвал свои отношения и против которого повел энергичную борьбу путем своих «Записок», памфлетов и шаржей пасквильного свойства, затрагивавших жену Сухомлинова. В ту пору Сухомлинов настаивал даже на высылке Андронникова. Нужно думать, что установкой наблюдения за Андронниковым Сухомлинов желал узнать, кто из военных бывает у князя и может давать ему о нем, Сухомлинове, сведения. Сухомдинов пытался лаже ввести своих наблюлателей в самый лом Анлронникова, который взял на службу двух бывших слуг Сухомлинова, надеясь получать от них сведения о военном министре и его жене и не зная, что эти слуги с аналогичной целью были посланы в дом Андронникова Сухомлиновыми. Благодаря Червинской, роль двух

слуг была выяснена, и они вскоре были уволены Андронниковым. Однако, за период наблюдения за Андронниковым, дворцовый комендант, председатель совета министров и министры продолжали свои близкие сношения с князем.

Как только приехал Распутин, на другой же день состоялся наш интимный обе с ним. Не только я и А. Н. Хвостов, до сих пор мало знавшие Распутива, но и кн. Андронников и Червинская, хорошо его знавшие, были поражены происшедшею с ним переменою: в нем было гораздо больше, чем ранее, апломба и уверенности в себе. Первыми же своими словами Распутин дал нам понять, что он несколько недвовлен тем, что наше назначение состоялось в его отсутствие, и это подчеркнул князко, считая его в том виноватым. Однако, оказалось, что этот упрек и Хвостов, и Андронников предвидели, и князь с усиленной любезностью парировал этот удар, рассышаясь в комплиментах и из'явлении чувства благодарности за его поддержку наших назначений, и трогательно благодарил его за приезд именно теперь, на первых шаках нашего вступления в должность, так как отныне его советы и поддержка при дворе поставлят нас на правильный путь и охранят от ошибок, которые нам могут быть поставлены в счет на верху, и т. д.

За столом началась оживленная беседа, из которой я убедился, что наши назначения Распутину были известны и что он против нас теперь ничего не имеет: повидимому, Распутин все же хотел, чтобы эти назначения мы получили непосредственно из его рук.

Загем, поздравляя нас и желая нам усцехов, Распутин упрекнул А. Н. Хвостова за то, что тот по приезде Распутина в Нижний Новгород (где Хвостов был губернатором) плохо принял его, не накормил даже, а у него, Распутина, было тогда всего 3 р. в кармане. И напрасно, говорил Распутин, потому что он приезжал тогда — после убийства П. А. Стольшина, — в Нижний по приказанию государя «посмотреть Хвостова», и если бы он встретил другой прием, то Хвостов уже давно был бы министром Меня же Распутин попрекнул тем, что я ставил около него наблюдение в лице 30 сыщиков, о чем Распутину говорыт сам государь. В завязавшемся по этому поводу разговоре пришлось упомянуть имя Джунковского, и из перемены голоса Распутина, выражения его глаз, лица и нервности можно было видеть, что этот человек не способен забывать ударов, ему нанесенных. В ответ я рассказал ему неизвестный ему факт выпуска заграницу гражданской жены Илиодора с архивом последнего вследствие того, что, несмотря на донесение и несколько телеграмм в департамент полиции за Саратова с просьбой к Джунковскому разрешить арестовать и обыскать жену Илиодора, разрешение было дано уже тогда, когда жена Илиодора проехала границу.

Затем зашла речь о Самарине, обер-прокуроре святейшего синода, и о владыме Варнаве в связи с его конфинктом по поводу прославления св. Иоанна Тобольского. Распутин гневно говорил о Самарине, но мы разговор не муссировали, а только старались оттенить, что Самарин — человек близкий сестре государыни, но отнюдь не сторонник самой государыни и в то же время — личный враг его, Распутива.

Мы перешли после обеда в гостиную, а я, вместе с Андронниковым, вышед к нему в кабинет и здесь передал князю 1500 р. для Распутина. Князь из этих денег отобрал несколько — три или пять — сотепных и, когда я вернулся в гостиную, ов вызвал Распутина к себе в кабинет. Вскоре они оба вышли оттуда, и я заметил, как Распутин прятал деньги в карман.

Распутин после обеда уехал, расцеловавшись со всеми нами, а мы остались, чтобы обменяться впечатлениями от первого свидания, нас далеко не удовлетворившего.

Из свидания мы вынесли убеждение в трудности, без соответствующей подготовки, проведения нашего первого плана, намеченного с А. Н. Хвостовым. Мы решили

провести на пост обер-прокурора святейшего синода, вместо Самарина, директора департамента общих дел Волжина, свойственника Хвостова. Это было необходим в особых целях Хвостова. Мы понимали, что Волжин не подготоване к этой должности, но это было чистое имя, и его назначение особого раздражения внести не могло. Сам Волжин, с которым я говорил по этому поводу, хотя и был доволен своих служебным движением, но с большей охотой взял бы какой-либо другой министерситеменным протфель, чем этот, но во всяком случае Волжин умолял меня об одном — устроить так, чтобы отклонить всякое его не только сближение, по и знакомство с Распутиным. Волжин затем пошел на сближение с кн. Андронниковым, с которым от тотчас же и познакомился, и выполнял свои обещания, ему данные. Волжин был лично известен государю. Его сыновей, служивших в гвардейских частях Петрограда, знал отлично государь. Волжин имел придворные связи и хорошие знакомства в петроградском обществе. Он человек верующий, любитель старого церковного напева и церковной старины.

Мы понимали с А. Н. Хвостовым, что уход Самарина, против которого шел, не без воздействия князя Андронникова, также и Горемыкин, безусловно взволнует водну Москву, где любяли и знали Самарина, заденет и обидит не одно дворянство, где Самарин пользовался крупным весом и влиянием, и не одну Государственную Думу, приветствовавшую его назвачение, а — общественное мнение России и те круги провославного духовенства, которые, во главе с митрополитом Владимром, видели в его назвачении начало новой эры в деле церковного управления.

Вместе с тем мы знали, что Саблер-Десятовский уже делал попытки примирения с Распутиным и был у него несколько раз, а в князе Андронникове он имел верного

и преданного человека.

Поэтому, мы убедили кн. Андронникова в политическом значении, с точки зрения настроения широких кругов русского общества, вопроса о заместительстве Самарина, следовательно против Саблера, и эту точку зрения решили сообща проводить во дворце, предварительно внедрив ее в сознание Распутина. Те же соображения были высказаны А. А. Вырубовой, и она не могла с ними не согласиться.

Для более сильного влияния на Распутина решено было немедленно вызвать

из Москвы епископа Варнаву.

На одном из ближайщих обедов у кн. Андронникова с Распутиным, я навел разговор на тему об имябожцах, — монашеской секты на Афоне, образование котором повело гонения синода, командировку на Афон епископа Никона и арест около 700 монахов, отправленных в Россию по требованию русского правительства, — и восстановил в памяти Распутина картину репрессий, предпринятых по инициативе Саблера. Вопрос об имябожцах в тот момент не был еще окончательно решен, и мне, кстати, хотелось выяснить отношение к нему со стороны Распутина по существу, чтобы узнать, не находится ли он под влиянием какого-нибудь кружка, занимающегося церковными вопросами, или интриги против Саблера, — или же в нем говорило чувство жалости, которое заставило его отвозить во дворец на показ тайно приезжавших в Петроград монахов-имябожцев, в преклонном возрасте, — многие из них были в схиме, — с обрезанным бородами, в штатском платье . . .

Я лично думал, что в данном деле Распутин преследовал какие-либо другие свои цели, так как он имел уже в ту пору личные причины быть недовольным Саблером, который в последнее время (до отставки), считая свое положение прочным, изменил свое отношение к чинам синодального надвора — друвьям Распутина: к товарищу обер-прокурора Даманскому, Скворцову, Мудролюбову и др. — и цопал под влиявие директора своей канцелярии, к которому Распутин относился подоврительно и сдер-

жанно. В особенности Распутин был глубоко задет, когда Саблер захотел расстаться с Даманским, который, не используя Распутина для своих дел, всегда дават ему хорошие советы, исполнял его просьбы, предоставлял ему свою квартиру, когда Распутин приезжал наездами в Петроград по вызовам Вырубовой, и был всегда с ним искренним. В свою очередь Распутин добился у государя того, что Даманский был оставлен на посту товарищи обер-прокурора с выделением ему самостоятельного круга дел и был удостоен многих высочайших пожалований.

Затронутая на обеде у кн. Андронникова тема об имябожцах оживила Распутина, и из его слов я понял, что он и сам вылистся сторонником этого учения в монашеской среде. И, действительно, впоследствии он отстаявал все время имябождев. Не вадолго до смерти Распутина в «Колоколе» были напечатаны статьи В. М. Скворцова с такой же целью. Статьи эти повлекли за собой для Скворцова большие осложения с синодом, а он их писал в угоду Распутину, мечтая при его помощи вернуться в синод в роли тозарища обер-прокурора. Эти статьи Распутин представил во дворец.

Разговор об имябожцах перешел на Саблера, как их противника, и под влиянием как беседы на эту тему, так и общих высказанных нами соображений, в конце концов, Распутин решительно заявил, что он не будет «ни за что» поддерживать канпи-

датуры Саблера.

Когда же приехал владыка Варнава и лично познакомился с Волжиным, на которого произвел хорошее впечатление, тогда общими силами нам удалось добиться согласия Распутина на наваначения Волжина и на поддержку в сферах, причем даже Распутин согласился на первых порах предварительно не видеться с Волжиным, во избежание излишних разговоров. Правда, к этому Распутин отнесся несколько подозрительно, но ничего прямо не высказал. Но он был доволен тем, что Волжин, в свою очередь, обещал ликвидировать инпидент спископа Варнавы по поводу открытия мощей по плану, мною предложенному и всеми принятому, в том числе и Волжиным. План этот был одобрен и Вырубовой, и об этом было доложено государыне, от которой получено также одобрение.

Сущность инприента епископа Варнавы заключается в следующем. Епископ возбудил вопрос об открытии мощей св. Иоанна Тобольского. Синод одобрил предкожение и состоялся соответствующий всеподданнейший доклад. Однако, синод замедлил исполнением всех актов, с которыми должно быть соединено открытие мощей, а спископ Варнава, видя в этом промедлении интригу синода против него, обратился непосредственно к государю в ставку и получил разрешение для «прославления», а не кановизации, т. с. открытия мощей для народного почитания. Прославление было принято верующими, как акт открытия мощей. Синод об этом обмене телеграмм с государем ничего не знал, а, получив сведение о прославлении, рассмотрел его, как самовольный проступск. Варнава, чувствуя такой исход, приехал без разрешения в Петроград, надеясь испросить монаршее прощение. Но в это время обер-прокурором был назначен Самарин, который резко высказался против проступка Варнавы. Деле получило огласку в прессе, и сп. Варнава должен был доложить синоду о телеграмме государа.

Государь, — я это знаю хорошо, — относился к Самарину сердечно; он его уважал, и это чувство крепло с годами. Поэтому, приглашение Самарина в состав кабинета

исходило от его величества без всяких побочных влияний.

Но, с другой стороны, как я в этом убедился впоследствии и на себе, государь не любил ни частных выступлений в прессе министров, ни тех или иных разоблачений, ни даже слухов о предстоящих переменах, чем многие пользовались для сведения своих личных счетов. В особенности государь, как человек верующий, всегда отрицательно относился к огласке тех или других неприятных происшествий в сфере церковной. Вот почему была уверенность не только у нас, но и у многих лиц, знающих характер государя, что Самарин не может оставаться на своем посту.

Когда, таким образом, все было подготовлено, А. Н. Хвостов на одном из ближайших своих докладов после того, как Распутин был у государя и поддержал Варнаву, умело и тонко касаясь вопроса об общественных настроениях, провед мысль о Волжине. Волжин был вызван государем, был милостиво принят, и государь одобрил шлан ликвидирования через некоторое время дела епископа Варнавы путем проведения его через синод в новом составе.

### ГЛАВА V.

Надзор за Распутиным. – План его удаления из Петрограда. – Назначение тобольского губернатора. – Скандалы Распутина. – Отказ его от поездки по монастырям.

Пока проводилась кандидатура Волжина на должность обер-прокурора святейшего синода, я предписал начальнику охранного отделения полковнику Глобычеву,
всесторонне освещать для меня жизнь Распутина, представляя мне ежедненные, а
ватем и еженедельные, сводки филерских наблюдений. Оказалось, что, вопреки
предположениям кн. Андронникова, Распутин сделался осторожнее; приставленных
к нему для охраны филеров в квартиру свою не допускал и избегал разговрою с
с ними. Вследствие этого, филеры были помещены внизу, в швейцараской, а затем
в агентуру были взяты швейцар и его жена. Тем не менее, как путем агентурных
так и наблюдениями Червинской выяснилось, что к Распутину лился живой поток
людей различных положений и классов общества. За ним приезжали в автомобилих, отвозили и привозкли его. Он сам часто, стараясь быть незамеченным филерами, черным ходом куда-то уходил и уезажал. Около него образовывались кружки
лиц, имевших на него различные влияния, и т. п. Это была колоссальная фигура,
чувствовавшая и понимавшая свое значение, что и сказалось на первых же порах
наших отношений.

На своих утренних приемах Распутин раздавал небольшими суммами деньги дицам, прибетавшим к его помощи. Если требовалась большая сумма, то он шчеал письма для просителей и посылал с этими письмам к знакомым, а часто и к незнакомым лицам, преимущественно из финансового мира. Письма его, написанные безграмотно, с крестом наверху, письма, как пишут обыкновенно лица духовные, ходили во множестве по рукам и составляли предмет своеобразной пикантности; находились любители, которые покупали их и коллекционировали.

Все это, в связи с ореолом таинственности влияний Распутина на высокие сферы, с его посещениями ресторонов и частных домов без разбора, куда его приглашали с которыми он находился в хороших отношениях, поворить по телефону с министрами, с которыми он находился в хороших отношениях, писагь им цисьма и проч. — заставило нас сильно обеспокоиться не только с точки зрения охраны дичности Распутина, высочайше нам предписанной. Опасны были его публичные выступления в общественых местах, в различных компаниях, не охранявших Распутина от выходок, о которых потом, иногда в преувеличенном виде, ходили не только в столицах, но и по всей России слухи, связывавшие имя Распутина с именами августейших особ, являясь угрозой идее царияма... Наконец, приближалась сессия Государственной Думы, а думская агентура, сведения от Родзянко и других депутатов предсказывали неизбежнось выступлений по поводу Распутина при обсуждении сметы министерства внутренных дел.

К тому же наш план сделать кн. Андронникова единственным посредником для сношений с нами Распутина по его делам и ходатайствам не удался: Распутина вопреки обещаниям, стал засыпать своими письмами и присылкой просителей не только меня и А. Н. Хвостова, по и наших жен, которые к нему относвлись в высшей степени отрицательно. Мы увеличили, поэтому, сумму наших выдач Распутину, и мне пришлось, кроме ежемесячной выдачи в 1500 р., давать ему развовременно и 3 т. р. (тайно от кн. Андронникова) и, вместе с тем, через кн. Андронникова и Червинскую, настоятельно просили Распутина, чтобы он к нам на квартиру просителей со своими письмами не посылал, что он обещал делать, но что выполнял только на первых порах.

Все вышеизложенное побудило нас серьезно приняться за проведение ряда пироких мер, не жалея, по приказанию А. Н. Хвостова, денег из секретного фонда, ибо с именем Распутина связывалось антидинастическое движение в стране, — ряда пироких мер, чтобы предупредить проникновение в общество сведений и фактов из жизни Распутина, повлиять на Распутина в смысле большей разборчивости его в знакомствах, развить ради того же тесную кружковую жизнь около Распутина при помощи расположенных к нему лип, особенно дам, не проводивших через него своих дел (а таких было очень мало), бороться с разного рода влияниями на него и т. и.

По докладе об этом А. А. Вырубовой, она согласилась с нашими планами и просила нас отдалить от Распутина лиц, имеющих на него дурное влияние, хотя она по опыту хорошо знала, как трудно было, а иногда бесполезно пытаться выпять на Распутина в хорошую сторону, так как эти попытки только его озлобляли.

О наших мероприятиях, отнодь не опорачивая Распутина, а, наоборот, защищая его и указывая лишь на обстановку времени и дурные извне влияния, А. Н. Хвостов

доложил и государю, получив и его согласие, и благодарность.

Помимо всего, политическая жизнь того времени и напи служебные обязанности требовали от нас слишком много времени, — и мы решили, что лучше всего было бы удалить Распутина на некоторое время из Петрограда, хотя бы для путешествия по монастырям, и загянуть это путешествие на возможно долгий срок, с тем, чтобы к моменту открытия Государственной Думы Распутина в столице не было. Во время моего директорства, после речи А. И. Гучкова в Государственной Думе о Распутине, такой план удаления его из Петрограда удался, и Распутин, хотя неохотно, но сознательно подчинился и уехал.

Удалением Распутина из Петрограда мы имели в виду создать себе возможность спокойно работать, но главным образом, заставить общество забыть о Распутине. В думскую среду мы предполагали провести слухи о том, что нам удалось ослабить влияние Распутина в сферах на столько, что Распутин уехал не к себе домой, как обычно делал, а по монастырям, чтобы таким смирением восстановить подорванное к себе у высоких особ доверие; мы хотели убедить влиятельных депутатов Думы и ее председателя не мешать нам в нашей дальнейшей в этом направлении работе своими выступлениями против Распутина: такие выступления, в склу особого склада характера августейших особ, усиливали только положение Распутина.

Согласно этому плану в таком направлении, т.-е. для удаления Распутина из на драгорада, должны были воздействовать на А. А. Вырубову епископ Варнава, иль. Андронников и А. Н. Хвостов. На ту же тему епископ Варнава и А. Н. Хвостов должны были говорить и с государыней с тем, чтобы впоследствии А. Н. Хвостов сделал соответствующий доклад государю. В докладе государю А. Н. Хвостов предполагал провести ту мысль, что поездка Распутина по святым местам не только будет полезна в смысле умиротворения Государственной Думы, но и рассеет всякие весправедливые толки о жизни Распутина и будет свидетельствовать о религиозных поры-

вах духовной его натуры во время войны.

Приступив к осуществлению этого плана, мы, по предложению епискона Варнавы, вызвали игумена Тюменского монастыря Мартемиана, личного и большого друга Распутина. А пока, мы начали подготовлять беседами на тему о роли Государственной Думы в общественном сознании, в особенности в связи с войной, в сфере влиния Думы на армию. Об этом горячо говорили еп. Варнава, кн. Андронников и А. Н. Хвостов. Я же был сдержан, не потому, что боялся неуспеха напистичнация. — я знал, что Распутин побаввался Государственной Думы, — а потому, что Распутин был во время беседы мрачен, подавал односложные реплики и расколаживал настроение. Поэтому я предпочел выждать приезда игумена Мартемиана. С его приездом дело пошло быстрее. А. Н. Хвостов уже прямо рекомендовал Распутину поездку с Мартемианом в Верхотурые с тем, чтобы привезти августейшей семье оттуда благословение обители — икону св. Павла Обдорского. Говорил на эту тему и еп. Варнава, а затем и Мартемиан, бросившийся целовать Распутина и убеждать его поехать по монастырям и заехать домой, а затем, когда отношения с Гос. Думой наладятся, вернуться в Петроград.

С поездкой Распутина к себе домой были связаны многие важные дела. Еп. Варнава, еще до приезда Распутина, взял с А. Н. Хвостова и меня слово назначить тобольским губернатором, вместо бывшего тогда на этом посту Станкевича. вице-губернатора Гаврилова, своего друга, что нами и было обещано. Но Распутин по приезде категорически заявил, что Станкевича надо удалить, а на его место назначить «своего человека», который защищал бы его, Распутина, а не предавал. Дело в том, что Распутин, в последние дни министерства Маклакова, едучи на пароходе с Мартемианом, в пьяном виде наскандалил на пароходе, где, после цьянства и плясок с новобранцами, избил лакея, за что и был высажен капитаном парохода на берег, о чем был составлен полицией протокол. Полиция, однако, протокола по подсудности не направила, имея предписание считаться с личностью Распутина и затушевывать подобные факти поведения его, и отослада этот протокол губернатору Станкевичу, который, не имея директив в отношении Распутина от министра внутренних дел кн. Шербатова, личным письмом «в собственные руки» препроводил ему всю переписку по делу в копии. Кн. Щербатов отправил переписку министру юстиции А. А. Хвостову, а последний вернул ее князю, указав, что подобные дела не подлежат разрешению министерства юстиции, так как в законе указана подсудность подобного рода дел. Кн. Щербатов осведомил об этой переписке и председателя совета министров И. Л. Горемыкина. Об этом проникли слухи и в думские сферы. И в таком виде переписка поступила в наследство к новому министру внутренних дел - A. H. Хвостову. Дело же должно было разбираться в волостном суде, так как потерпевший лакей отказался от примирения. Это обстоятельство сильно беспокоило А. А. Вырубову и Распутина, который отрицал правдивость протокола, хотя Мартемиан в беседе со мной подтвердил справедливость всех деталей скандала. Распутин же успел по-своему изложить все происшествие и в высоких сферах, так что возобновление дела его очень тревожило. Мы понимали, что необходимо как-нибудь уладить этот инцидент и отстрочить по крайней мере процесс, чтобы он не совпал с думской сессией, иначе при огласке дело вызвало бы неудовольствие и А. А. Вырубовой, и августейших особ.

Так как Распутин настаивал на удалении Станкевича, то мы его вызвали телеграммой в Петроград, предписав привести подлинное дело, касавшееся Распутина Станкевич привез, однако, и второе дело о Распутине по обвинению его в неуважительном отзыве в пъяном виде об императрице и августейших дочерях. Дознание по этому делу велось жандармским управлением и, по требованию Станкевича, было переслано ему. Об этом дознании не знали еще ни Вырубова, ни Распутин, и, таким образом, у меня явился хороший козырь в отстаивании Станкевича, которого я считал необходимым и полезным оставить на службе в качестве губернатора с переводом в лучшую, земскую губернию.

Разговоры с Распутиным о поездке по монастырям продолжались, и он неожиданно для меня, — я ожидал большего сопротивления, — согласился решительно усхать из столицы. Мы думали, что такая решительность явилась результатом влияния пгумена Мартемиана и опасений самого Распутина за исход его первого дела о скап-

дале на пароходе. Впоследствии наши предположения не оправдались.

А. Н. Хвостов заявил Распутину, что все расходы по его поездке будут оплачены и соответствующие суммы выданы игумену Мартемману. В беседе со мной, зажены последовавшей, А. Н. Хвостов сказал мне, что верит в удачу поездки Распутина, потому что знает Мартеммана и потому что в Вологде и в губервии у него есть много преданных ему лиц, которые окружат тесным кольцом Распутина и надолго его задержат путем спаивания; особенные надежды в этом отношении он возлагал на вологодского исправника, друга Мартемиана. В денежном отношении решено было не скупиться и предложить Мартемиану не стесняться в средствах, в особенности на вино... Игумен Мартемиан ставил, однако, условием своего участия в поевдке с Распутиным возведение его, Мартемиана, в сап архимандрита. Поэтому я, по просьбе А. Н. Хвостова, в виду согласия еп. Варнавы войти с соответствующим представлением в синод, заехал на другой день к Волжину и отвез ему послужной список Мартемиана, прося Волжина о содействии, на что последний, в особенности увава о предполагаемом от'езде Распутина, охогно согласился.

Мы удовлетворили также все просьбы еп. Варнавы и устроили ему собственную квартиру, выдав для этой цели денег на обстановку и ежемесячное пособие его сестре, и, кроме того, выдали епископу и пособие. На другой день деньги на поездку Мартемиану были выданы. Кроме того, я передал Распутину на личные расходы 5 т.р. и на примирение с побитым им лакеем еще 3 т. р. После этой передачи я сообщил Распутину о втором о нем деле по поводу оскорбления им высочайших особ и отметил в этом инплиденте тактичную роль Станкевича, с которым рекомендовал не ссориться. Это второе пело сильно поразило Распутина, очевидно, боявшегося, что о нем узнает государь. Распутин переменил свой тон и манеру обращения, стал доказывать полную свою невиновность и успокоился тогда лишь, когда я сообщил ему, что об этом деле решительно никто не знает, кроме меня и А. Н. Хвостова, не знает даже кн. Андронников (который мог сообщить о случившемся, по своему обыкновению, министрам, с которыми был в хороших отношениях, и председателю совета министров И. Л. Горемыкину, ничего о втором деле не знавшему). Государю А. Н. Хвостов обещал также о деле не докладывать. Весь этот образ действий я об'яснил Распутину сердечным к нему отношением с нашей стороны. Мы расцеловались, и когда я после этого заговорил о Станкевиче, то Распутин уже заявил, что он зла ему не желает, но что в Тобольск требует назначения «своего человека», а именно председателя пермской казенной палаты Ордовского-Танеевского. Вопрос о Станкевиче был улажен. А. А. Вырубова согласилась на перевод его губернатором в Самару, и соответствующий об этом доклад был сделан А. Н. Хвостовым царю и не встретил возра-

Что касается кандидатуры Ордовского-Танеевского, то, как оказадось из дальнейпей беседы с Распутиным, она была предрепиена. Пермекий управляющий казенной палатой был в отличных отношениях с Распутиным, воздевал ему почесть при проезде его через Пермь, когда Ордовский-Танеевский исправлял там должность губернатора, и о переводе его в Тобольск губернатором Распутин уже условился с А. А. Вырубовь, и государыня уже одобрила этот план. А. А. Вырубова была также весьма довольна нашим планом покончить первое пароходное дело Распутина примирением с лакеем, для чего я выдал Распутину 3 т. р.; и еще более довольна тем, что я передал ей в подлиннике второе дело о Распутине (оскорбление высочайших особ), чем оно и быликвидировано. Но когда я заговорил о поездке Распутина, то Вырубова, не возражкая ни слова, быстро перевела разговор на другую тему. Распутин же все оттягивал под развыми предлогами свой от'езд, поджидая, между прочим, Ордовского-Танеевского, а когда тот приехал, и А. Н. Хвостов провел доклад об его назначении у государя, то положение сразу изменилось.

Распутин определенно заявил, что он никуда по монастырям не поедет, и свой отказ выразил в такой категорической форме, что возражать, из опасения вызвать только его гнев, уже никто не решался. В виду этого я поручил Ордовскому-Танеевскому, по приезде его в Тобольск, ликвидировать дело с лакеем, о чем его просил и сам Распутин, но 3 т. р. он не дал ему для передачи лакею... Я предложил Ордовскому-Танеевскому для ликвидации дела не стесняться расходами.

Почему Распутин не поехал? Мне казалось, что его путешествие по монастырям теперь теряло свой смысл, так как все тобольские инциденты были улажены, а, с другой стороны, ему казались подозрительными наши настойчивые убеждение его в необходимости поездки. Религиозная же цель поездки никакого веса ни в глазах, ни в сердце Распутина не имела...

Но впоследствии, после моей отставки, в 1916 году, когда Распутин стал относиться ко мне доверчивее, я его спрашивал о причинах его отказа от поездки монастырям. И Распутин откровенно мне сказал, что он и не предполагал выезжать и что А. А. Вырубова была также против этой поездки. Не устраивала эта поездка и Мартемиана.... Играл же свою роль Распутин потому, что хотел выяснить, к чему жее вее наши настояния клюнятся...

#### ГЛАВА VI.

Распутин и церковные дела. - Назначение Питирима. - Распутин и Питирим. - Влияние Питирима.

Все вопросы, тесно связанные с церковной жизнью и назначениями, как по обер-прокурорскому надзору, так и в составе высшей духовной иерархии, не только интересовали Распутина, но близко его задевали, так как в этой области он считал себя не только компетентным, но и как бы непогрешимым. Поэтому, при всяком видном назначении или в мероприятиях в сфере духовных интересов церкви он играл, особенно в последнее время, доминирующую роль. С ним считались многие, в том числе видные иерархи церкви, не говоря уже о средних духовных слоях, искавших, по человеческой слабости, мощной поддержки у него. И наоборот, ко всему тому, что происходило помимо Распутина и его желаний, он относился нервно и неблагожелательно. Это задевало его самолюбие, и Распутин искал тех или других слабых сторон данного лица, чтобы оттенить их в высоких сферах, как крупную ошибку при назначении, происшедшую потому, что его не послушали или с ним не посоветовались. Этим об'ясняется, почему зачастую предположения синода по некоторым вопросам или проектам назначений, представляемые через обер-прокурора, не разрешались немедленно при докладах, а оставлялись царем и возвращались с резолюциями, дававшими иные указания.

После ухода Самарина и в связи с делом еп. Варнавы предстояло обновление состава синола.

Мы предупредили Волжина об отношении к подобного рода вопросам со стороны Распутина и рекомендовали, предварительно всеподданнейшего доклада, хорошю увнать, нет ли в составеле представляемых лиц таких, к которым Распутин отсоится неблагоприятно. Что касается нашего участия в деле составления списка присухствующих в синоде, то А. Н. Хвостов рекомендовал архиепископа тверского, а я—спископа могилевского Константина (противника Распутина). С этими кандидатурами согласилась и Вырубова, записавшая эти имена себе на память. Когда мы заговорили по этому вопросу на одном из обедов с Распутиным, то он согласился с нашими кандидатурами, но прибавил категорически, что необходимо вызвать с Кавназа экзарха Питирима, так как он «свой человек» и Варнаву защитит.

Ни я, ни Хвостов Питирима не знали, но у обер-прокурора Волжина имелись, как оказалось, секретные сведения о нем, касавшиеся его отношений к своему секретарю Осипенко. Эти секретные сведения Волжин доложил царю, когда Николай повелел Волжину вычеркнуть из списка епископа могилевского Констануниа и, вместо него, поместить Питирима. Царь ответил, что он впервые слышит об этом, список оставил у себя, а затем вернул его с пометкой о вызове преосвященного Питирима. Оказалось, что Вырубова уже давно знала Питрима, что у него были давнишние связи со двором и что, наконец, кандидатуру его провел Распутин.

В виду поколебавшегося после ухода Самарина положения петроградского митрополита Владимира, мы опасались его ухода и назначения в Петроград митрополитом Питирима, так как предоставление ему митрополичьей кафедры было уже предрешено. Открылась тогда вакансия в Киеве, после смерти митрополита Флавиана. Мы проводили через Вырубову и Распутина Питирима в Киев, но Волжин получил от государя приказание о назначении митрополита Владимира в Киев, а Питирима в Петроград.

Из всей обстановки назначения Питирима ясно было видно желание двора иметь около себя близкого человека. Мы поняли, что в силу занимаемого им поло-

жения, ему будет отведено крупное влияние во дворце.

Мы с Хвостовым поздравили Питирима с высоким назначением, были у него с визитом, и наши отношения, таким образом, завязались. О Распутине мы с Питиримом никаких разговоров не заводили из чувства деликатности, хотя из докладов начальника охранного отделения Глобычева мы знали о частых посещениях Распутиным митрополита. То же подтвердил мне и Манасевич-Мануйлов, который проник вновь в дом Распутина и ввел туда сотрудника «Нов. Времени» Снарского. Монасевич-Мануйлов вел кампанию в «Нов. Времени» против Распутина, когда с ним же боролся и ген. Богданович. По приказанию Маклакова, выступления Мануйлова против Распутина были в прессе прекращены, но Распутин боялся их возобновления и стал поэтому принимать Мануйлова, который и начал после этого передавать мне все, тто узнавал в доме Распутина.

Нужно отметить, что сам митрополит, все время поддерживая самые тесные отношения с Распутиным и решая с ним все дела, всячески избегал вплоть до сметря Распутина подчеркивать публично свою к вему близость, принимал его в конствративной обстановке, его квартиры не посещал, а для сношения с ним, зная подозрительность характера Распутина и во избежание телефонных разговоров с няму уполномочил своего секретаря Осипенко. Последний ежедненно бывал у Распутина, часто сопрождал его в поездках по знакомым, ездил впоследствии с поручениями и письмами владыки к Вырубовой, которой только в этот приезд был представлен, и удостоился приема у государния.

По отношению к Осипенко я сделал опибку: пытался заагентурить его и настойчию вручил даже ему для этой цели 300 р., обещая подобные же выдачи и в будущем. Но значение Питирима и роль при нем Осипенко были слишком велики, чтобы можно было прибегать к подобной мере.

Питирим вск ре не избежал общей участи тех, кого судьба сводила с Распутиным: владыке пришлось испытать перемену общественных отношений к себе из ав своих связей с Распутиным, неемотря на вее старания Питирима приобрести общественную популярность. Поведение Распутина и по отношению к Питириму было таким же, как и ко всем другим лицам из правящего мира, на которых Распутин смотрел, как на своих ставленников. Распутин о своей близости к митрополиту говорил, где можно, и в особенности говорил там, где этого недъзя было делать, что

причиняло Питириму весьма много огорчений.

— На этой почве произошел разрыв Питирима и с А. Н. Хвостовым, который повволил еебе бестактность. Раздосадованный на то, что митрополит не поддерживаем пианов Хвостова в связи с предстоявшей выборной кампанией в Думу, Хвостов, чтобы оказать давление на владыку, однажды приказал полковнику Комиссарову, приставленному к Распутину, привезти последнего к митрополиту и ввести его без роклада в кабинет. А к этому моменту у владыки был и сам Хвостов. Этот приезд Распутина и приход без доклада яспо обнаружили близость митрополита к Распутину, что Питирим скрывал, а затем разговор Распутина с митрополитом о поддержке начинаний Хвостова, в присутствии Распутина привели только к обратным результатам, потому что митрополита вся эта тактика Хвостова только оттолккула от него.

Из всех лиц правящего класса, как этого, так и последнего периода, прошедших черев Распутина, пикто не пользовался таким постоянным и неизменным доверием, как государя и государьни, так и Вырубовой, как митрополит Питирим. Его постоянно приглашали к себе высокие особы и Вырубова. К его мнениям по вопросам церковной и государственной жизни прислушивались, также считались с его отзывами и оценками лиц, интересованиих высокие сферы. Повздки Питирима в Царков конспирировались, и Осяпенко принимал все меры, чтобы сведения о них не проникли в печать и общество. При жизни Распутина, последний был в курсе всех начинаний митрополита, поэтому Питириму приходилось с ним считаться. Когда Распутин умер, я был в день его похорон вечером у владыки, и тут я понял, насколько велик был для него гнет Распутина.

#### ГЛАВА VII.

Моя аудиенция у государыни императрицы. – Распутин и царица.

Вскоре после приезда Распутина в Петроград, — по моем назначении товаришем министра внутренних дел, — и установления с ним и с Вырубовой некоторого
оближения, епископ Варнава был принят вагустейней семьей и передал ей свои впечатления, вынесенные им от знакомства со мной и А. Н. Хвостовым. Владыка подчеркнул нашу преданность интересам царской семьи, наше благожелательное отношение к Распутину, нашу общую солидарность во взглядах и дружескую между
собою связь. Вслед за этим, как епископ Варнава, так и кн. Андронников признали
необходимым для меня, в моих интересах, представиться государыне императрице
Александре Федоровне. Это отвечало и моим желаниям, так как и до того ни разу
в личной особой аудменции не был принят государьней. Видел я ее только на общих

приемах, где был удостоиваем поклона и целования ее руки. Зная о том влиянии, которое императрица имела на государя, и о ее роли в решении вопросов государственной важности, я хотел вынести и свое непосредственное, хотя и мимолетное. впечатление. Но вместе с тем, я слышал и знал, из примера немилости государыни к А. А. Макарову, что ее величество ничего не забывает и не легко поддается перемене своих отношений к тем, о которых она составила определенное не в их пользу мнение. Во время моего директорства, после передачи министром Макаровым государыне ее писем к Распутину, найденных у Илиодора, я был заподозрен Александрой Федоровной в том, что перехватил одно из таких писем в общем порядке перлюстрации. Кроме того, государыня знала мое отрицательное отношение в ту пору к Распутину. И этими обстоятельствами я об'яснил себ тот факт, что Макаров, получив отставку от должности министра, получил в то же время письменное приказание уволить меня без об'яснения причин. Об этом я узнал впоследствии не от Макарова. Узнал и то, что Макаров, получив такое повеление, испросил себе аудиенцию у государя и убедил его оставить меня на службе. Думаю, что на решение государя уволить меня повлиял и князь Мещерский, с которым у меня произшел разрыв и который вел против меня кампанию в «Гражданине» и делал личные и письменные обо мне доклады государю.

В виду всех этих обстоятельств я естественно боялся, что прием меня государыней может носить характер простого официального представления, которое не выяснит

отношения царицы к представляющемуся лицу.

Поэтому, по совету кн. Андронникова и с ведома А. Н. Хвостова, я обратился к Вырубовой и высказал ей свои опасения относительно своего приема государыней. Вырубова приняла во мне большое участие, переговорила при мне по телефону с государыней по-английски и сказала мне, что государыня будет рада принять меня. И кроме того, записала себе для памяти — переговорить еще раз перед приемом обо мне с государыней. На другой день я ею был принят.

В назначенный час я был введен скороходом в одну из личных комнат государыни и удостоился особо милостивого приема. Пригласив меня сесть, государыня выраживае свое удювольствие по поводу моего назначения и моей солидарности и дружественной связи с А. Н. Хвостовым, поблагодарила за сведения, сообщаемые Вырубовой, и подчеркнула, что в передаче переписок о Распутине (по двум вышеупоманутым делам-скандалам, очевидно, переданным Вырубовой государыне) она видит залог нашего дальнейшего благожелательного отношения к Распутину. В ответ на это я принес ее величеству искренною благодарность за то доверие, какое она проявила ко мне своим участием в деле моего назначения, и затем уверил ее величество, что как во время моего управления департаментом полиции, так и в настоящее время, мнюю принимались и будут приняты все меры к охране жизни Распутина. Коснувшись истории с письмом, о котором я раньше упомянул, я постарался рассеять у государыни сомнения относительно участия моего в этом деле.

Затем, я доложил ее величеству о намеченной А. Н. Хвостовым и мною первейшей задаче нашей программы — организовать и широко распространить среди народа издания и картины, обрисовывающие царственные за период войны труды ее величества, его величества и их дочерей. К этому государыня отнеслась с большим сочувствием и просила предварительно посылать ей на просмотр корректурные листы.

Когда я перешел к докладу о намеченном нами открытии в фабричных районах продовольственных лавок для рабочих, государыня отнеслась одобрительно к этому плаву и указала, что продовольственный вопрос и настроение рабочих сильно озабочивают государа, который возлагает в этом отношении особые жадежды на А. Н. Хвостова.

Наконец, государыня, находясь, повидимому, под впечатлением представлявшегося ей предо мной князя Жевахова (которого я встретил в приемной) и зная мои отношения к Волжину, передала через меня обер-прокурору святейшего синода поведение об устройстве князя Жевахова по ведомству св. синода, согласно жеданию

Разговор наш все время шел на русском языке, которым государыня владеет хорошо, с редкими сравнительно заминками в длинных периодах и со слабым иностранным акцентом, в противоположность своей сестре Елизавете Федоровне.

Из этого приема государынею, длившегося полчаса, я вынес впечатление, что интересы Распутина очень близки ее величеству, что вопросы, выдвигаемые обстановкою времени, ее сильно захватывают, что Вырубова ставит ее в курс всего того, о чем узнает от лиц, ее окружающих, пользуясь безграничным доверием государыни, и что, наконец, государыня, если пожелает, может быть простой, доступной, любезной и благодарней тем, кто служит ее интересам.

Заехав затем после приема к Вырубовой, я поблагодарил ее за проявленное ею участие в этом приеме и передал ей, как прием государыней тронул меня и расположил к ней. О том же я сообщил кн. Андронникову, Распутину и еп. Варнаве.

Поручение к Волжину я исполнил, и, после длинной истории, больших затруднений и препятствий, кн. Жевахов получил впоследствии должность второго товарища обер-прокурора синода, несмотря на свою молодость и отсутствие достаточного служебного стажа.

#### ГЛАВА VIII.

А. Н. Хвостов и его положение при дворе. — Флигель-ад'ютант Дрентельн. — Распутин и великие князья Павел и Михаил Александровичи и вел. кн. Елизавета Федоровна.

А. Н. Хвостов, как министр внутренних дел, не имед никаких полномочий вмешиваться в назначения министров, тем не менее он это систематически практиковал. Роль Хвостова в назначении Волжина указана выше. Он провел Наумова на пост министра вемледелия, вместо Кривошенна, и весьма долго вел интригу, чтобы, вместо Барка, министром финансов провести гр. Татищева. Невольно возникает вопрос, как же А. Н. Хвостов, не имея высочайших обещаний поста председателя совета министров, ни полномочий близкого советчика, мог осмедиться вмешиваться в функции, относящиеся к сфере прав председателя совета министров?

Нужно заметить, что назначение Хвостова состоялось в весьма знаменательный период. К этому моменту у государыни окончательно созрело поддерживаемое, особенно, Распутиным мнение о небходимости иметь около себя, государя и наследника только людей, в личной преданности которых она не могла сомневаться. Государыня учитывала сложившиеся политические условия страны и их серьезность и особенно опасадась за жизнь наследника. Эту мысль о необходимости окружать себя только безусловно преданными людьми государыня внушила и государю, и с этой точки врения необходимо смотреть на все назначения этого и последующего периода.

А. Н. Хвостов был давно известен государю. Мысль о назначении его на пост председателя совета министров возникла тотчас после смерти Столыпина, и Распутин был уже командирован в Нижний, чтобы «посмотреть» на такого кандидата. Свою преданность престолу и самодержавным началам Хвостов подчеркнул тем, что, оставив губернаторский пост, пошел в Государственную Думу и не только сел на правых скамьях, но и добился звания председателя правой фракции. При представлении

государю, он даже в дни докладов по должности министра всегда надевал значок союза русского народа, украшенный лентами, чего никто из сановников правых убеждений никогда не делал. Близкие лица, мнением которых государь дорожил. к А. Н. Хвостову относились хорошо, и об его начинаниях отзывались с похвалой. Сам Хвостов при докладах царю усвоил систему Сухомлинова и умел вести такой поклад, учитывая особенности характера его величества, расподагая изобильным материалом для поднятия множества вопросов, ловко выведывая взгляд государя внушая ему и свою точку зрения. Наружность и подкупающие своею правдивостью глаза скрывали внутренние его побуждения. Подобно впоследствии Протопонову, Хвостов подчеркивал государю, государыне (а также Вырубовой и Распутину) идейную сторону своего служения и бескорыстного желания быть полезным государю: он всегда указывал, что он обладает громадным состоянием (которое в значительной части принадлежало не ему, а его жене). Хвостов затем умело использовал хороже ему известные отношения государя к лицам и событиям; таким образом, достиг того. что доверие к нему росло. И если бы не ряд ошибок, им сделанных, несомненно, Россия имела бы его на посту председателя совета министров после ухода Штюрмера.

Как умел обставлять свои приемы у государя, при помощи Распутина и Вырубовой, Хвостов, видно из следующего факта. Флигель-ад'ютант Дрентельн, хотя и родственник Хвостова, открыто заявлял, что в виду близости последнего к Распутину, он Хвостову при встрече руки не подаст. Дрентельн был очень близок к государю и постоянно бывал около него во дворце и в ставке. Поэтому, в виду того, что Хвостову предстояло ехать в ставку для доклада, он был очень обеспокоен возможностью открытого скандала с неподачей руки, скандала, о котором немедленно была бы осведомлена Государственная Дума, не говоря о сановном Петрограде. Поэтому, Хвостов решил обратиться к государыне, к Вырубовой и Распутину, хотя знал, что Дрентельна государыня очень не любила и была способна настоять на удалении его из армии, что вызвало бы неблагоприятные толки в армии и в Петрограде в думских кругах, а этого Хвостов решил избегать.

Кроме подготовительного письма, посланного князем Андронниковым и Хвостовым дворцовому коменданту Воейкову, Хвостов усиленно внушал Вырубовой и Распутину мысль о необходимости воспользоваться данным моментом и подорвать у государя доверие к Дрентельну, незаметно удалив его из армии путем назначения командиром армейской бригады. При этом Хвостов выставил себя страдальнем за интересы государыни и близких ей лиц. Распутин и Вырубова приняли горячее участие в этом деле. Вырубова обещала свое содействие, но не сказала, в чем оновыразится; однако, настаивала, чтобы Хвостов при приеме у государя коснулся бы

вопроса и о Дрентельне.

Хвостов усхал в ставку, был принят государем и в конце доклада заговории с Дрентельне и его угрозе. Царь ответил, что Хвостов сам скоро убедится в неосновательности своих опасений. И действительно, когда государь стал у закусочного стола и Хвостову, приглашенному к столу, пришлось проходить мимо Дрентельна, то государь не спускал глаз с флигель-ад'ютанта, и он подал Хвостову руку. По приезде Хвостов от Вырубовой узнал, что Дрентельн получит назначение в армин. На самом деле он получил назначение не в армию, а в гвардию командиром Преображенского полка. Вопрос об уходе Дрентельна в армию ватянулся до предревелюционного времени. Незадолго перед этим, Дрентельн был в Петрограде и должев был представиться государыне, но в назначенный час на прием опоздал, а на другой день на прием и совсем не явился, сославшись на необходимость от евда из Петрограда, что государыня приняла за демонстрацию против себя.

Эта характерная особенность государыни, — отождествлять личное к ней отношение с отношениями ко всей августейшей семье, — заставляла нас серьезно считаться при проверении всех ваших дел и проектов, а также и при различных докладах Бырубовой. Относительно этих докладов приходилось во все посвящать Распутина, который подозрительно относился к влияниям на Вырубову вне своего участия и всегда проверял, правильно ли ему был передан доклад Вырубовой. Он придавал большое значение своей осведомленности, чтобы при свиданиях с государем, которым он придавал большое значение, обпаруживать знание и интерес к вопросам государственного порядка, причем Распутин так же, как и Вырубова, записывал все то, что остававливало его внимание.

Из бесед с Вырубовой я выяснил себе, кто из тех или иных лиц, в какой степени и в силу каких соображений интересует императрицу. И сообразно с этим я прибет к имощи перлюстрации, составив для заведующего ею т. с. Мардарьева соответствующий список лиц, корреспонденция которых подлежала просмотру. Этот список был дополнен фамилиями лиц, которыми интересовался также и Хвостов, Материал, почеринутый из вскрытых писем, а также и сведения из других источников, служили темой для докладов Вырубовой. Так как в это время отношение к императрице почти всей императорской фамилии выяснилось, и государыня многое звала из жизни велико-княжеских дворов из разных источников, то я своей агентуры в этих дворцах не заводил и письма их высочеств не просматривал, а только, получая в некоторых случаях от Вырубовой указания, сообщал ей то, что мне приходилось узнавать другими путями. Отношений императрицы к императорской фамилии Вырубова от нас не скрывала.

Распутин понимал хорошо, насколько для него лично важно парализовать влияние великих князей на государя. Поддерживая настроение императрицы и государя против тех высочайших особ, которые шли против него, Распутин в гех случаях, когда видел возможность заручиться хоть каким-нибудь поводом завязать с каким-нибудь двором августейших особ связи, старался проявить к тому свой живой интерес. Это он делал для того, чтобы в беседе с государем доказать отсутствие у него личных побуждений в вопросе о семейных отношениях в царской фамилии, а, наоборот, показать свое душевное желание сроднить и сблизить всю августейшую семью не столько в династических интересах, сколько в родственных. Но таких случаев было мало. Отмечу один из них, о котором сам Распутин старался везде говорить. Дело в том, что вел. кн. Павел Александрович был в опаде из за своего морганатического брака. Отношение со стороны императрицы к его супруге было исключительно отрицательным, и последняя, поэтому, обратилась за содействием к Распутину. Распутин обрадовался случаю и со свойственной ему настойчивостью добился того, что императрица переменила свое отношение к жене Павла Александровича: опала была снята, брак великого князя был признан, его жене был дан титул светлейшей княгини Палей, а великий князь был привлечен к активной деятельности. Распутин даже мечтал сроднить эти августейшие семьи через великого князя Дмитрия Павловича. Впоследствии княгиня Палей, в силу различных причин, главным образом, вследствие поведения Распутина, отошла от него. Распутин, чтобы избежать упрека государя в неумении распознавать людей, старался подчеркнуть в его глазах положительную сторону своих побуждений вне всяких его отношений к княгине и ее супругу, виня в данном случае ту среду, в которой они вращались в последнее время. На это жаловалась и Вырубова, которая указывала на частые посещения великого князя Стаховичем и графом Олсуфьевым, открыто выступавшим и у великого князя, и в других домах против императрицы в связи с разоблачениями Распутина. Однако, Распутин

и поддерживавшие его лица не простили княгине Палей перемену ее отношений к Распутину, и результатом ее разрыва с ним явилось охлаждение к великому князю Павлу Александровичу и опала княгини Палей со стороны императрицы.

Тем же надо об'яснить и последовавшее в последнее время охлаждение парской семьи к великому князю Михаилу Александровичу. Снятие с него опалы, признание его брака с дарованием его супруге титула графини Брасовой, назначение командиром пикой ливизии, его посещение Кавказа и оказанный ему прием, успехи этой дивизии, все это невольно выдвигало личность вел. кн. и служило причиной частого упоминания его имени. Распутин все время поддерживал в императрице опасность популярности Михаила Александровича в армии и народе. Когда вел. кн. Михаил Александрович, после недолгого пребывания на театре военных действий, вернулся с супругой в Гатчину, то императрица обратила внимание на его личную жизнь и, в особенности, на его появление запросто с женою в общих залах петроградских ресторанов «Астории» и «Мелвеля» и на круг его знакомств и родственных связей его супруги. Вследствие этого Вырубова поручила нам сообщать ей для доклада императрице все сведения о Михаиле Александровиче. Нам было поручено возможно подробнее осветить его жизнь, так как императрица и Вырубова видели в замкнутой жизни семьи великого князя в Гатчине, в его знакомствах и в особенности во влиянии его жены, обладавшей сильным характером и большим честолюбием, - указания на возможность тайных династических притязаний. Однако, мои данные не дали никаких для этого материалов.

За тот же свой служебный период я заметил огромное влияние Распутина на возраставшее в ту пору охлаждение государыни к своей августейшей сестре Елиянете Федоровне. Со слов Распутина я знал, что приезды Елизаветы Федоровны, в особенности, если они совпадали с пребыванием государя в Царском Селе, силыю нервировали императрицу. При этом Распутин прибавлял, что Елизавета Федоровна постоянно поднимает вопрос об удалевии его, Распутина, от близости к августейшей семье, чем, по словам Распутина, она добьется только того, что ее совсем не будут принимать.

## ГЛАВА ІХ.

Государственная Дума в прошлом. — Дума, государь и государыня. — Война и Дума. — **Политика** А. Н. Хвостова. — Нагрыждение Родилико. — Распутин и Государственная Дума. — **Его интрим** против несе. — Доклад Хвостова и речь Горемыкина об отсрочке соядна Государственной Думы.

Все отмеченные выше черты отношений высоких сфер к государственным вопросам в особенности проявились по отношению к Государственной Думе. Я не буд,
касаться всем извесетной истории возвикновения этого учреждения, вывванного
к жизни напором общественного настроения того времени. Не буду говорить о той
роли, которую сыграли влиягельные правые кружки, лица и действовавшие в силу
своих партийных лозунгов монархические организации в деле удаления гр. Витте
от должности премьера. Не коснусь и дальнейшего до его смерти отношения к нему
государя, несмотря на то, что гр. Витте имел вначале сильную поддержку в лице
государыни императрицы, стоявшей даже вначале на точке врения необходимости
дарования народу полной конституции. Не буду также касаться вопроса о последевашем изменении отношения государя, в сину тех же прачин, к покойному дворцьвому коменданту Трепову и начавшемуся, правда, незаметно, охлаждению к великому
князю Николаю Николаеничу за его участие в поддержке гр. Витте, при обвовления

норядка в стране. Отмечу только, что первые две Государственные Думы своими выступлениями по волновавшим их вопросам давали сильное оружие против них в руки их политических противников, сумевших внушить государю чувство подозрительности к этому учреждению. П. А. Стольшину пришлось выдержать большую борьбу с влиятельными правыми течениями и итти по пути некоторых уступок, чтобы доказать необходимость этого государственного института в интересах успокоения страны. В предпринятых Столыпиным начинаниях налаживания отношения правительства с Государственной Думой кроется весь секрет признанной необходимости пребывания его на посту председателя Совета Министров и успех его борьбы с покойным П. Н. Дурново, окончившейся выездом последнего заграницу незадолго до смерти Столыпина. Той же политики примирения с Государственной Думой держался и В. Н. Коковцов. Но с Государственной Думой начали считаться только как с учреждением законосовещательным, вошедшим так или иначе в обиход государственной жизни страны, и чутко прислушивались ко всем выступлениям Государственной Думы и министров, в особенности во время бюджетных прений и по вопросам управления. В силу тех же доминирующих правых течений развивалась политика привлечения на сторону правительства умеренных и правых групп, а в усилении правого крыла Государственного Совета видели сдерживавшее Государственную Думу начало в ее конституционных стремлениях.

Государь после речи А. И. Гучкова в Государственной Думе о влияниях Распутина заглушил в себе, считаюсь с государственными соображениями, личное чувство обиды и не пошел на встречу сильному напору на него разных влияний, желавших использовать этот момент личных чувств государа в своих домогательствах об упразнении Государственной Думы. Но зато государыня с этого момента реако изменила свое отношение к ней и всецело перешла в этом вопросе на точку зрения правых групп. Она прислупивалась к их голосу, в особенности идущему из провинции и зачастую отвечавшему правытельственным директивам. Старалась приблизить к государю тех влиятельных сановников, которые могли бы содействовать изменению свяглядов на Государственную Думу, нервно относилась ко всеподданнейшим личным докладам председателя Государственной Думы, в особенности, если темою доклада

служили вопросы, которым она придавала личное значение. Война заставила изменить отношение к Думе, в особенности в минуты тяжелых испытаний переменного военного счастия. Затем, между Думой и правительством начадся ряд осложнений на почве обвинения правительства в неподготовленности к войне и в представлении неверных о боевой приспособленности армии сведений и в нежедании итти навстречу Думе в области мероприятий по обороне. Осложнения эти заставили Думу прибегать к поддержке Верховной Ставки, ставшей в интересах армии на сторону Государственной Думы. Этим была значительно выдвинута роль великого князя Никодая Никодаевича в делах государственного управления. Министры не только считались с его взглядами, но и были поставлены даже в положение исполнительных органов его повелений. Это повлекло за собою обращение некоторых министров к государю в отстаивании своих мероприятий, в соответствующем освещении роли Думы и великого князя. Изменилось отношение к великому князю и правых влиятельных групп, в особенности, после частичного обновления кабинета. Это повлекло за собой, в связи с отрицательным отношением Распутина к великому князю и умело внушенным старцем в это время подоврением о посягательстве великого князя при помощи Думы и армии на корону, - уход великого князя на Кавказ. Переменилось и отношение к Государственной Думе и к тем министрам, которые оказывали ей поддержку.

Этот период времени совпал со вступлением А. Н. Хвостова в управление министерством внутренних дел. При обсуждении нашего плана действий мы ввели в вану программу необходимость ослабить остроту переживаемого момента, войти в контакт с правым крылом Думы и Совета и монархическими организациями, приостановить, хотя бы временно, их выступления перед государем против Государственной Думы и парализировать в этом вопросе влияние Горемыкана, отрицательный ввгияд которого на Государственную Думу мне был известен из частных бесед. В нашу задачу входило также примирить государыно с пеобходимостью, в интересах армии и страны, прохождения бюджета в предстоящей сессии Государственной Думы, а также принять все меры к сближению с председателем Государственной Думы и влиятельными ее депутатами. Подготовив такую обстановку, мы предполагали, переговорив с генералом Алексеевым и убедив Воейкова, — осветить именно в этом направлении вопрос о Думе при личном докладе государст.

Пентральную роль в осуществлении этого плана взял на себя Хвостов, а я, подготовляя ему обстановку, должен был влиять на Вырубову и на Распутина. По моему совету, А. Н. Хвостов сделал визиты влиятельным правым Государственного Совета и вошел в кружок Штюрмера, находившийся в полном согласии с Гореміямным и придворными сферами. Я лично просил Штюрмера оказать Хвостову содействие, обещая ему перевод его старшего сыпа в Петроград, а затем и навначение его вице-губернатором в одну из отдаленных губерний. Равным образом, я постарался обеспечить Хвостову хорошее отношение к нему сенатора А. А. Римского-Корсакова и его монархического кружка. Кроме того, я устроил ряд обедов для правых членов Государственного Совета и влиятельных правых Государственной Думы, а также некоторых сенаторов для закрепления более тесного единения их с Хвостовым. Что касается монархических организаций, то вели переговоры с их представителями как

Хвостов, так и я.

В отношении же Государственной Думы мною было значительно усидено, - путем дополнительного, по три тысячи рублей в месяц, ассигнования полковнику Бертхольду из секретного фонда, - агентурное освещение всех фракционных и советских заседаний Государственной Думы, а также кулуарных разговоров и ложи журналистов. Кроме того, секретно от Куманина было установлено проверочное наблюдение сообщаемых им председателю совета министров того же порядка сведений. Кроме того, все то, что мне сообщал А. Д. Протопопов или члены Государственной Думы Марков, Замысловский, Алексеев и Дерюгин при получении у меня субсидии, и все другие сведения о Думе я докладывал Хвостову при личных, почти ежедневных свиданиях. Что касается Хвостова, то он широко использовал князя Волконского, имевшего в Государственной Думе большое значение и большой круг знакомств, -как для парадизования нежедательных для нас течений, слухов и разговоров, так и для передачи тех сведений, которые могли бы успокоительно подействовать на демутатов, особенно в вопросе своевременного открытия сессии и отношения государя к работам Думы. Вместе с тем, Хвостов, кроме инструктирования указанных выше правых депутатов, в особенности Барача, предпринял, как он мне говорил, меры к сближению с националистами и октябристами (насколько они были удачны, не знаю) и сблизился с членом Государственной Думы П. Н. Крупенским, которому з, по поручению Хвостова, переданному мне в присутствии Крупенского, выдал 20 тысяч рублей якобы для устройства потребительной при Государственной Думе давки. При сем по уходе Крупенского Хвостов, смеясь, мне заявил, что эта ассигновка имеет своим назначением привлечение Крупенского к освещению настроения Государственной Думы.

Хвостов старался и, — как он сам мне передавал, — достиг ожидаемых результатов, завляать хорошие отношения с председателем Государственной Думы, часто к нему ездил и говорил по телефону, передавал ему политические новости, сообщая многое о деятельности совета министров и о Горемыкине, а также сведения из придворных сфер в освещении, соответствовавшем видам Хвостова. Он старался всячески заручиться расположением М. В. Родзинко в смысле его влияния на спокойный ход работ Думы и ради избежания поднятия в общих собраниях Думы, в интересах династических, каких-либо разговоров, связанных с именем государыни.

А. Н. Хвостов и лично при открытии занятий бюджетной комиссии посещал Государотвенную Думу, входя в нее из общего депутатского под'езда, и для болае тесного сближения с депутатами передавал им в кулуарах и за завтраком желатель-

ные ему в общих или личных целях сведения.

Подготовив, таким образом, некоторую почву для осуществления нашей программы о Государственной Думе, мы постоянно, при каждом свидании подготовляли к благоприятному для нас разрешению наших предположений и Вырубову, и Распутина, запугивая их неспокойным настроением масс, видимыми осложнениями войны и подчеркиванием патриотической роли Думы. Нельзя сказать, чтобы нам с первых

же разговоров удалось достигнуть желаемых результатов.

В этом отношении Вырубова была откровеннее Распутина. Хотя она и понимала важнооть переживаемого времени, но на Государственную Думу смотрела с той жотчки врения, как и императрица и правые кружки. Только наша настойчивость и убеждение ее в том, что нами будут приложены все усилия к тому, чтобы в общих собраниях Думы не был поднят разговор об императрице, Распутине, митрополите и о ней, несколько поколебали ее, и она обещала переговорить по этому поводу с императрицей. Особенно не верила Вырубова в содействии Хвостову со стороны Родзинко, так как она считала его врагом императрицы. Немного ее успокоило мое заявление, что мне дал обещание помогать в этом направлении товарищ председателя государственной Думы Протопопов, о котором я, после предварительного моего с ним разговора, пользуясь случаем и исполняя его просебу, высказался в благожелательных тонах, как о человеке, преданном интересам императрицы и желающем даже с нею, Вырубовю, повнакомиться; я просил ее принять Протопопова и выслушать его доводы, а также его начинания в области воздействия на Родзинко, — что она и обещала.

Зная со слов Протопопова, сообщавшего мне сведения о настроениях Родзянко и о совете старейшин, насколько был обижен Родзянко пожалованием ему по случаю трехсотлетия юбилея дома Романовых ордена Владимира 3-ей степени в очередном, как рядовому чиновнику, порядке, тогда как министры получили награды в исключительном порядке, я высказал мысль о пожаловании Родзянке к предстоящему 6-го декабря вне правил ордена св. Станислава 1-ой степени, что покажет Родзянко знак милостивого отношения государя к нему и его заслугам и будет оценено Думой, как знак автустейшего внимания к ней. Хвостов с этим согласился и добавил, что, если императрица не встретит препятствий к созыву Государственной Думы, то при докладе государю он будет просить его всличество оказать Родзянке ряд знаков милостивого к нему внимания. А. Н. Хвостов обещал также Вырубовой переговорить перед докладом государя с Воейковым и Алексеевым.

Что касается Распутина, то его отношение к Государственной Думе можно охарак-

теризовать следующим образом.

Присмотревшись к Распутину, я вынес убеждение, что у него идейных побуждений не существовало и что к каждому делу он подходил с точки зрения личных интересов

своих и Вирубовой. Но в силу свойств своего характера он старался замаскировать внутренние движения своей души и помыслов. Изменяя выражение лица и голоса Распутин притворялся прямодушным, открытым, ненигересующимся викакими материальными благами человеком, вполне доверчиво идущим на встречу доброму делу, так что многие, искушенные опытом кизни люди и даже близко к нему стоящие лица, зачастую составляли превратное о нем мнение и давали ему повод раскрывать их карты. Только в минуты сильного тнева, раздражения или полной его доверчивости,

у него обнаруживались иные черты его характера и помыслов.

Как ни мало знали мы еще Распутива в ту пору, для нас была понятна его точка 
врения на Государственную Думу. В прошлом Государственная Дума ничего ему, 
Распутину, не дала хорошего, а наоборог, каждое открытие сессии Государственной 
Думы влекло за собой не только стеснение его свободы действий, но, в большинстве, 
и выезды его на продолжительное время из Петрограда, а это порождало у него 
тревогу за возможность в этот промежуток времени изменения отношений к нему со 
стороны, по крайней мере, государа. Выступления Гучкова обнаружили близость 
Распутина к высшим сферам, что вызвало общее негодование и породило в Распутино 
к нему Государственной Думы, так как он сам видел, насколько этот вопрос беспоковал 
государа. Поэтому, он всецело поддерживал государыно в мысли о бесполевности 
Думы, а государю указывал, что крестьянская масса разочаровалась в Государственной Луме, которая инчего не сделала для крестьян в унучшении их положения.

Распутин, будучи знаком с представителями монархических организаций, с Дубровиным, Орловым, его часто посещавшим, с Восторговым, Кольцовым и другими, находил в их взглядах на работы Государственной Думы материал для своих бесед с государем, с целью выставить не свои личные обиды и боязнь этого учреждения, а партийные лозунги и соображения в интересах монархического принципа. С другой стороны, Распутин боялся высказывать открыто свои взгляды на Государственную Думу, чтобы этим не дать повода к излишним о нем разговорам в ней. Он очень нервно воспринимал все то, что говорилось о нем в кулуарах Думы, и когда эти разговоры до него доходили, расспрашивал меня об их подробностях и очень ценил тех немногих лиц, кто старался рассеять среди депутатов эти толки. Поэтому, он обнаруживал свои симпатии А. А. Кону, который, познакомившись с ним по моей просьбе, - как увлекающийся вообще человек и к тому же мистик, - почему-то искренне к нему привязался, находя в нем какой-то особенный склад душевных импульсов. Имея место, как журналист, в ложе корреспондентов и часто посещая Государственную Думу, где у него было много знакомых среди депутатов, Кон старадся защищать Распутина и даже носился с мыслью сблизить с ним членов Государственный Думы. Эта мысль очень понравилась Распутину, но, с другой стороны, несколько его пугада. Я был против этого плана, который был осуществлен уже после моего ухода, когда Кон уже по собственному побуждению начал осуществлять это сближение Распутина с членами Государственной Думы. Я два или три раза присутствовал при свидании Распутина с М. А. Карауловым и видел, как Распутин с особым вниманием всматривался в Караулова, как в человека другого мира, и не знал, как вести себя. И только когда Караулов, налив ему за обедом вина, пригласил его выцить, Распутин начал входить в свою колею. И все же в его беседе время от времени проскальзывало желание показать Караулову, что он — человек исключительный. По моим советам и настоянию Вырубовой, такие свидания вскоре прекратились.

После моего ухода, когда в Государственной Думе начались речи об императрице и о Распутине, я заинтересовадся отношением Распутина к васеланиям Государ-

ственной Думы и спращивал об этом Манасевича-Мануйлова, все время, на первых

порах по назначению Штюрмера, находившегося около Распутина.

Мануйлов передал мне, что из всего того, что происходило в Думе, Распутин интересовался только выступлениями против него и против лиц, ему покровительствовавших. Распутин требовал, чтобы Мануйлов прочитывал ему все, что о нем говорилось в Думе, и был взволнован, сосредоточен и ругал Штюрмера за то, что тот сейчас же не выступил в его защиту.

Когда А. Н. Хвостов и я начали разговаривать с Распутиным о предстоящем открытии сессии Государственной Думы, он сразу изменился, выслушал наши доводы и ответил с замаскированно-простодушным и доверчивым видом, без всякой будто бы злобы, что он не раз говорил с государем о том, что надо помириться с Государственной Думой, приехать в нее и сказать: «я ваш и вы мои, из-за чего нам ссориться, будем жить в даду». Но «они», т.-е. депутаты, по словам Распутина, больно оскорбили государным, и виною охлаждения высоких сфер к Государственной Думе является Гучков и Родзянко. Распутин говорил, что он отлично понимает, почему его Дума не любит, тогда как он инчего дурного не сделал и, кроме добра, никому, а тем более августейшей семье, не желал. Думцы же все время про него распускают всякие небылицы, а Родзянко передает их государю.

Видя такую неискренность Распутина и чувствуя в его ответе оттенок затаенного озлобления против Думы, мы дали ему понять, что если только эта сессия Думы будет отложена, то не только Дума, но и вся Россия и армия будут вниить в этом исключительно его, — и тогда мы не ручаемся за его безопасность. Наоборот, если Распутин поможет открытию Думы, то можно это обстоятельство использовать для изменения недоброжелательного к нему отношения, указав некоторым думдам на его роль в этом деле. Что касается Родзянко, то Хвостов успокоил Распутина, сказав, что он с ним находится в хороших отношениях и примет все меры к убеждению Родзянко не допускать в открытом заседании разговоров ни о нем, ни об императрице. Затем мы указали Распутину на те соображения, какие приводили и Вырубовой относительно смятчения настроения Родзянко. К этому я прибавил, что в Государственной Думе есть около Родзянко мой хороший знакомый — товарищ Родзянко А. Д. Протопопов, который желает познакомиться с Вырубовой и с ним, который обещал нам помогать, в виду своей преданности государю и государыне, и который совершенно иначе, чем другие, понимает и относится к нему, Распутину.

После этого Распутин, перешел на свой обычный тон и стал интересоваться детамим этого дела и, усовоив себе личную выполу от нашего предложения, обещая даже сказать Выпубовой, чтобы она попросила Танеева (своего отпа) о напраждении

Родвянко, и дал свое согласие содействовать нам в этом деле.

После посещения Распутиным государыни и получения А. Н. Хвостовым раврешения от ее величества императрицы внести этот вопрос на всеподданнейший доклад государю, Хвостов отправнлся в ставку и там, заручившись согласием Воейкова и Алексеева, провел свою программу. Вернувшись в Петроград, Хвостов постарался широко распространить в думских кругах о благожелательном настроении государя к Думе и ее работам. По агентурным думским сведениям, это обстоятельство сгладило недоверчивое отношение думских кругов к Хвостову и внесло успокоение в депутатскую среду относительно открытия занятий Государственной Думы.

О решении государя Хвостов довел до сведения некоторых министров. Но Хвостов не учел влияния Горемыкина... Горемыкин при докладе ему Хвостовым этого дела сказал, что он не получил еще никаких директив от государя и предполагает, в вависимости от хода занятий бюджетной комиссии Государотвенной Думы, испросить указаний по этому вопросу от его величества. Своего взгляда Горемыкин не высказал... Председатель совета министров еще до этого говорил мне, тто ему не правится роль, которую занял Хвостов в вопрос об открытии Думы, взяв именно на себя его разрешение путем всеподданнейшего доклада. Об этом я сообщил Хвостову, и тогда он решил поднять этог вопрос в совете министров.

6 декабря последовала награда Родзянко, что, судя по отвывам, внесло успокоение веренность в нормальном ходе работ Государственной Думы. Горемыкин бым молчалив и в совете министров избегал разговоров о совые Государственной Думы.

Чем ближе время подходило к середине декабря, тем сведения, получаемые мном из Думы, становились тревожнее, так как в виду близости рассмотрения в бюджентой комиссии сметы министерства внутренних дел, видно было, что не избежать в бюджентой комиссии выступлений против Распутина. И Родаянко, по словам Хвостова, не видел возможности положить какой-пибудь предел этим разговорам в комиссии. Квостов все же надеялся, что он сумеет своим ответом в бюджетной комиссии и квостов все же надеялся, что этим и окончатся выступления против Распутина и на общих собраниях они не повторятся. Что касается печати, то по военной и общей цензуре уже существовало распоряжение не пропускать о Распутине на одно строчки. В этом направлении и были осведомлены Вырубова и Распутине на одно это их успокоило, так как они настанвали, чтобы ни о каких подробностях о заседании бюджетной комиссии, где будет затронут Распутин, не было помещею в печати. В виду этого Хвостов отдал по Петрограду и по Москве соответствующие распоряжения самого категорического характера.

Когда приблизился день рассмотрения сметы министерства внутренних дел в бюджетной комиссии, мы получили уже подробные сведения о том, кто именно и депутатов, о чем и в каком духе будет выступать с речами о влияниях Распутина.

В день заседания бюджетной комиссии я должен был выехать в ставку и цоэтому присутствовал только на части заседания. По моем возвращении Хвостов заявил мне, а затем при мне Вырубовой и Распутину, что он сравнительно доволен исходом прений.

Приближалось время открытия Государственной Думы, но Горемыкин об этом в совете министров вопроса не подымал. Мне и Хвостову было известно, что он ездика с докладами к императрице. Это нас несколько встревожило. Затем у Горемыкина в этот период времени бывал Распутин, который нам также не сообщал о цели своето посещения председателя совета министров, а об'яснял это свидание желанием вообще его повидать. Все это было подоврительно, и поэтому Хвостов решил поднять вепрес о Думе в совете министров. Несмотря на попытки Горемыкина отклюнить суждение по вопросу о совыве Думы, тем не менее обмен мнений состоялся, и большинство министров стояло на точке врения Хвостова. Горемыкин, не высказывая своето мнения и закрывая заседание, обещал при докладе государю сообщить ему выслушанные им мнения министров.

Хотя мы обо всем предупредили Вырубову и Распутина, тем не менее мы узнали затем, что Горемыкин побил нас тем же оружием, которое мы выставляли, то-еста Распутиным, представив происшедшие в бюджетной комиссии выступления против Распутина началом более сгупценных разговоров на эту тему и относительно императрицы в открытом заседании Государственной Думы. При этом Горемыкин указал, что Родаянко, по имеющимся сведениям, противодействовать этому не будет. Свето Родаянко, по имеющимся сведениям, противодействовать этому не будет. Свето тали достоянием министров, Государственной Думы и резко изменилось. И это было использовано

Хвостовым для того, чтобы всю ответственность за изменившееся отношение Государственной Думы и общее в страве по этому поводу неудовольствие всецело перевества Горемыкина и убедить высшие сферы принять ряд мер для смягчения настроения депутатов. Я рекомендовал изменить обычную форму даваемого в таких случаях указа, составив его в виде рескрипта на имя Родзянко и поставив срок открытия Думы в зависимости от доклада Родзянко государю об окончании работ бюджетной комиссии. Затем мы рекомендовали посещение государем Государственной Думы и указывали, что перемена председателя совета министров будет служить наглядным для всех доказательством того, что высокие сферы в этом вопросе считают ответственным Горемыкина, который своим неточным докладом о настроения Думы поставил в необходимость принять такую меру, как отстрочка ее созыва. Указ был составлен министром костиции и дан на имя Горемыкина в неоколько измененной редакции, что снова дало повод Хвостову отметить неприятное впечатление, произведенное на Государственную Думу этим указом, и опять высказать Вырубовой и Распутину для доклада во дворце, что необходимо и это обстоятельство поставить в вину Горемыкину.

### ГЛАВА Х.

Личный характер веех проявлений высоких сфер. — Дела свящ. Востокова, Восторгова, архиешископа Инпокентия. — Отношение к Поливанову. — Штюрмер и пятимиллионный секретный фонд на печать. — Уход Поливанова.

Чисто личные отношения, чисто личная оценка являются преобладающими во всех проявлениях высоких сфер. Об этом свидетельствуют многочисленные факты,

из которых ограничусь следующими.

Чрезвычайно популярный в московских фабричных пригородах протонерей Востоков, решившийся поместить на страницах своего духовного журнала петицию прихожан против влияния Распутина, был уволен и переведен в уфимскую ещахию. Вмешательство в это дело уфимского архиерея Андрея, в миру князя Ухтомского, вызвало неудовольствие против него Вырубовой и Распутина, и митрополита Питарима и не повлекло его удаления на покой только из опасений синода, что такам мера вызовет открытое выступление самого еп. Андрея и поддержку со стороны прессы.

Иввестный протонерей Восторгов был давно дружен с Распутиным. Вырубова и Распутин, под влиянием Хвостова, оказывали Восторгову поддержку в его стремении получить викариатство в Москве. Но митрополит Питирим, в виду поднятого вокруг этого назначения газетами шума, котя митрополит московский Макарий и стоял ва Восторгова, выскавался против этого, предполагая предоставить Восторгову епископскую кафедру в Иркутске. Делу помешал д-р Дубровин, который через меня передал Вырубовой одно из ваданий Восторгова с отрицательным в нем отношением к Распутину. Распутин также заинтересовался этим взданием и сказал: «теперь Восторгову — крышка, ничего не получит»... И действительно, с тех пор все разговоры о переводе и повышении Восторгова прекратились.

Архиепископ иркутский Иннокентий был удален со своего поста в виду того, что в департамент полиции попала пердпострированная военной цензурой его переписка с одной из игумений монастыря, в которой, кроме чисто интимных излияний, был высказан ряд горьких мыслей по поводу губительно отражающегося на всем ходе церковного управления, развращающего высшую нерархию влияния Распутина и отношений к нему высоких особ. Я овнакомил Вырубову с этой перепиской по ее указаниям передал копию обер-прокурору Волжину и митрополиту Питириму.

После указа об удалении епископа были приняты меры к тому, чтобы его прощание с паствой, в которой он был популярен, не сопровождалось демонстрациями. А в виду донесений жаядармского управления по поводу отношений к владыке генерал-губернатора Князева, последний, по представлению Хвостова, без всяких предварительных сношений с генерал-губернатором, что его обидело, был назначен в Государственный Совет.

Отношения к военному министру Поливанову определились еще тогда, когда он разорвал свои отношения с Сухомлиновым, и вследствие его близости к А. И. Гучкову. Когда Поливанов был назначен военным министром, то продолжающееся его знакомство с Гучковым и близость его к графу Коковцеву, - к чему относился подозрительно и Горемыкин, служили темою частых наших разговоров с Вырубовой. Но подозрительность к Поливанову усилилась с момента приезда Распутина, когна было обнаружено филерское наблюдение за Распутиным со стороны военного ведомства, устроившего также проследку телефонных разговоров Распутина и наших. Вырубова, узнав про это, просила нас принять свои меры. Мы фидерское наблюдение военного ведомства за Распутиным провалили, были сделаны телефонные отводы, и я, в свою очередь, установил наблюдение за телефонными разговорами Поливанова из его квартиры и за его поездками в Царское и Павловск для выяснения его знакомотв. О получаемых мною сведениях я сообщал Вырубовой. Так как она и Распутин волновались слежкой за собой, особенно за телефонными разговорами, то я как-то передал Поливанову, что установка наблюдений за Распутиным вызвала принятие и с нашей стороны таких же мер. После этого филерская проследка и наблюдение за телефоном военным ведомством были сняты. Хвостов пытался в докладах бороться с Поливановым, но государь не поддавался этому и, наоборот, требовал от Хвостова установления корректных отношений с Поливановым. Вследствие этого, и так как в наш план налаживания отношений с Думой не входило обострение вопроса о Поливанове, с декабря 1915 года мы старались избегать в наших беседах с Вырубовой и Распутиным упоминания о Поливанове.

Уход Поливанова состоялся уже после нашего оставления службы в министерстве, но основная причина охлаждения Штюрмера к Поливанову произопла при нас.

Штюрмер с первых шагов своего вступления на пост председателя совета министров отнесся очень внимательно к шлану А. Н. Хвостова, задуманному им с Гургляндом по борьбе с ошпозиционной прессой и созданию путем скупки акций «Норго Времени» доминирующего влияния правительства на этот орган и т. п. Узнав, что Хвостов получил уже согласие на кредит из секретного фонда для осуществления этих мероприятий и для предстоявшей избирательной кампании, Штюрмер помеслав взять на себя общее руководительство этим делом. Меня удивило, что Хвостов всяко согласился на это, повидимому, не спроста, а имея в виду особые при этом цели. Согласился Хвостов и с желанием Штюрмера присутствовать при первом же докладе Хвостова государи, под предлогом необходимости совместного освещения общих вопросот Также согласился Хвостов и на представление Штюрмеру всего перлюстрационного материала, шедшего к министру внутренних дел, чего при Горемыкине не было.

Хвостов затем рассказывал мне, что на совместном докладе Штюрмер нервинчал, волновался, никаких программных предложений не делал, а только сумел испросить у государя разрешение на асситнование в его, Штюрмера, распоряжение б миллионов рублей из секретного фонда на осуществление мер по прессе, но государь поставил условием, чтобы асситнование прошло через совет министров. Повидимому, эта асситновка была единственным мотивом желания Штюрмера присутствовать при докладе

Хвостова.

В следующем очередном заседании совета министров Штюрмер предложил к подписи проект журнала о денежном отпуске без указания на какие надобности, доложив совету, что на отпуск денег государь уже согласился; Хвостов подписал журнал, а Поливанов, к которому журнал перешел для подписи, спросил о целях назначения кредита. На это Штюрмер резко отвечал, что обо всем он докладывал государю, как о секретном назначении, что если Поливанов не желает, то может журнала не подписывать, но об этом будет доложено царю. Тогда Поливанов и вслед за ним остальные министры подписали журнал, но об этом инциденте пошли разговоры, дошедшие и до Думы. Тогда я, помимо Хвостова, доложил обо всем Вырубовой, советуя, дабы избежать впутывания в это дело имени государя, предупредить его об этом, так как Штюрмер не указал совету министров цели расхода, а сослался на доклад государю. В результате государь оставил при докладе Штюрмером журнал у себя, а затем вернул его с пометкой о согласии «с ознакомлением лично государственного контролера Покровского о всяком расходе из этого кредита», Штюрмер был поражен таким исходом, а министры довольны. Сведения об отметке государя попали в Думу, и Штюрмер считал виновником всего этого Поливанова. Я вскоре после этого уезжал надолго из Петрограда и не знаю, что предпринимал Штюрмер относительно Поливанова, но знаю, что назначение Шуваева прошло мимо не только Штюрмера, но и лиц, его поддерживавших, и по своей неожиданности ошеломило Распутина, так как кандидатом Штюрмера и Распутина был ген. Беляев, друг Сухомлинова, известный Вырубовой и императрице и принимавший, по поручению императрицы, меры наблюдения через военную ценвуру за телеграфными сношениями Йлиодора с Ржевским после ареста последнего, мною произведенного. О ген. Беляеве Распутин отвывался всегла хорошо и говорил, что императрица и Вырубова считают его своим человеком. А. Д. Протопонов, когда я передал ему, со слов Распутина, о предстоящем назначении Беляева военным министром, отнесся к этой кандидатуре с одобрением.

#### ГЛАВА ХІ.

Настоятель Феодоровского собора о. Васильев. — Распутин и посещение государыней дазаретов. — Выведи наслединка в станку. — Вырубова и Распутин и отлучки государя. — Распутин и его возможные конкуренты из мира юродивых.

С таким же отношением мне пришлось считаться и в вопросе относительно настоятеля царскосельского Феодоровского собора воспитателя наследника по Закону Божиему, протоперея о. А. Васильева. Вырубова заявила мне, что императрицу и ее интересует о. Васильев, так как можно предположить, что о. Васильев не является сторонником императрицы, а между тем государь относится к нему доверчиво, а наследник к нему привязался. Из двух перлюстрированных писем о. Васильева я усмотрел несколько отрицательное его отношение к Распутину. Никаких дальнейших данных, однако, у меня не накопилось, и Вырубова перестала о нем говорить. Сам же о. Васильев рассказал мне следующий эпизод, происпедший за семейным высочайшим столом. Наследник цесаревич спросил государя: «Правда ли, что Григорий Ефимович (Распутин) — святой человек». Тогда государь, ничего не отвечая наследнику, обратился к о. Васильеву и попросил его ответить наследнику на его вопрос. О. Васильев заметил при этом, как пытливо на него смотрела императрица, не спуская с него своего взгляда во время его ответа. О. Васильев, понимая щекотливое свое положение и не давая прямого ответа, об'яснил наследнику, какие требования пред'являет завет Спасителя и священное писание к каждому, кто искренно желает угодить Богу. Государь после этого встал из-за стола, и разговор на этом оборвался.

Я уже указывал, как Распутин дорожил теми советами, которое мы ему при свидании давали, если они могли закрепить его значение у государя. Используя эту черту, я на одном из наших свиданий на нашей консциративной квартире высказал Распутину сожаление о том, что государыня прекратила свои выезды по лазаретам в Петрограде и в провинциальные города, а между тем такие поездки могут только подчеркнуть, как раненым, так и всему народу, ее заботы о жертвах войны, в особенности, если эти поездки будут совершаться в простой обстановке, которая могла бы дать возможность государыне воочию показать всем ее милосердное отношение к раненым. Это Распутину понравилось, и последствием его советов был ряд выездов государыни в ближайшие к Петрограду губернии и об'езды петроградских дазаретов. То же вначале впечатление на Распутина произвело и наше внушение о желательности, как эта разлука ни тяжела для государыни, чтобы наследник сопровождал государя при выездах в ставку. Мы лично в этом отношении следовали общему желанию удалить, по возможности, наследника от влияния на него Распутина. С этим был согласен и Воейков, как лично, так и отражая настроение армии. Затем Хвостов, вернувшись из ставки после одного из своих первых докладов государю, передавал мне и Вырубовой свой разговор с государем об его жизни в Могилеве, и государь говорил, что единственным утешением для него будет наследник и что за это он очень благодарен государыне. После этого прекратились на время разговоры Вырубевей и Распутина относительно выездов наследника в ставку, и Распутин передавал, что государь был ему благодарен за его советы брать иногда наследника в ставку. Но затем, время пребывания государя и наследника в ставке стало затягиваться, и Вырубова и Распутин, несмотря на наши указания, что это об'ясняется ходом военных операций, начали подозрительно относиться к этим долговременным отлучкам государя и наследника. Вместе с тем, и императрица, несмотря на просъбы наследника, снова начала, в интересах непрерывности занятий наследника, высказываться против его выездов с государем. В этом ей стал помогать и Распутин, потому что, когда государь уезжал один, то он старался поскорее вернуться в Царское Село, постоянно тревожась за здоровье наследника. Распутин мне передавал, что ему пришлось особенно настойчиво убеждать государя не брать наследника перед об'ездом армии юго-западного фронта. Распутин даже вызвал этим гнев государя. Так как на этот раз ни просьбы императрицы, ни убеждения Распутина не подействовали на государя, и он уехал с наследником, то настроение Распутина и Вырубовой сделалось подавленным и нервным.

Во время этой поездки, не доезкая до стапции Бахмач, у наследника, смотревшего в окно вагона, близко прижавшись лицом к стеклу, при переходе поезда на стрелках, от сотрясения, открылось кровотечение из носа, что служкило всегда для августейших родителей предметом постоянной боязни их за жизнь наследника, так как он страдал сложной формой гемофилии. Государь вволновался и, после принизка медицинских мер, приказал немедленно срочно возвращаться в Царское. Государь и наследник вернулись туда вечером. Немедленно по телефону было сообщено Распутину о болезни наследника с просьбой приехать. Но он не поехал. И как сам растину о болезни наследника с просьбой приехать. Но он не поехал. И как сам растиную болезни потом, он сделал это созвательно, отобы «помучить» государя. Распутий по телефону передал только, чтобы наследника положили в кровать; а сам высхал только на следующий день утром. Приехал он оттуда в торжествующем настроешем изаявил, что отныне государь будет слушаться его советов. После этого, быствительно, не только увеличилось влияние Распутина, но и на времи приостановишем и

выезды наследника в ставку.

Вообще всякие выевды государя являлись событием, волновавшим как Вырубову.

так и Распутина: затягивавшееся пребывание государя давало повод для всяких опасений возможности влияния на государя в отношении императрицы и Распутина. В силу этого, как мне об'яснил Распутин, государыня каждый день почти писала государь, а впоследствии, по совету Распутина, насеяжала в ставку и сама. Сам Распутин несколько раз порывался выехать в ставку, но я и Вырубова всегда этому правтитетвовали. Однако, телеграммы государю в духе и в стиле избранных его «размышлений» он посылал.

Чтобы показать, насколько нервно и злобно относился Распутин к тем, кого он подозревал в тайных замыслах подорвать его влияние на августейшую семью, я

отмечу его позднейшее отношение к ецископу Варнаве.

Затянувшееся по нашей, скорее, вине пребывание в Петрограде ещископа Варнавы, по вашей просьбе проводившего некоторые назначения, возбудили у Распутина, не без влияния о. Мартемиана, Мануйлова и Осипенко, начавшееся чувство подобрительности к Варнаве. Поэтому Распутин приложил все усилия, чтобы воспренятелвовать дальнейшим приглашениям епископа Варнавы во дворец, всячески отдалял приемы его у Вырубовой, несколько охладил отношения к нему митрополита и, наконец, добился того, что епископу дали понять о желательности его от'езда из Петрограда. Варнава понимал свое положение и стал готовиться к от'езду. Хотя это и успокоило Распутина, тем не менее он, почти накануне от'езда владыки, находясь в опыянении, вызвал его к телефону и тоном насмешки сказал аму, ворой того, что: «довольно накатались на автомобилях, теперь пожалуйте на своих и к себе; нечего вдесь прохлаждаться» (владыка ездил на предоставленном ему мною автомобиль, и хотя я завел впоследствии и для Распутина от охранного отделения автомобиль, но это не давало ему покоя).

Если его отношения были таковы к епископу Варнаве, с которым у него были старые связи, то по отношению к иноку Мардарию, воспитаннику Петроградской духовной академии, красавпу славниину, мистику, он был беспощаден. В одном из свиданий Вырубова просила меня сообщать ей сведения об этом монахе, так как Распутин постоянно о нем говорит, и поездки Мардария в Царское Село не дами Распутину поком. Распутину поком. Распутину поком. Распутину поком.

был выехать из Петрограда.

Ту же нервность обнаружил Распутин, когда я передал ему и Вырубовой полученные мною сведении появлении в Царском Селе юродивого-босоножки Олега, которого екрывали в одном из домов, для представления его затем, как можно было предполагать, высочайшей особе. Старец Олег поспешил уехать из Петрограда.

Другое отношение Распутин произдял к старцу Васидию-босоножка. Этот старец стоял всегда в монашеском полукафтанье, со значком союза русского народа вез шашки и с жалованным посохом на паперти Казанского собора и собирал подаяние на построение храма, причем раздавал открытки со своим изображением во весь рост. Об этом старце была большая по департаменту полиции переписка с архиепископом ставропольским, который разоблачил его жизнь и его корыстность и требовал отобрання у него книжки для сборов, снятия монашеского оденния и препровождения на родину. Но этот старец пользовался покровительством Распутина и не выходил из его подчинения, вследствие чего нельзя была испольнить требованувательного начальства, хотя он и был на учете полиции и по другим неблагопристойным поступкам.

### ГЛАВА ХП.

Разоблачения Распутина в «Биржевых Ведомостях». – Давление на прессу. – Пьеса о Распутине. – Письмо Распутина о канплерстве Горемыкина.

Если мы, понимая значение публичных разоблачений личности и влияния Распутина на высочайших особ, с точки зрения охраны династии, принимали меры совнательно к недопущению выступлений против него в прессе, то покровительствовавшие Распутину лица видели в таких разоблачениях вмешательство в их личную живнь и стоемление опорочить того, кто им был дорог.

По нашего вступления в должность в «Биржевых Ведомостях» был помещен ряд корреспонденций о покушении в с. Покровском на жизнь Распутина, организованном Илиодором. По особому распоряжению, следствие велось под наблюдением бывшего министра юстиции Щегловитова, который держал в курсе получаемых им сведений высочайщих особ. По вступлении моем в должность, я, до издания общего запрещения писать что-либо о Распутине, обратился к редактору «Биржевых Ведомостей» М. М. Гакебушу, которому я впоследствии оказал содействие в перемене им своей фамилии на «Горелова», с просьбой прекратить эти фельетоны. От него я узнал, что материалы для этих статей дает им сотрудник Давидсон, случайно бывший в это время в с. Покровском и познакомившийся с семью Распутина, под видом жениха старшей дочери Распутина. Давидсона я знал еще ранее и помогал ему кое в чем в журнальной работе. Так как Давидсон, с которым Распутин и семья его прекратили знакомство после его федьетонов, продолжал звонить по телефону в дом Распутина, то Вырубова просила меня положить предел преследованию Давидсоном старшей дочери Распутина и была обеспокоена возможностью дальнейших газетных его против Распутина выступлений. Собрав о Давидсоне ряд сведений последнего времени, дававших мне возможность откровенного с ним разговора, я получил от него при письме желаемого мною содержания его архив, не представлявший никакой ценности, и помог ему, в виду болезни его выдав ему в два приема 600 р. из секретного фонда. Печатание фельетонов о Распутине в «Биржевых Ведомостях» было приостановлено, а письмо и полученные мною материалы от Давидсона вполне успокоиди и Вырубову и Распутина. Давидсон после моего ухода, не знаю, по каким соображениям, был временно арестован, а потом, как я слышал, перешел в организацию печати к Гурлянду. После смерти Распутина, Давидсон котел было поместить в «Биржевых Ведомостях» ряд сенсационных сведений, явившись в редакцию этой газеты с одной молодой особой и называя ее дочерью Распутина. Но был разоблачен редактором, г. Бонди, который мне об этом передавал. Затем, в первые недели моего вступления в должность, я запретил печатать и приказал уничтожить все материалы по предполагавшейся к изданию в Москве книги, разоблачавшей интимные отношения Распутина к его почитательницам и его радения в бане в с. Покровском.

Особенную нервность как Вырубова, так и Распутин проявили по отношению к пьесе, где был выведен Распутин и его почитательницы и которая должна были идти в театре Яворской. Пьеса, пропущенная цензурой, была снята в день первого спектакля, затем неоднократно цензуровалась и переделывалась, ппла в сильно измененном виде, что вызвало разочарования публики и все же, по настояниям Вырубовой и Распутина, была запрещена Хвостовым окончательно к постановке по всей России.

Другое отношение проявила Вырубова к произведению фельдшера — фамилии не помню — массировавшего ей ноги и составившего жвалебный очерк живни Распутина. Военная цензура не разрешила выпуска в свет этой брошюры, и мы соглашались

с ней, потому что выход книги в свет поставил бы в необходимость разрешать и рецензии о ней. Настояния Вырубовой в этом направлении делу не помогли.

Не менее характерным делом, подтверждавшим мой общий вывод о личном характере всех отношений, является история с письмом Распутина о Горемыкине. По просьбе князя Андронникова я принимал участие в устройстве юбилея Горемыжина, помогая составить юбилейный о нем очерк. Князь Андронников широко агитировал за возможную популяризацию юбилея, в результате чего последовал ряд поздравительных телеграмми от высочайших особ. А затем, при поддержке Распутина и Вырубовой, был проведен план награждения Горемыкина орденом Андрея Первозванного, который имел из числа высоких сановников только Куломзин.

После этого, когда последовала смена министров, подписавших петицию о поддержании пожеланий Государственной Думы по вопросу о кабинете общественного доверия, как в прессе, так и в думских кругах заговорили об уходе Сазонова, министра иностранных дел, и о принятии Горемыкиным на себя обязанностей такого министра с назначением канцлером Российской империм по образцу князя Горчакова. Слухи вскоре стихли. Но в один из своих очередных мне докладов Манасевич-Мануйлов передал мне, что случайно, как секретарь редакции «Вечернего Времени», на своем дежурстве он познакомился с сыном сенатора Кузьминского, авиатором, который предлагал редакции купить у него письмо Распутина к высоким особам с просьбой о пожаловании Горемыкина «канцлером», в случае отказа предполагая сделать такое же предложение редакции «Речи».

Мануйлов оценил всю серьезность предложения, отказался от покупки письма для редакции, имея в виду нас, и обещал Кузьминскому поместить письмо в надежные руки. Я решил письмо это выкупить у Кузьминского. Для этого был выработан план продажи письма мнимому корреспонденту английских газет, роль которого была норучена мною чиновнику Иозефовичу. Для этого ему пришлось иметь несколько свиданий с Кузьминским в ресторанах и в специально нанятой квартире, заказать визитные карточки несуществующего английского корреспондента и т. п. В конце концов, выкуп письма со всеми расходами обощелся в  $1-1^{1/2}$  тыс. р., взятых мною из бывшего в моем распоряжении секретного фонда. Иозефовичу, со слов Кузьминского, удалось узнать, что письмо Распутина передала ему его знакомая барышня, бывавшая у дочери Распутина и видевшая как-то это письмо на письменном столе у Распутина, небрежно вообще относившегося к письмам. Об этом она рассказала Кузьминскому, который и упросил ее достать подлинник.

Этот подлинник я показал Хвостову, который велел снять с него фотографию для своей коллекции о Распутине. По его же приказанию я письмо и фотографии передал Вырубовой, подчеркнув ей ту опасность, которая грозила, если бы все эти материалы поцали в руки кадетской партии. Фотография письма была показана и Горемыкину. Распутин был очень удивлен, узнав про похищение у него письма, стараясь разузнать, кто мог это сделать. По его словам, ему «влетело» от Вырубовой за небрежное хранение писем. Роль Кузьминского и Иозефовича в этом деле мы, конечно, никому не раскры-

вали...

#### ГЛАВА ХІП.

Граф Игнатьев, министр народного просвещения, и борьба с ним. – Ходатайства Распутина. – Женские драмы. - Надзор за Распутиным.

В наш период управления министерством внутренних дел начались также разговоры об уходе графа Игнатьева, министра народного просвещения, подтверждавшие предсказание кн. Андронникова об уходе всех министров, подписавших цетицию государю.

Несмотря на отрицательное отношение правых фракций Думы и Совета к деятельности гр. Игнатьева, Хвостов и я находили уход этого министра несоответствующим нашей программе умиротворения Думы. В разговорах с нами Вырубова неоднократно высказывала, что, помимо родственных связей с графиней Игнатьевой, императрица недоворчиво относилась вообще к деятельности этого министра, подыгрывающегосы в своей программе к думским настроениям, но что государь, несмотря на неодиократные с ней разговоры о гр. Игнатьеве, продолжает попрежнему дарить его связым доверием не только вследствие давних симпатий к нему, но и потому, что ставит в заслугу гр. Игнатьеву успокоение студенческой молодежи высших учебных заведений.

Когда в бюджетной комиссии были проведена положительная формула оценки деятельности министерства народного просвещения, Вырубова очень замичересь валась этим и проскла доставить е и печатный вызвипля отчета о заседания комисски. Я поручил своей агентуре узнать у Распутина о положении дела с гр. Игнатьевым, но вскоре я ушел со службы и, уже вернувшись, спросил Распутина о гр. Игнатьевы Распутин ответил мне, что он поддерживал императрицу, настамвавшую, как и Горемыкии и Штюрмер, на необходимости иметь на этом посту своего челювека и на

ухоле гр. Игнатьева; тем не менее государь «отмалчивался».

В это время Распутин начал уже посещать сенатора Кульчищкого. В ту же пору начались определеные поиски Распутиным нового обер-прокурора, на нож которого Питирим выдвигал Раева, против чего был Распутин. Я и предположил, что поездки его к Кульчицкому имеют целью проведение в обер-прокуроры Бульчицкого. Но, вернувшись в сентябре с Кавказа, я узнал, что мнение императрицы о гр. Игнатьеве поддержал и Н. А. Маклаков, имевший две частных жупкециям то сударя. Против Игнатьева действовал и Протопопов, и Штюрмер, а Распути выдвигал кандидатуру Кульчицкого, с которым говорил и Протопопов. Весь вопрое об уходе гр. Игнатьева держался в таком стротом секрете, что, пока я, вернувшись в ноябре, собирался предупредить гр. Игнатьева, уже состоялся указ об увольнении его от должности и назвачении Кульчицкого.

Для характеристики Распутина приведу пример того, насколько он был неискренен в своих отношениях к высоким особам и как он старался в каждом случае найти возможность подчеркнуть им, что все его помыслы и действия направлены исключительно к служению их интересам, доходящему до забвения им даже своих личных обязанностей к семье или родным. За весь период моего знакомства с Распутиным, решительно при каждой смене министра внутренних дел или председетеля совета, подымался вопрос о таком материальном обеспечении Распутина, какое исключало бы возможность проведения им дел, во многих случаях, сомнительного характеры. Никто из нас не имел мужества, зная о далеко не бескорыстных побуждениях Распутина, честно его разоблачить перед государем. Но все старались как государю, так в особенности государыне и Вырубовой, оттенить, что Распутин является жертвей своих лучших бескорыстных желаний помочь каждому, к нему обращающемуся, и что широко оказываемая им денежная поддержка бедных поглощает все даваемые ему на этот предмет добрыми знакомыми небольшие суммы. При этом каждый из министров обсуждал с Вырубовой как вопрос о материальной поддержке Распутина, так и способы парализования эксплоатации его доброты, при чем, уходя с своего поста, каждый министр держал в тайне от своего заместителя, не желая подчеркивать свою близость к Распутину, секрет своего влияния и сношений с Распутивым. Распутин старался не разуверять в своем бескорыстии ни министров, ни окружавших его лиц, ни, в особенности, высоких особ. Если же государь иногда делал Распутину замечания, когда он представдял его ведичеству какой-нибудь коммерческой просит,

в особенности за последнее время по поставкам на армию, явно подоврительного свойства, то Распутин вседа отговаривался, что он ничего в этих делах не понимает, а исполняет лишь просьбы других лиц, думая принести этим пользу государю. А затем, в добродушном тоне Распутин рассказывал о том, как его хотели подвести под немилость царя. Все свои денежные дела Распутин вел в большом секрете даже, как я думаю, и от Вырубовой. Он всегда говорил о своих дърявых руках, не умеющих держать денег, и настолько уверил в этом высоких особ, что после его смерти Протополо принял ряд мер к материальному обеспечению семьи Распутина. Со времени моего вступления в должность, наблюдая за Распутиным внимательно, я убедился, что он был погружен как в проведение больших коммерческих дел, так и в отставляные своего влияния на государя, и по этим причинам он не желал и боялся оставлять Петроград.

В это время умер отец Распутина, и его вызвали приехать на родину, но Распутин мне говорил, что, когда он заговорил во двордце о своем намерении уехать то должее был уступить усиленным просьбам высоких особ и остаться. О своем покойном отце он говорил с подкупающим прискорбием, и я подумал, что в нем заговорила совесть, так как из филерских донесений об отношениях его к отцу на родине я звал, что он не только не уважает отца, но даже не старается скрыть от посторонних своего пренебрежения к нему, ругает его самыми скверными словами, а в пьяном виде бые его, и однажды даже вырвал у него клок бороды. Поэтому я заинтересовался, не изменит ли Распутин свой образ жизни, хотя бы в первые дни после емерти отпа, но я убедился, что все осталось попрежнему: то же пьянство, те же кутежи, то же отно-

шение к женщинам.

Как мы условились с Хвостовым, который, как и все сановники, имевшие дело с Распутиным, тщательно старался держать это в секрете, я взял на себя прием просителей с письмами Распутина. С письмами от него являлись преимущественно дамы и в единичных случаях мужчины. Просьбы Распутина заключались, главным образом, в избавлении от отбывания воинской повинности путем устройства в тыловых частях, о предоставлении должностей и о материальной поддержке. Просьбы первого карактера я сначала исполнял, но затем в виду их многочисленности отказался, о чем и заявил Распутину. Распутин после этого обратился ко мне только с одной подобного рода просьбой за одного москвича К., прибегнув в этом случае к поддержке Вырубовой. Из разговоров с женой К. я убедился, что она совершенно не знает Распутина и что она обратилась к нему через одну москвичку, устраивавшую все дела через Распутина за плату. Г-жа К. сказала, что все эти хлопоты стоят ей больших денег, которые она давала и посреднице, и лично Распутину, и Вырубовой в виде пожертвований на лазарет. Просьба ее о муже была исполнена, он был назначен в тыл, но Распутин иначе смотрел на завязавшееся с ней знакомство, начал беспокоить К. телефонными разговорами и раз ночью хотел насильно ворваться к ней в номер. После этого К. явилась ко мне, рассказала об этом случае; по моему совету она послала еще денег Распутину и немедленно усхала в Москву. По уходе моем со службы я узнал, что Распутин все же брал на себя дела об освобождении от военной службы. В частности он устроил своего родного сына Димитрия санитаром в поезде императрицы по особому всеподданнейшему докладу.

Второй разряд просительниц ходатайствовал о материальной поддержже и устройстве их на места. На первых порах я помогал денежно и давал рекомендации этим дамам на места, но ватем начал получать, наводя справки, такие неутепшительное них сведения, что мне приходилось почти всегда краснеть за рекомендованных мною лиц. Одну из таких дам пришлось даже выслать из Петрограда. После этого

случая я оказывал просительницам только денежную помощь, настойчиво советуя им в Петрограде не засиживаться. Характеризуя их, могу сказать, что эти просительницы принадлежали к числу интеллигентных дам, имевших то или другое положение в обществе, но находившихся на временной или постоянной свободе от семейных обязательств, легко смотревших на жизнь и на моральные принципы. Многие из них как бы гордились оказываемым им Распутиным вниманием и давали понять мне свою, хотя бы и временную, как я потом разувнавал в целях агентурных, к нему близость. Они же мне говорили, что познакомились у Распутина и с Вырубовой. Вначале эта психология для меня была непонятна, но затем, когда ко мне начали поступать из разных источников агентурные сведения, я уже более не удивлялся, так как пришлось встречаться и с такими фактами, когда занимающие видное положение в обществе, как, например, одна княгиня из Москвы, одна из крупных величин в артистическом опереточном мире и другие, хорошо материально обеспеченные и никаких просьб к Распутину не имевшие, из чувства не только любознательности, но и особого интереса к Распутину сознательно искали знакомства с ним, зная, на что они идут....

Наконец, был третий тип просительниц, которых не материальная нужда, а горе по любимым людям заставляло итти к Распутину. Но это горе Распутина не трогадо, и я до сих пор не могу забыть одной женской драмы, разыгравшейся у меня в кабинете. На прием ко мне с письмом Распутина явилась прилично и скромно одетам дама, лет за тридцать, с просьбой помочь ей в возвращении административно высланного ее мужа. Высылка была произведена военными властями, и я, несмотря на усиденные ходатайства Распутина, ничего не мог сделать, но посоветовал просительнице уехать из Петербурга, предупредив ее о характере Распутина. Она все же осталась, и однажды, когда она вновь явилась ко мне, я просил ее прекратить ко мне визиты. Тогда она истерически разрыдалась и рассказала мне свою драму. Приехала она к Распутину, имея сбережения и драгоценные вещи; выдав почти все свои деньги Распутину, она настойчиво отклоняла всякие попытки Распутина фривольного свойства. После моего отказа хлопотать за ее мужа Распутин поставил ей ультиматум: или исполнить его требование, и тогда он попросит государя о муже, или же не показываться ему на глаза. Ни слезы, ни просьбы не помогли, и Распутин, пользуясь ее нервным состоянием, несмотря на то, что в соседней комнате были посторонние, насильно овладел ею и затем уже несколько раз приезжал к ней в гостиницу, поддерживая в ней веру в исход дела и взяв от нее всеподданнейшее прошение. Затем Распутин резко прервал с ней знакомство. Вспомнив мои предупреждения и не имея денег на обратный выезд, она и обратилась ко мне за помощью. Я посоветовал ей уехать, что она и сделала на другой день. Когда я спросил Распутина, почему он ее перестал принимать, то он ответил, что она «дерзкая» и что поэтому он не передал государыне ее прошения.

Прилегающая к столовой в его квартире комната, где стояла кровать Распутина и куда никто не имел права даже из близких входить, пока он там находился с кемлибо, могла бы рассказать много подобных жизненных драм, в ней протекцих. Агентура отмечала и такие факты, когда оттуда в растрецанном виде выбегали с криками некоторые просительницы (из простолюдинок), ругалясь и отплевываясь, но их сейчас же старались успокоить и удалить из квартиры.

Чтобы разрядить атмосферу около Распутина, я при посредстве трех дам-сотрудниц и других лиц, близких Распутину, добился того, что поездки его по незнакомым ему домам значительно сократились, а в тех случань, когда он, избегая доманней обстановки, рвался на сторону, — почитательницы его приглашали к себе и устраивали ему обеды или ужины с вызовом гармонистов, под плясовые наигривания которых подвышивший Распутин любил танцовать. Кроме того, в излюбленных Распутиным ресторанах, вследствие моих соглашений с градовачальником, отведвинее отдаленные, изолированные от публики кабинеты, куда кроме лиц, приезжавших с Распутиным или им вызываемых, никто не допускался, и где Распутин мог, не стесняясь временем, засиживаться, слушая любимые им песни цыган и принимая участие в их танцах.

Что касается личной охраны Распутина, то с приездом полк. Комиссарова я учредил двойной контроль и проследку за Распутиным не только филерами начальника охранного отделения Глобычева, но и филерами Комиссарова; заагентурил всю домовую на Гороховой, 64, прислугу, поставил сторожевой пост на улице, завел для выездов Распутина особый автомобиль с филерами-шофферами; для наблюдения за выездами Распутина с кем-либо из приезжавших за ним на извозчике, завел особый быстроходный выезд с филером-кучером. Затем все лица, приближавшиеся к Распутину или близкие к нему, были, по моему поручению, выясняемы, и на каждого из них составлялась справка. Один экземпляр справок я передавал Хвостову. Далее была установлена сводка посещаемости Распутина и проследка тех случайных лиц, которые так или иначе возбуждали сомнения при посещении Распутина. Кроме того, были приняты меры против газетных и театральных выступлений о Распутине, реорганизована самая тщательная перлюстрация всех получаемых им писем, что павало иногла возможность не только обнаруживать некоторые планы и заранее знать содержание его просьб, но и раскрывать сношения с ним многих лиц, в особенности из среды духовной иерархии.

### ГЛАВА ХІУ.

Приглашение Комиссарова. - Его прошлое. - Распутин, Добровольский и Симанович.

Для завершения всех наших мероприятний по отношению к Распутину, я рекомендовал Хвостову пригласить состоявшего в ту пору начальником вятского губернского жандармского управления полк. Комиссарова, о личности и деятельности

которого держится в обществе много легендарных рассказов.

Директор департамента полиции Н. П. Зуев, бывший живой хроникой департамента, подробно рассказал мне прошлое Комиссарова, его отношения к ген. Герасимову и разрыв с ним на почве семейных недоразумений, о службе его в департаменте полиции, о знаменитой комнате, обитой пробкой, где печатались контр-революционные прокламации, обнаруженной бывшим товарищем министра внутренних дел кн. Урусовым и гр. Витте. Это открытие послужило началом борьбы Витте и Дурново и вызвало расследование, произведенное, по требованию Витте, директором департамента полиции Вуичем и Рачковским, в присутствии товарища прокурора палаты Камышанского, с целью доказать руководящую в этом деле роль П. Н. Друново. Зуев мне рассказывал, что Комиссаров, при допросе его, обнаружил большую стойкость и взяд всю вину исключительно на себя, несмотря на угрозы со стороны Витте серьезным наказанием. Зуев, признавая некоторые слабости Комиссарова, лично ценил в нем его преданность и чувство привязанности к людям, оказавшим ему доверие и внимание. Поэтому Зуев прощал Комиссарову многое из его служебных погрешностей. Вскоре после этого Зуев усхал в заграничный отпуск, и я, по приказанию Столыпина, вступил в управление департаментом полиции, при товарище министра П. Г. Курдове. В ту пору Стольщин и Кривошени решили совершить об'езд по России и Сибири, в связи с произведенными аграрными реформами. Охрана поезда была возложена тогда, по моему настоянию, на Комиссарова, при чем роль его в этом отношении была затушевана. Он в поезде Стольщина не ехал, а был тольмо передовым. На это назначение Стольщин согласился не особенно охотно. В дальней- пем Комиссаров успешно делал свою карьеру и дошел до поста саратовского начальника губернского жандармского управления, откуда был переведен, — что быле

значительным понижением, - в Вятку, по распоряжению Джунковского.

Узнав о моем назначении. Комиссаров пытался перевестись в Петроград, начальником охранного отделения, но я решил, что полковник Комиссаров, как человек искрение ко мне расположенный, которому я могу вполне довериться и откровение посвятить его в мои и Хвостова отношениея к Распутину и Вырубовой, хороше полойлет к роли агента, приставленного от нас при Распутине. Хвостов на это немедленно согласился. Комиссаров был вызван в Петроград и в первое же свидание с Хвостовым произвел на него хорошее впечатление своей оживленной беседой, которой, к меему удивлению, он перешел несколько границы почтительности, ему обычно присущей. Когда я, возвращаясь от Хвостова в автомобиле с Комиссаровым, отметил ему в виде опасения эту черту разговора, то на это Комиссаров ответил, что я неправильно себе представляю личность и мотивы Хвостова, как министра вообще, так и в отношении к Распутину в особенности: в них Комиссаров не вишет никаких государственных или идейных соображений, а только преследование Хвостовым личных своих интересов. Это вцечатление Комиссаров вынес из обстановки приема у Хвостова и прибавил, что, зная близко многих министров внутренних дел, он не мог почувствовать в Хвостове министра. Затем Комиссаров заявил мие, что он только для меня, но не для Хвостова, о котором он навряд ли в будущем переменит свое мнение, возьмет предлагаемое ему поручение. Но Комиссаров ставит условием разрешить ему при всех случаях общения с Распутиным быть не в офицерской форме, которую он не желает ронять, а в статском платье.

Комиссаров был назначен начальником жандармского управления одной из звакуированных губерний, прикомандирован к департаменту полиции и определен в мее распоряжение. Затем я поручил Комиссарову немедленно избрать соответствуюпций штат оцытных, испытанных и преданных филеров, организовать паралленьем наблюдение за Распутиным, вменив филерам в обязанность приобрести расположение к себе Распутина, — чего они впоследствии вполне достигли, — и позаботиться приисканием вполне удобной, подходящей для конспиративных свиданий с Распутиным квартиры. Не открывая роли Комиссарова Глобычеву, я предписал последнему ряд мер, которые согласовались бы с агентурными охранного отделения наблюдениями

ва Распутиным.

Приступая к делу, я сумел заинтересовать Вырубову и Распутина личностью Комиссарова и его преданностью интересам трона, рассказал им о роли Комиссарова при Дурново и оттепил отрицательное отношение к нему ген. Джунковского.

После этого я сказал Распутину, что, исполняя его желание и веря в его вамечательное внание людей, мы сами отходим постепенно от ки. Андронникова; отныше
те 1500 рублей, которые передавал ему от нас кн. Андронников, ему будет передавать,
кроме ассигновок на ежемесячные благотворительные нужды, Комиссаров. Комиссарову Распутин может при ежедневной к нему явке передавать прошения, какие-либо
интересующие нас новости и свои пожелания, вполне довержвшись Комиссарову.
Новая квартира для наших конспиративных с ним свидавий была напята Комиссаровым в переулке, выходящем на Фонтанку, в первом этаже. Эту квартиру Комиссаров прилично обставил, сваблив ее всем необходимым, в том числе вином, для

устройства Распутину обедов и ужинов, и поселил в ней преданного ему, женатого

филера под видом лакея.

Комиссаров сразу произвел на Распутина хорошее впечатление, быстро ориентировался в его жизни, установил с ним дружеские отношения и вошел в курс интересов и привычек Распутина. Рано утром, до прихода посетителей, Комиссаров являлся на квартиру к Распутину и, пока тот был в трезвом и приличном виде, узнавал от него новости, наводя его на интересующие нас темы, проводил путем обсуждения с Распутиным наши пожелания, подчеркивал нашу доброжелательность к Распутину, нашу преданность Вырубовой и интересам императрицы и государя, и удерживал Распутина от его поездок в незнакомые дома и от употребления вина в незнакомом обществе, чем заслужил уважение в семье Распутина, где он стал своим человеком. Затем Комиссаров брал от Распутина, когда начинались приемы, различные прошения для передачи нам, ехал ко мне, а со мной и к Хвостову и докладывал подробно обо всем, что касалось Распутина, и о том, как они, по шутливому замечанию Комиссарова, решают с Распутиным государственные вопросы и обсуждают необходимые перемены в составе кабинета. За этот период времени, благодаря Комиссарову и всестороннему агентурному освещению образа жизни Распутина, удалось в точности установить роль близких к Распутину лиц, из которых только немногие относились к нему сердечно; остальные же проводили через него крупные дела, действуя секретно друг от друга и следя один за другим, чтобы поддержать в Распутине постоянное чувство подозрительности в обмане его при расчетах с ним тех, чье влияние на Распутина усиливалось. Сам Распутин никогда не посвящал в свои денежные дела даже самых близких ему лиц, но зорко следил за охраною своих материальных интересов и производил подробный сыск о тех, кого он подозревал в обмане его, и затем, не сдерживаясь, публично их разоблачал, не стесняясь в выражениях.

Такие черты своего характера Распутин проявил в особенности по отношению к Добровольскому, инспектору народных училищ петроградского округа. Он и жена его пользовались особым расположением семьи Распутина. Сам Добровольский был очень конспиративен и сдержан, хорошо изучил слабые стороны Распутина, умело влиял на него. И поэтому Добровольский заведывал корреспонденцией Распутина, был посвящен в тайны влияния Распутина на высочайших особ и вел особую нриходо-расходную книгу, куда записывал все свои денежные расчеты с Распутиным. Поставляя Распутину деловую клиентуру, Добровольский заставил окружавших Распутина лиц считаться с ним, Добровольским, и приглашать себя к участию в прибылях при проведении через Распутина денежных дел. Это многих вадевало, конкуренты Добровольского, к которому доброжелательно относилась и Вырубова, повели против него умелую интригу, пользуясь подозрительностью Распутина, и, когда почва была подготовлена, то решительный удар был нанесен некиим Симановичем. После бурного об'яснения Распутина с Добровольским отношения их прервадись, и если потом и возобновились, то никакой роли Добровольский у Распутина уже не играл.

Что касается Симановича, то последний был знаком с Распутиным издавна еще по Киеву, где Симанович имел небольшую ювелирную лавку. Симанович в Петрограде вошел в полное доверие к Распутину, и его положение в доме Распутина креплялось с каждым днем. Симанович не бескорыстно для себя устраивал Распутину много прибыльных дел. Из справки начальника охранного отделения полк. Глобывева выяснялось, что Симанович состоит на учете сыскной полиции, как клубый втрок и ростовщик, помещающий свой капитал до 200 г. р. в вексельные займы золотой кутящей петроградской молодежи под большие %%%. Эту справку мы доложили

Вырубовой и предупреждали Распутина, — и не раз при посредстве Комиссарова. Но Распутин, наоборот, после этого еще более сблизился с Симановичем. Хвоетов предполагал выслать Симановича, но я высказался против этой меры, в виду то Симанович припосил и пользу в отношении ревнивой охраны Распутина от подоврительных знакомств. После моего ухода со службы Хвоетов арестовал Симановича в связи с делом Ржевского и произвел обыси у Добровольского. В этот момент и понял, какое значение имел для Распутина Симановича: Распутин нервно и настойчиво хлопотал у императрицы и добился того, что Симанович был освобожден от ареста, а затем была отменена и высылка его в Псков. На всеподданнейшем прошении Симановича государь написал резолюцию о прекращении против Симановича всяких преследований.

В этот период времени Манасевич-Мануйлов передал мне о желании Симановича познакомиться со мной. Знакометво это я поддерживал до последного времени. Я часто встречался с ним в тех домах, куда Распутин приезжал в сопровождении Симановича, при посещениях квартиры Распутина и был у Симановича раз на обеде,

данном им Распутину.

Симанович в общем был со мной откровенен, рассказывал мне много о тайных предположениях Распутина относительно служебных перемен, повнакомил меня е подробностями дела Ржевского, помогая мне восстановить поврежденные этим отношения с Распутиным, давал мне правильную оценку отношений Распутина к высшим чинам правительства и посвятил меня в свои планы проведения через Распутина в министры юстиции Н. А. Добровольского, своего старого знакомого, с которыю опознакомы поближе Распутина. Это дало мне возможность предупредить об этом А. А. Макарова. Симанович же держал меня в курсе всех данных о смерти Распутина, ездил со мной в билижайжие после смерти дни к Върубовой с докладами об имевшихоя у него по этому поводу данных и рассказывал мне о Протопоцове и Курлове в первый период сближения их с ним при жизни Распутина.

Я усмотрел в Симановиче много хороших черт. Между прочим, он старалем черев Распутина воздействовать в высоких сферах на изменение правительственной политики в еврейском вопросе, чем отчасти и об'ясняется благожелательное отношение государя к поднятому Протопоповым вопросу о расширении прав евреев.

После смерти Распутина я узнал от Симановича, хорошо ознакомленного с материальными делами Распутина, что после Распутина осталось хорошее состояние,

по крайней мере, в 300 т. р.

### ГЛАВА ХУ.

Жизнь Распутина. — Его телефонные разговоры. — Празднование Распутиным своих имении. — Свидания с Распутиным.

Из наблюдений полк. Комиссарова, рисующих значение Распутина и обстановку

его жизни, я припоминаю следующие его рассказы.

Однажды Комиссарову приплось быть свидетелем телефонного разговора Распутина с великой княжной Татьяной Николаевной и наследником. Великая княжна сообщала Распутину, что у наследника болит голова, и передала телефонную трубку наследнику, который, повидимому, подтвердил то же самое Распутину, прося его приехать. Тогда Распутин ласковым тоном начал рассказывать ему какую-то сиберскую сказку и, по окончании, сказал, что он придет на другой день. Распутин начал настойчиво убеждать наследника дойти и лечь в постель, уверив его, что после этого у него пройдет головная боль.

Обычно все телефонные разговоры Распутина с Царским Селом, в особенности с Вырубовой, которая с ним говорила ежедневно, происходили около 10 ч. у. Поэтому Распутин, где бы он ни был и как бы бурно ни провел ночь, всегда к этому времени возвращался домой, ожидая с нетерпением звонка из Царского Села. В зависимости от этих разговоров находилось и его настроение. Поэтому и свидания с ним Комиссарова тоже приурочивались к утренним часам. Таким образом, мы имели возможность получать некоторые сведения, нас интересующие, из первоисточника, или передавать через Комиссарова Распутину к этому времени то, о чем мы признавали нужным осведомить Вырубову для дальнейшего ее доклада во дворце.

Второй рассказ Комиссарова касался празднования Распутиным дня своего

ангела —10 января.

Так как об именинах мы знали от Комиссарова заранее, то с ведома Хвостова я отпустил в распоряжение Комиссарова из секретного фонда особую сумму на покупку ценных подарков не только самому Распутину и его двум дочерям, но и приехавшим к этому дню жене Распутина и его старшему сыну. Куплены были обеденное серебро, брошь, золотые часы и браслеты. В этот день филерам Комиссарова нами было поручено во что бы то ни стало проникнуть внутрь квартиры Распутина. так как нас интересовал завтрак с Вырубовой и вечер в интимной обстановке друзей Распутина. Филеры, которых Распутин сначала не пускал к себе в квартиру, к этому времени уже сумели войти в доверие к нему, сопровождая его в церковь и в баню. Он уже охотно вступал с ними в разговоры и ценил обнаруживаемую ими преданность и удовольствие быть в его обществе. Поэтому, сопровождая Распутина в церковь в этот день, филеры предложили свои услуги помогать девочке-племяннице Распутина в передней при раздевании посетителей. Распутин, находясь в хорошем настроении, благодаря полученным от нас подаркам и поздравлению по телефону Вырубовой, обещавшей быть у него к завтраку, и благодаря полученной им телеграмме от высочайших особ, разрешил филерам быть у него на квартире.

По возвращении Распутина из церкви, к нему начали собираться избранные его знакомые с ценными подношениями. Один из рестораторов приготовил уже на свой счет обеденный стол с именинным пирогом. По приезде Вырубовой начался завтрак, проходивший, до ее от'езда сдержанно, при чем Мудролюбов сказал большую, в патетическом тоне, речь и подчеркнул государственное значение Распутина, как простого человека, доводящего к подножию трона болевые народные нужды. После от'езда Вырубовой в течение целого дня совершался непрерывный приток посетителей, приносивших Распутину массу ценных подарков. Целый дождь ценных подношений был прислан Распутину при письмах и карточках разных лиц, так или иначе связанных с Распутиным. Чего только не было здесь: серебряные и золотые вещи, ковры, целые гарнитуры мебели, картины, деньги и т. п. Все эти вещи жена и сын затем отвезли в с. Покровское. Затем из разных мест России было прислано Распутину много поздравительных телеграмм.

Распутин сиял от благожеланного удовольствия, с каждым приходившим к нему цил и, наконец, к вечеру свадился, и его уложили в постель. Немного протрезвившись сном, он вечером, с приходом более интимного кружка лиц, преимущественно дам, начал снова с ужина пить и требовал того же от дам, так что он почти их всех споил. Более благоразумные дамы поспешили усхать, оставшиеся же были охвачены вместе с Распутиным, дошедшим в пляске и оцьянении до полного безумия, -такой разнузданностью, что хор цыган поспешил уехать, а оставшиеся посетители в большинстве заночевали у Распутина. На другой день мужья двух дам, оставшихся на ночь в квартире Распутина, ворвались к нему на квартиру с оружием в руках. Филерам стоило большого труда предупредить Распутина и дам и этим дать последним возможность скрыться из квартиры по черному ходу, успокоить мужей, для чего они проводили их по всей квартире и дали уверение, что их жен на вечере не было.

Филеры затем проследили за ними и выяснили их личность.

По словам Компесарова, докладывая ему об этом вечере, филеры не могли без омерзения вспомнить виденные ими сцены. Этот случай с мужьями запутал Распутина, и он несколько времени после этого как бы затих, был послушным, избетавыездов, боязливо прислушивался к звонкам и был благодарен нам за улаживание этой истории, обещая больше у себя на квартире замужних женщин на ночь не оставлять, и просил об этом никому, даже Вырубовой, не говорить, что мы и исполнили. Но затем в скором времени Распутии, убедившись, что эта история заглохла, начал снова вести свой прежний образ жизни, но только был сравнительно осторожен в своих отношениях к замужним женщинам.

Что касается наших свиданий с Распутиным, то они, после устройства нами особой квартиры, происходили регулярно, по мере необходимости в этом для нас или когда Комиссаров, видя какие-либо колебания Распутина в отношении к нам или его негудовольствие на нас за неисполнение какой-пибудь интересовавшей Распутина просьбы, убеждал нас в необходимости личных переговоров с Распутиным. В таких случаях устраивался обед, мы вели нужные беседы, и в свою очередь Распутиным передавал нам содержание своих рагзоворов с высокими особами и с Вырубовой и всякий раз обращалоя к нам с какой-либо просьбой или прошением, его интересурыщим, подчеркивая неизменно свое бескорыстие. Иногда происходили неловкости, так как Распутин, плохо разбираясь в бумагах, иногда передавал нам не то прошение, какое ему было нужно. И когда Хвостов или я указывали ему, что переданный документ касается получения концессии или подряда и к нам не относится, то Распутин вынимал другое прошение, а их у него востда было в кармане много.

На первых наших обедах Распутин бывал сдержан в вине и даже пытался вести с нами беседы в духе своих «размышлений», но затем Комиссаров установил с ним сразу дружеский разговор на ты» и отучил его от этой, по словам Комиссарова, «бо жественности». Это понравилось Распутину, и он с того времени перестал нас совершенно стесняться и, приходя в хорошее настроение, приглашал нас обычно

поехать к цыганам, что мы всегда отклоняли.

При напих свиданиях с Распутиным в тех случаях, когда дела касались личных интересов Хвостова, как, например, скорейшего его утверждения в должности министра, пожалования ему, по примеру Маклакова, минуя три награды, сразу ордена Анны 1-ой степени, проведении его кандидатуры на пост председатель совета министров и награждения его сразу шталмейстером, —Хвостов выходил в соседнюю комнату под предлогом отдыха, и тогда я о таких делах говорил лично с Распутиным, А затем я ездил к Вырубовой, ведя с ней такую же беседу и не забывая в нужных случаях заручиться поддержкой Восйкова.

### ГЛАВА XVI.

Планы А. Н. Хвостова об убийстве Распутина. — Мое и Комиссарова отношение к этому. — Давление со стороны ген. Воейкова и правых. — План избиения Распутина и неудавшаяся попытка.

Под влиянием всех изложенных выше мер, отношения наши со всеми необходимыми мне и Хвостову лицами установились, вопрос об охране Распутина и сношений с ним наладился, равным образом установились и хорошие отношения с Вырубовой не только деловые, но и частные. Меня и Хвостова государыня, Вырубова и Распутин считали, в чем я был искренно убежден, несмотря на неоднократные предупреждения Комиссарова, тесно связанными друг с другом не только общностью служебных интересов, но и чисто дружескими отношениями. Я за этот период времени никаких наград не получил, А. Н. Хвостов же был утвержден министром, пожалован Анной 1-ой степени и укрепился в своем положении, бросив первые семена недоверия к Горемыкину в смысле неправильности его политики по отношению к Государственной Луме.

В этот период времени А. Н. Хвостов начал вести со мною, в дружеской форме излияний, сначала отдаленные, а затем и вполне откровенные разговоры о вреде Распутина, не только с точки зрения охраны интересов династии, но и в наших дич-Подчеркивая мне то обстоятельство, что положение его, Хвостова, теперь укрецилось у высочайших особ, у Вырубовой и у Воейкова, Хвостов начал вести со мной разговоры на тему о том, что теперь Распутин нам не только совершенно не нужен, но даже и опасен: с ним, с его настроениями и с его подозрительностью достоянно необходимо считаться, что, при возможных на него сторонних влияниях, сильно осложняет проведение намеченных Хвостовым начинаний, как в области государственной, так и в сфере его личных предположений. При этом Хвостов указывал, что его, равно как -он думает - и меня, тяготят свидания с Распутиным и постоянная боязнь обнаружения, вследствие бестактности Распутина, нашей близости к нему. Это делает невозможным его, Хвостова, положение в семье, в обществе и в Государственной Думе. Избавление же от Распутина очистит атмосферу около трона, внесет полное удовлетворение в общественную среду лучше всех наших мероприятий, умиротворит настроение Государственной Лумы и полымет в глазах общества, Думы и Совета наш престиж. При умелой организации этого дела устранения Распутина, наше положение не пошатнется в глазах высочайших особ и Вырубовой, если мы постепенно подготовим их к возможности подобного рода события, жалуясь в доброжелательной к Распутину форме на его неодократные, тайно от филеров совершаемые выезды. Хвостов указывал, что со смертью Распутина доминирующее во дворце положение Вырубовой бесспорно поколеблется, чем можно в дальнейшем умело воспользоваться для отдаления ее от высочайших особ. Затем Хвостов мне добавил, что в расходах на организацию этого дела можно не стесняться, так как он имеет в своем распоряжении для этой цели значительное частное денежное ассигнование.

Когда я об этом замысле Хвостова передал Комиссарову, то последний целым рядом могических посылок доказал мне, что в данном случае Хвостов, как и во всех предыдущих отношениях его ко мне, — неискренен: Хвостов, поставив меня в глазах высочайших особ, Вырубовой, митрополита и близких Распутину лиц в роль близкого к себе человека, которому он передоверил охрану Распутина и сношения с ним, все время умышленно подчеркивал это перед Вырубовой и другими и тем самым оставия себе в будущем возможность свалить всю вину в этом деле на меня. Комиссаров указал мне также очень важную черту Хвостова — отсутствие у него конспиративности. Но Комиссаров добавил, что, если у него раньше, когда он не знал Распутина, было еще какое-нибудь сомнение в фатальном эле, приносимом Распутиным династии, то теперь, хорошо узпав этого человека, он и его филеры, которые не могут без увотва крайнего возмущения говорить о близости такого порочного человека к тем, кто для них священен, — всегда бы нашли возможность, при тех отношениях, которые теперь установились с Распутиным, нябавиться от него. Однако Комиссаров, не веря Хвостову, не может рисковать участью преданных ему людей. Комиссаров, не

закончил, что, если бы это отвечало моим желаниям, то он и его филеры, зная меня и мое отношение к подчиненным, сделают все то, что я прикажу.

После этого разговора с Комиссаровым я начал вспоминать весь период моей близости к Хвостову, отдельные эпизоды и мелочи жизни, слухи, все разговоры с ним и отношения к старым своим хорошим знакомым, которым он наружно при мне показывал знаки доверия, а после их ухода их вышучивал, указывая, ради какого личного интереса он их к себе приблизил, и т. п., — я, действительно, многое понял, — в особенности черствость, этоистичность и беспринципность этого человека.

Переходя к вопросу о Распутине, вне всякой зависимости от желания Хвостова, я при всем моем органическом отвращении к крови, в силу природных качеств и воспитания, все-таки задумался: что, если бы под влиянием соображений высшего порядка, оставляя в стороне заманчивые перспективы, которые рисовал мне Хвостов,—что, если бы я пошел на эту великую для меня жертву и принял на себя организацию и осуществление, хотя бы в роли соучастника, этого преступления? Достиг ли бы я в конечных целях поставленной мнок задачи и не был ли бы этот акт нашвысшего, чреватого по своим непредвиденным последствиям, служебного преступления бесплодною жертвою с моей стороны, которая всегда была бы для меня тягчайшим укором совести?

После долгого размышления я всесторонне взвесил склад мистически настроенной духовной организации государя, который видел в даровании ему долгожданного наследника проявление милости к нему высших и таинственных сил провидения, вследствие его молять и общения с людьми, как бы имевшими особый дар предвидения будущего. Я учел постоянные опасения государя и императрицы за жизны наследника и единственную веру их в то, что только одна невримая мощь тех жели и лиц способна спасти и продлить эту дорогую им жизнь. Я видел этому примеры в прошлом, до появления Распутина, в отношениях к старцам, юродивым, предсказателям и тому подобным лицам. И я пришел к тому заключению, что если исчезневение Распутина временно и успокоит, в силу однозности этого имени, деспотивы общественного мнения о нем, то вследствие причин, выше мною отмеченных, ово неизбежно повлечет за собою появление во дворце какого нибудь нового странного человека по типу тех же лиц, которые проходили ранее, вроде Мипи Козельского, Васс Восоножки, Мардария и других, от которых Распутин впоследствии так ревийво оберегал свое влияние на высокие сферы.

В виду этого такая жертва с моей стороны, противная совести и законам, была бы бесцельна сама по себе и, вызвав, при самых лучших условиях, общественное и Хвостову и ко мне внимание, могла бы через некоторое время вселить больное опасение в возможности применения нами, пользуясь преимуществами служебного положения, того же способа борьбы с политическими противниками существовавшего

По всем этим основаниям я решил, пока мне не представится благовидный предлюг для ухода, без ущерба для себя, со службы, удерживая в своих руках все нити набитарения и охраны Распутина, противодействовать в этом отношении Хвостову, усмыняя его бдительность. Выдавать его намерения Вырубовой и Распутину я считал неэтичным, так как это могло быть истолковано Хвостовым и другими лицами в самом невыгодном для меня свете, в особенности в широких общественных кругах, которые, в силу одного имени Распутина, стали бы на сторону А. Н. Хвостова.

Я поделился этими соображеннями с Комиссаровым, и мы решили показать Хвостову всю видимость нашего искреннего сочувствия его замыслу относительно Распутина, но подвергать самой широкой критике все предлагаемые им планы,

ватягивая под всякими благовидными предлогами наступление решительного момента исполнения. Когда я передал Хвостову о том, что подготовил Комиссарова к принятию его предложения, и заручился его согласием, то при следующем нашем совместном докладе Хвостов, повторив ему все высказанные уже мне мотивы для устранения Распутина, был горячо поддержан Комиссаровым, заверившим его, что это отвечает его пожеланиям и его филеров, на которых можно всецело положиться.

После этого А. Н. Хвостов приступил к обсуждению плана убийства, входя с особым интересом в обсуждение каждой детали и даже высказывая желание лично принять участие в деле. Чем больше мы об этом говорили, тем сильнее захватывала А. Н. Хвостова мысль убить Распутина, и тем тяжелее было для меня присутствовать при этих обсуждениях. Что касается Комиссарова, то я поражался его умению подойти под тон настроения Хвостова, и только потом, когда мы уходили с Комиссаровым от него. Комиссаров не сдерживался в своей оценке Хвостова, который теперь и для меня стал ясен во всей беспринципности своего мировоззрения.

После долгого обсуждения А. Н. Хвостов предложил послать, после принятия мер предупредительного характера, Распутину автомобиль под видом приглашения к какой-нибудь даме, а затем в глухом переулке, где автомобиль должен был замеддить свой ход, в него должны были вскочить загримированные люди Комиссарова; затянув петлю на шее Распутина и обмотав предварительно его лицо платком, чтобы он не кричал, и оглушив его, - они должны были свети затем труп его на Неву, на Острова, и там его бросить в прорубь или, что еще лучше, завезти его на взморье и там зарыть в снегу, привесивши к телу камни, чтобы при оттаяния льда труп опу-

стился в море.

Но весь этот план требовал многочисленных предварительных приготовлений: необходимо было удалить под благовидным предлогом проследку филеров Глобычева, подготовить автомобиль, распределить роли среди филеров, наметить даму, которую знал бы Распутин, устранить возможность разговора с ней Распутина и т. п. Высказывая постоянно А. Н. Хвостову те или иные возражения, я не мог не обратить его подозрительного внимания своим поведением, и он в первое время приписывал это моему малодушию и поэтому старался воздействовать на меня не только лично, но и давлением со стороны. Так, в одно из обычных ежемесячных посещений меня Марковым и Замысловским для получения денег на партийные надобности и за дополнительными субсидиями на «Земщину» и дазарет, Марков, в присутствии Замысловского, сказал мне, что они только что были у Хвостова и от него, с его ведома и согласия, пришли переговорить со мной о необходимости, до открытия Государственной Думы, убрать Распутина, который всем своим поведением и афицируемою близостью к августейшим особам подрывает в корень все партийные начинания монархических организаций в деле борьбы с начавшимся анти-династическим движением в стране. При этом Марков добавил, что, судя по словам Хвостова, все зависит теперь от меня.

Замысловский почти не принимал никакого участия в разговоре, но, по моим сведениям, оба они с Распутиным знакомы не были и в отношении его держались непримиримой точки врения, какой придерживалось подавляющее большинство членов правой фракции Государственного Совета, кроме Штюрмера и Н. А. Маклакова, лично знавших Распутина.

Своим собеседникам я ответил, что, если бы речь шла о моем отношении к устранению Распутина средствами партийных монархических организаций, то можно было бы говорить о моем колебании, но, в данном случае, когда осуществление всего акта А. Н. Хвостов возлагает на меня, я не могу не обдумать каждого своего шага.

Затем, при одном из ближайших моих посещений в Царском Селе дворцового коменданта ген.-майора Воейкова, последний также повел разговор на эту тему, указав на то, главным образом, что в армии идет как среди командного состава, так и среди войсковых частей, открытое брожение на почне возмущения влияннем Распутина на августейших особ, которое может вылиться в самые нежелательные формы анти-династического движения. Передав об этом А. Н. Хвостову, Воейков считам нужным обратить на это мое особое внимание. Когда же я указал, что, согласко одобренному и им плану, мною приняты все меры к избежанию лишних равговоров о Распутине, Воейков на это ответил, что это паллиативы и что мне надо подумать и чел-инбо более существенном, чтобы раз навестда положить этому предел. Затем и впоследствии я имел такой же разговор с Воейковым, при чем заметил некоторую сухость с его стороны по отношению к себе. Это было незадолго до истории с Ржевским, когда А. Н. Хвостов повел уже свою личную политику в отношении Ржевского, так что в перемене к себе Воейкова я видел отражение влияния Хвостова.

Наконеп, с Комиссарсвым, а затем и со мною, по поручению А. Н. Хвостова, на эту тему говорил кн. Андрей Ширинский-Шихматов. Но последжему и Комиссаров, и я, зная его доброжелательность к нам, откровенно расшифровали побуждения Хвостова; поставив его в курс всех своих соображений по этому делу, — и он их разделия, — мы рассизавли ему о той позиции, какую я и Комиссаров ваннями

по отношению к Хвостову в этом вопросе.

Из всего происшедшего я вынес убеждение, с одной стороны, в том, что Комиесаров прав в оценке поведения Хвостова в этом деле и его неконспиративности, другой — в необходимости что-либо предпринять, чтобы усыпить на время брительность Хвостова. А он между тем становился с каждым днем все более и более настойчивым и обнаруживал желание или избить Распутина или, если мы не убьем его, самому его убить на свидании из револьвера... И при этом Хвостов показывал свой небольной браунинг...

Тогда я, воспользовавшись брошенной Хвостовым мыслью об избиении Распутина, стал доказывать министру, что подобного рода мера, если она будет проведена под видом мести мужа за поруганную честь жены, даст нам в будущем, когда совершится осневной акт, основание указать и Вырубовой, и высочайшим особам, что и убийство является таким же актом мести. Вместе с тем, развивая этот план, я указал Хвостову, что, желая отвлечь Распутина от посещения ресторанов, я, в числе других лип, между прочим, вошел в соглашение с другом Манасевича-Мануйлова, – сотрудником «Вечернего времени» М. А. Снарским (он же Опуп), которого снабдил авансом для приглашения Распутина к себе на вечера. Я просил Снарского, в случае настойчивых польтов Рае-

тупива кате не или другие увеселительные заведения, оппровождать его, удержавая от скандалов и устраивая эти кутежи в изолированных от публики помещениях.

В виду этого я заявил Хвостову, что, переговорив со Снарским, который живет в малолюдном переулке, я дам ему еще денет для устройства у себя вечера: узвав, когда Распутин будет у него, я сообщу об этом Комиссарову, который вамаскирует своих людей, и они, при выходе Распутина, с соответствующими угрозами наладут на его, привлекут шумом борьбы внимание дворников, чтобы последние могат доставить Распутина в полицию, — для регистрации этого случая, — и сами исчевить а автомобиле Комиссарова. Затем филеры, встревожась долгим отсутствием Распутина, начнут осведомляться из его квартиры по участкам и таким образом отведут от себя всякое подозрение, а нам дадут возможность сослаться на этот случай, кай на доставательство трудности охраны Распутина при его стремлении скрывать свои выевары от филеров, что может повлечь ва собою и более серьевные против него выетупления.

Когда А. Н. Хвостов одобрил этот план, то я переговорил с Комиссаровым, жогорый согласился осуществить его, так как Комиссарова постоянно смущали тайные от филеров отлучки Распутива.

Ко мне зашел Снарский. Я об'ясинл ему необходимость в виду поведения Распутива попутать его и попросил Снарского пригласить Распутина, задержать его при выходе гостей и выпустить его одного. Для устройства этого вечера я выдал Снар-

скому аванс.

Через несколько дней Снарский сообщил мне о дне, когда назначено у него на квартире свидание Распутина с двумя дамами. Я передал об этом Комиссарову и просил, чтобы он внушил филерам не переусердствовать. Когда вечером Комиссаров мне доложил, что люди поставлены им на посту и роли распределены, А. Н. Хвостов пожедал прокатиться и лично посмотреть всю инсценировку подготовлявшегося нападения на Распутина. Мы отправликь втроем, проехали по переулку гую жил Спарокий, видели и вътомобиль Комиссарова с опущенным верхом, и загримированных филеров. Однако, показывая нам квартиру Снарского, Комиссаров обратил наше внимание на то, что она не освещена, но я успокоил его тем, что вечеринка, состоится после 12 ч. ночи., когда дамы приедут из театра, и что Снарский к этому времени обещал привезти и Распутина.

На другой день Комиссаров доложил, что никакой вечеринки у Снарского не было, — и план избиения, таким образом, не мог быть осуществлен. Снарский об'яснил мне, что вечеринка расстроилась из-за Распутина, который не мог в этот вечер почемуто приехать к нему, но я узнал впоследствии, что всю эту ночь Распутин вместе со

Снарским прокутили в отдельном кабинете Палас-Театра.

А. Н. Хвостов был очень недоволен такой неудачей потому, вероятно, что сказал кому-нибудь, что Распутина побили, потому что с этого же дня по городу пошли в разных версиях разговоры об избиении, о чем я узнал от кн. Волконского, товарища министра.

### ГЛАВА ХУП.

Обсундение Хвостовым плана убийства Распутина с Комиссаровым. — Большие суммы денег у Хвостова на убийство Распутина. — Мон поездка в Ставку. — План отравления Распутина ядом.

После этого инцидента А. Н. Хвостов начал уже сам, без меня, приглашать к себе Комиссарова для разработки плана убийства Распутина, и о проектах министра

я увнавал, таким обрасом, со слов Комиссарова.

Однажды, вернувшись от Хвостова, Комиссаров рассказал мне, что Хвостов ради скорейшего исполнения плана убийства предложил Комиссарову лично 200 т. на расходы по подготовке этого дела и для дальнейшего материального обеспечения филеров, которые будут участниками убийства, с тем, чтобы они, предварительно акта, официально уволились со службы, попрощались с Распутиным, получили увольнительные билеты из департамента полиции и выписались, как выбывшие из Петербурга.

А. Н. Хвостов даже показал Комиссарову эти деньги, вынув их из несгораемого

министерского шкафа.

Комиссаров на это предложение ответил, что, если он и его филеры берутся за

это дело, то не ради денег, и что такое предложение их обидит.

Наличность у Хвостова такой большой суммы денег меня весьма поразила, так как я внал финансовые дела министра. Личных денег в таком размере у него быть

не могло, ибо, хотя его жена, урожденная Понова, дочь старшего председателя кневской судебной палаты, и принесла ему в приданое миллионное состояние, но, по рассказам Хвостова, я знал, что она состояние свое держит на своем счету и только в возможность Хвостову очистить его родовые имения от долгов и завести болькое свинное хозяйство, обещавшее в будущем давать доходы, в чем жена его сомневалась.

Что касастся секретных сумм, то помимо меня он их получать не мог, взял зае он до сих пор лишь 300 т. р. на усиление рептильного фонда. Но он был намерен, в силу полученного им согласия государя, возбудить секретным всеподненейшим представлением ходатайство об отпуске особых сумм на предвыборную кампанию 1917 года и на задуманную им для этого широкую правительственную агитацию, ватем, на осуществление плана борьбы с опцозиционной прессой по проекту Гурлянда, на получение еще дополнительного отпуска на рештильную прессу и, наконец, особото ассигнования на пополнение позаимствований из сумм департамента полиции на монархическую печать и другие расходы, произведенные в связи с его назначением и охраною Гаспутина.

Из указаний Комиссарова я вынес убеждение, что Хвостов был, повидимому,

прав, когда говорил, что у него есть особый фонд на убийство Распутина.

Положение мое, таким образом, в деле об убийстве Распутина становилось все сложнее, но подходящего случая, чтобы уйти от Хвостова, мне не представлялось, — а тут мне припплось с'ездить в Ставку, что находили желательным Вырубова и Распутин и что советовал и кн. Андронников, обещавший написать об этом письмо гр. Фредериксу и Воейкову. Перед поездкой я побывал у Вырубовой и узнал, что императрица уже писала обо мне в Ставку.

В Ставке я переговорил с Воейковым, сделал все необходимые доклады

ген. Алексееву и был приглашен к высочайшему столу.

После обеда государь подробно расспрашивал меня о моих докладах Алексееву, обещая их разрешить благоприятно для нашего министерства и затем спросид меня с служебных новостях. Я доложил его величеству о настроении рабочих в связи с 9 января, о свиданиях Бурцева с А. И. Гучковым и о первых выступлениях членов бюджетной комиссии по поводу Распутина, что, повидимому, остановило внимание государя, судя по сделавшемуся сосредоточенным его дицу.

В виду этого, я, по поручению Хвостова, вместо того, чтобы, как поведевал долг и совесть, откровенно высказать свое мнение о Распутине, повторил точку врения А. Н. Хвостова на это выступление и его надежду, что этим будут исчерпаны все дальнейшие разговоры о Распутине в общих собраниях. Это успокомло государя, и он, прощаясь, поблагодарил меня за службу и за солидарность в работе с Хвостовым.

Милостивый прием, оказанный мне государем, в особенности напутетенные его слова при прощании, ставили меня в безвыходное положение относительно Хвостова и его замысла на Распутина. В виду этого, переговорив с Комиссаровым, я решил восстать против предложенного Хвостовы убийства Распутина в автомобиле, а чтобы затянуть дело, предложни Хвостову отравить Распутина, дав ему в мадере яду. Яд обещал достать в Саратове (куда он должен был с'ездить) Комиссаров.

Хвостов с этим согласился и даже высказал проект послать ящик отравленной мадеры Распутину как бы от банкира Д. Л. Рубинштейна, чтобы затем как-нябудь связать и последнего с делом отравления Распутина. Против Рубинштейна Хвостов все время был враждебно настроен. Однако, я указал Хвостову на неудобство такого плана отравления, так как Распутин может поблагодарить по телефону за присынку мадеры Рубинштейна, который часто к нему обращамся с просъбами, — и тогда весь план рукнет.

Комиссаров вернулся из Саратова с несколькими флаконами яда. Когда я пришел к Хвостову, то застал у него Комиссарова, объяснывшего министру свойство и действие каждого яда. Комиссаров уверял, что он попробовал действие одного из ядов на коте, забредшем на кухню конспиративной квартиры, и живописно расскавывал Хвостову, что доставило последнему удовольствие, — как вертелся и, нажонен, издох кот. Хотя я и обратил внимание на то, что окраска всех порошков ядов во всех банках была одинаковой, тем не менее сначала я подумал, что это действительно яды. И когда при ближайшем свидании с Распутиным Комиссаров наливал ему мадеры, то я подставил и свою рюмку, думая, что, если Комиссаров дает Распутины му травленную мадеру, то мне уже ее не нальет. Затем на мои настойчивые вопросы относительно яда, Комиссаров признался в своей проделке: во флаконах, показанных им Хвостову, были безобидные порошки. О свойствах ядов Комиссаров рассказывал Хвостову по учебнику фармакологии, который купил себе в дорогу, а историю с отравлением кота он выдумал.

Наши свидания на конспиративной квартире с Распутиным продолжались, но Хвостов начал часто уходить в соседнюю комнату под предлогом отдохнуть, просменя переговорить с Распутиным по поводу его кандидатуры на пост председателя совета министров с сохранением портфеля министра внутренных дел. Но в целях проверки моих бесед, Хвостов, притворяясь спящим, столь громко храпел, что Распутин заметил это притворство и указал мне на него. Распутин увидел в этом зна некоторого пренебрежения к себе и начал с тех пор отвечать уклончиво на мои во-

просы относительно Горемыкина и заместительства Хвостова.

В это время я обратил внимание на то, что Хвостов, приближая к себе Комиссарова, начал вызывать к себе с очередными докладами и нач. охр. отделения Глобычева. Боясь, чтобы Хвостов не начал вести с Глобычевым разговора о ликвидации Распутина, и не зная, как к этому относится Глобычев, я в один из заездов последнего сам начал с ним разговор о Распутине и о вреде его для тропа и высказался в духе пожеланий Хвостова. Но из всего поведения Глобычева и из удивленного вятляда, брошенного им на меня, я убедился, что он не пойдет на соглашение в этом вопросе с Хвостовым. После этого я начал еще более бдительно следить за Распутиным, а Хвостова заверял, что с осуществлением шлана отравления, в виду опасности его бляя извин других, кроме Распутина, или, надо повремения, пока Распутин не будет использован для проведения Хвостова в премьеры. Но это последнее соображение теперь даже его не останавливало; свидания с Распутиным он начал отдалять, что последнего задевало, а в отношениях Хвостова ко мне начала просвечивать некоторая враждебность.

### ГЛАВА XVIII.

Дело Пеца. - Роман Манасевича-Мануйлова. - Незаконный арест.

Однажды Манасевич-Мануйлов, делая мне свой очередной доклад и проводя в нем интригу против Комиссарова, возбудившего уже к себе недоверие Распутина, попросил меня уделить ему несколько минут для выслушания его личной просьбы, имеющей весьма важное для него значение. И Мануйлов, вдруг разрыдавшись, в вервном тоне рассказал мне свою личную драму...

Несмотря на свое старое чувство привяванности к своей гражданской жене, о воторой мне Комиссаров отзывался, как об умной, тактичной женщине, в чем и я убедился вноследствии, когда Мануйлов сидел в тюрьме, — Мануйлов сердечно увлекся артисткой Лерма. И прама заключалась в том, что Мануйлов имеет основание бояться, что завязавшееся на почве уроков верховой езды знакомство Лерма с берейтором Пепом может перейти со стороны Лермы в чувство любви к Пепу, что причинит глубокую сердечную рану ему, Мануйлову. Поэтому Мануйлов просит меня, во имя расположения к нему и его всетданней ко мне преданности, спасти его путем

временного отдаления Пеца от Лермы.

Когда я указал Мануйлову, что не могу же я, как бы ни желал быть для него полеяным, принять репрессивные меры к Пецу без всяких законных к тому повлову. То Мануйлов ответил мне, что Пец не только порочный человек, но и состоит под особым наблюдением следственной комиссии генерала Баткопина, имеющей веские основания подозревать Пеца в сбыте лошадей в вокоющую с нами державу путем транспорта через Швецию. На мой вопрос, откуда Мануйлов мог получить также сведения, он отвечал, что ему удалось оказать безвозмездно ряд весьма ценных услуг комисски Баткопина, вследствие близости к члену этой комиссии полк. Реванову, тоже сотруднику «Нового Времени», и получить сведения о Пеце из этой комиссии бликов гоборалиться к нему с личной просьбой, но просит меня хота бы временно арестовать Пеца, пока вопрос о нем не будет разрешен комиссией Баткопина, или выслать его административно из столицы.

Я не дал Мануйлову категорического ответа, сославшись на необходимость получить сведения о Пеце. Хвостов же, которому я должил о просъбе Мануйлова, увидел в этом деле ту цешь, на которой можно будет держать Мануйлова все время ради исполнения им напших желавий, и поручил мне, если сведения о Пеце подтвердятся, арестовать временно Пеца. Так как сведения подтвердились, то Пец бы арестован охранным отделением. Мануйлов горячо благодарил меня, сказав, что такой услуги он никогда не забудет... Однако, затем полк. Глобычев доложил мне, что тщательное расследование не подтвердило первоначальной справки о Пеце, что семья его ни в чем не замечена, об отце его имеется хороший авторитетный отвыв, а сам молодой Пец служит в Пскове в одном из учреждений, работающих на оборону. По данным Глобычева, все обвинения Пеца покоятся на чувстве мести Мануйлова из-за ревности к Лерма. Глобычев поэтому полагал необходимым освободить Пеца, за истечением законного срока содержания его под арестом.

Хвостов рассудил, что нам пока необходимо помучить Мануйлова и согласиться на исполнение его просьбы относительно продолжения ареста Пеца под условием полного его служения нашим интересам. Что касается Пеца, то Хвостов распорядился продлить ему арест, об'яснив Глобычеву, что это необходимо ради приведения в подчинение Мануйлова, пустившего крепкие корин около Распутина. Я несколько дней держал Мануйлова в неизвестности относительно нашего решения продлить арест Пеца. Мануйлов несколько раз заходил ко мне и просил меня, рыдая, успо-

коить его и написал мне три письма по тому же поводу.

Глобычев подчинился этому решению, но записал Пеца, как арестанат, числищимя за мной; я же указал, что Глобычев допустил здесь неточность, потому Цен должен есчитаться за министром», нбо арестован по его распоряжению. Глобычев затем несколько раз намекал мне на необходимость ликвидировать это дело... Но когда ко мне приходил с просьбой о сыне старик Пец, служивший в учреждений, где его начальником был бывший начальник сыскного отделения Филиппов, то я вее же говорил Пецу-отцу о серьевности улик против его сына. Но когда Пец, уенав, вероятно, от Филиппова подробности дела, подал мне просить за молодого Пеща его две сестры, взволнованные и нервные, то ви чужфого горя образумил меня: не

докладывая Хвостову, я вызвал Мануйлова, сказав ему, что отныне я отказываюсь от содействия в этом деле, и приказал Глобычеву освободить молодого Пеца, посоветовав ему не ездить в Финдиндию, где у Лерма была своя дача, чтобы не возбуждать против себя Мануйлова, который на этот раз может действовать против Педа через комиссию Батюшина. Впоследствии оказалось, что отец Пеца подавал на меня жалобу в Ставку, но департамент полиции дал отзыв, устранявший мою ответственность в этом деле.

# ГЛАВА ХІХ.

Свидание И. Г. Щегловитова с Распутиным. – Штюрмер. – Его прохождение в председатели совета министров. - Роль Питирима, Мануйлова и Распутина. - Борьба Штюрмера и Хвостова. -Гурлянд. - Появление Торопова.

При последующих моих свиданиях с Мануйловым, неоднократно расспрашивая его об отношениях Распутина к А. Н. Хвостову и Горемыкину, я получал уклончивые ответы относительно возможности кандидатуры Хвостова на пост председателя. Относительно Горемыкина Мануйлов сообщал, что при дворе в нем в последнее время разочаровались.

В один из этих дней, приехав от Распутина, Комиссаров положил мне, что Распутин просил его устроить ему свидание с И. Г. Щегловитовым, но в абсолютном секрете. Распутин о цели свидания ничего не говорил, несмотря на попытки Комиссарова

узнать, в чем дело.

В это время И. Г. Щегловитов, незадолго перед тем ушедший с поста министра юстиции, был выбран товарищем председателя правой фракции Совета. Его эта роль не удовлетворяла. Он продолжал следить за политической жизнью, интересовался Горемыкиным, которого считал виновником своего ухода, и почти ежедневно звонил ко мне за политической информацией, которой я его снабжал. Щегловитов очень интересовался отношением к нему высоких особ, прося меня собрать в этом направлении точные сведения, и о нем я не раз говорил Вырубовой.

Переговорив до телефону со Щегловитовым до доводу желания Распутина с ним повидаться, я намекнул Щегловитову, что подобного рода предварительное ознакомление знаменует собой ранее или цозже призыв к власти. Согласно нашему условию вскоре Комиссаров привез вечером секретно Распутина к Щегловитову, который просил нас решительно никому не говорить о своем знакомстве с Распутиным. По отзывам того и другого, они произвели друг на друга хорошее впечатление; беседа их носида общий характер и не касалась конкретных предложений. Свидание было строго-конспиративным, и о нем знало только 4 лица.

Щегловитов просил меня узнать о результатах разговоров о нем Распутина при дворе. Я обещал, но дальнейшие события пошли так быстро, что я не усцел ничего

Всдед за этим Мануйлов известил меня, что уход Горемыкина, после докладов Хвостова государю и моих разговоров с Вырубовой, решен, но выбор заместителя пал не на Хвостова и не на Щегловитова, а на кандидата митрополита Питирима — Штюрмера, которого при дворе ценили, как испытанной преданности престолу человека, много потрудившегося во время сопровождения парской семьи при юбилейном посещении в 1913 году древних обителей, как председателя собиравшегося у него влиятельного кружка правых сановников, имевшего огромный круг знакомств в придворных сферах и являющегося для Думы новым человеком, который сумеет соединить мягкость с проявлением в нужных случаях твердости власти. С Штюрмером я был в давнишних отличных отношениях и был принят в его кружке, держав-

шемся строго консервативного направления.

Несмотря на такой свой вес, его попытки вернуться к активной деятельности до сих пор не имели успеха, несмотря на поддеряку кн. Мещерского и на знакометно Штюрмера и его жены с Распутиным. Я понял, что зделе сыграл свою роль Мануйлов, давнишний знакомый и друг Штюрмера, и обратился к нему с вопросом об этом. Мануйлов мне отвечал, что, пользуясь благорасположением к нему митрополита Питирима, когда последний сообщил ему о недовольстве государьны на Горемыкина и о колебаниях в выборе преемника, позволил себе рекомендовать митрополиту Штюрмера, который в своей программной деятельности будет держаться советов владыки. Владыка заинтересовался Штюрмером, виделся с ним, беседовал о нем с императрицей, Вырубовой и Распутиным. По просьбе Штюрмера с Распутиным говорил о нем и Мануйлов. Распутин решил поддержать Штюрмера при дворе и пожемал поближе с ним познакомиться. Свидание между ними должно было состояться в день моего разговора с Мануйловым на квартире артистки Лерма.

Я спросил Мануйлова, почему он держал в секрете дело о Штюрмере и не содействовал видам Хюостова, — Мануйлов мне отвечал, что он не верит Хвостову и его расположению ко мне и чтс мне будет гораздо лучше при Шюрмере, который относится ко мне с большим доверием и рад был бы повидаться со мной теперь.

Я понял, что назначение Штюрмера означает то, что Хвостов не приобрем еще к себе доверия государыни и что предстоит борьба между Штюрмером и Хвостовым из-за портфеля министра внутренних дел, к чему первый, как ближайший и дюбимый

сотрудник Плеве, естественно будет стремиться.

Я доложил Хвостову о предстоящем назначении Штюрмера, рассказав о роли, сыгранной в этом деле Питиримом, Распутиным и Мануйловым. Хвостов начачирнемать меня в излишнем доверии к Мануйлову, приномнил преждевременное освобождение Пеца, которым мы могли бы держать в своих руках Мануйлова, и указал мне, что, если бы я своевременно устранил Распутина, то все его планы были бы осуществлены. Это меня задело. Я ответил, что он сам виноват в своем поведении по отношению к митрополиту и к Распутину, а что с исчезновением Распутина все равно значение Питирима увеличилось бы. Я добавил, что в виду недоверия к себе я прошу его только об одном — устроить мне возвращение в сенат. Хвостов начал меня успоканвать, говорить о своем доверии, но все же с этого момента наши отношения определились.

Свидание Штюрмера с Распутиным на квартире артистки Лерма состоянось, что подтвердило и наблюдение Глобичева. Мануйлов же мне доложил, что свидание привело к благоприятному результату. Штюрмер просил Распутина оказать ему поддержку перед государем и государьней и обещал со своей стороны советоваться с Распутиным по делам, имеющим важное значение для трона. При прощании оверасценовались. После этого свидания Штюрмер зашел на квартиру Мануйлова, был в восторге от исхода свидания, расцеловался с Мануйловым и обещал ему относиться, как к родному сыну, и устроить его после своего назначения, согласне с его пожеланиями.

Результатом дальнейших свиданий Питирима со Штюрмером, поездки митреполита к императрице и выезда в Царское Распутина явилась поездка Питирима в Ставку, для проведения, дополнительно к письмам императрицы и Распутина в государю, кандидатуры Штюрмера у последнего. Государь отложил вопрос иПтирмере до своего возвращения в Царское. И когда государь верпулся туда, то Манужлов, но возвращении Распутина из дворца, узнал о согласии государя на назначение Штюрмера и о назначении ему аудиенции. О случившемся я предупредил Горемы-

кина, но об этом обстоятельстве я уже говорил выше.

Как только Штюрмер был назначен, он принял меня самым любезным образом, расцеловался, просил его держать в курсе всех политических проявлений жизни, прододжать политику доброжелательства к Распутину и спросил меня, сколько мы выдавали ему денег? Получив ответ, он мне ответил, что еще не знает, какими суммами он располагает из секретного для себя фонда, поэтому с согласия Хвостова я ему выдал из наших сумм 2 т. р. Что касается Мануйлова, то Штюрмер сказал мне, что он хотел бы что-либо для Мануйлова сделать. И меня Штюрмер обещал обеспечить согласно моему желанию. И действительно Мануйлов накануне назначения Штюрмера сказал мне, что Штюрмер проведет меня в члены Государственного Совета с оставлением товарищем министра внутренних дел.

Мануйлов, вскоре причисленный к министерству с откомандированием в расцоряжение председателя совета, с первых же дней вступил в исполнение секретарских обязанностей при Штюрмере, всюду сопровождал его в служебном автомобиле, сумел в это время проникнуть в дом Вырубовой, завел пишущую машинку и переписчицу в доме Распутина и установил регулярные сношения Распутина с Вырубовой путем посыдки написанных на машинке под диктовку Мануйлова всякого рода сообщений для Вырубовой в интересах Питирима и Штюрмера. Над этими сообщениями Распутин ставил свой обычный крест. Эта форма сообщений нравилась во дворце, и императрица некоторые из них посыдала в Ставку государю.

Свое значение при Штюрмере Мануйлов прекрасно использовал. Он вошел в самые близкие отношения с гр. Боргом. Утром, переговорив с Распутиным и приняв гр. Борга и секретаря митрополита Осипенко, которого он подавил своим авторитетом, он оказывался в курсе всех новостей, из которых сообщал мне то, что находил

нужным, а затем устраивал у себя приемы просителей.

Причисляясь к министерству, Мануйлов имел, конечно, свои виды. Вскоре он завел разговор о необходимости для меня, ради облегчения работы, взять знающего розыск директора децартамента полиции и предложил мне познакомиться с полк. Резановым, известным своими литературными трудами о немецком шиионаже и по розыскной своей в этой области работе в Прибалтийском крае, членом комиссии ген. Батюшина. Я познакомился с ним, и он на меня произвел хорошее впечатление. Мануйлов затем дал мне понять, что Штюрмер не считает Хвостова отвечающим своему назначению, как министр, и предполагает сам взять портфель министра вну-

тренних дел, как я это и думал давно.

Из приведенных выше двух случаев уступок Хвостовым Штюрмеру – по поводу совместного доклада и распоряжения фондом для цечати – я решил, что, очевидно, Хвостов имеет план, путем заманивания Штюрмера в сферу действий по министерству внутренних дел, ясно обнаружить его стремление узурцировать себе положение министра внутренних дел и сделать перед государем Штюрмера ответственным за изменение цолитики министерства в крупных вопросах, например, по отношению к Государственной Думе; с этой целью он убедил Штюрмера лично принимать доклады не только от начальника главного управления по делам местного хозайства, но и директора департамента общих дел и директора департамента духовных дел и иностранных исповеданий. Затем Хвостов дюбезно предложил Штюрмеру сделать общий прием высших чинов министерства, чего не делал доселе ни один председатель совета министров. После этого приема пошли толки об ярко выраженном намерении Штюрмера взять себе портфель министра внутренних дел. Поэтому я счел нужным открыть Штюрмеру глаза на образ действий Хвостова. По моему совету, Штюрмер сделал приемы и высших чинов некоторых других министерств, чтобы придать этему общий характер, и, доложив о том государю, предупредить неточность возможного

об этом доклада со стороны Хвостова.

Вместе с тем Хвостов воспользовался своим старым знакомым Гурляндом, котового и откомандировал почти всецело в распоряжение Штюрмера под видом доброжелательства своего к последнему, для правильного освещения в прессе взглядов и начинаний Штюрмера. При этом Хвостов не прерывал своих ежедневных свиданий с Гурляндом. Если Гурлянд был обязан Штюрмеру своей карьерой по министерству внутренних дел, то в свою очередь Штюрмер был во многих отношениях обязам Гурлянду, и между ними и их семьями быда старая и тесная связь. Эта связь начадась, когда Штюрмер был ярославским губернатором, а Гурлянд, будучи приват-децентом ярославского Демидовского лицея, составлял Штюрмеру всеподланнейшие отчеты и памятные записки по многим вопросам, в особенности по старосбрядческому. Записки эти в свою пору останавливали на себе внимание Александра III, Плеве, святейшего Синода и кружка князя Мещерского и заставляли говорить о Штюрмере, как o выдающемся администраторе, знающем историю предмета и знакомом с практикой европейских государств. Для таких же работ Гурлянд был приглашен Штюрмером в департамент общих дел, а впоследствии по рекомендации Штюрмера был ближайпим сотрудником Крыжановского как по составлению изменений положения о выборах в Государственную Думу, так и в работах по выборам в третью и четвертую Государственные Думы.

Турлянд оставадся в роди ближайшего советника Штюрмера по делам внутренней политики и личного друга семьи Штюрмера с первых же дней его премьерствет Гр. Борг и Мануйлов, в виду усиливавшегося влияния, Гурлянда на Штюрмера, отделявшего Мануйлова от Штюрмера, вели против Гурлянда кампанию. Они указывали, что Гурлянд загипнотивировал своими ввглядами Штюрмера, который под его влиянием вызвал неудовольствие Думы, что Гурлянд пользуется своим положением для того, чтобы пристроить себя и брата в весьма прибыльных частных финансовых предприятиях. В виду этого митрополит, Вырубова и Распути сначала сами наставлам у Штюрмера на удалении Гурлянда, а затем, несмотря на свидание Гурлянда с Распутиным, как последний, так и означенные выше лица добились того, что импе-

ратрица лично предложила Штюрмеру удалить от себя Гурлянда.

Вышеупомянутый гр. Борг, старый друг Штюрмера, бывший владимирокий вице-губернатор, был вызван в Петроград Штюрмером, состоял чиновником сообых поручений и был, благодаря своей энергии и умению вращаться в самой разнообразной среде, хорошим политическим осведомителем Штюрмера и помогал ему в борьбе с Хвостовым. В свою очередь и Хвостов собирал сведения о Борге и занядся расследованием дела Борга об его покровительственном отношении к одной водворенной во владимирскую губернию за германофильство семье, что чрезвычайно оздобило Борта.

Наружно наши отношения с Хвостовым оставались прежними, но свидания и отношения с фициальными часами, при чем Хвостов заставлял меня ждать очереди для доклада, чего раньше не бывало. Совместные наши свидания с Распутным продожались. Однажды я спросил Распутина, до прихода Хвостова, отчеко он не мог провести кандидатуру Хвостова в председатели севета министров. Распутин, улыбнувшись, ответил: «больно много сразу хочет А. Н. Хвостов; пусть не горячится; все будет в свою пору».

Хвостов за это время еще больше овлобидся на Распутина и стад настоятельно требовать от Комиссарова скорейшего осуществления плана убийства. В это же

время Хвостов приблизил к себе прибывшего из Москвы дворянина Торопова, деятеля молархических организаций, намекавшего мне на свое близкое участие в партийной борьбе с револющей в Москве, когда был убит депутат Иоллос. Торопов много говорил мне о том, что он может предупреждать заговоры против сановников, императрящы и т. п. Как неуравновешенного человека, я отказался принять его на службу в денартамент полиции, чего хотел Хвостов. Торопов проник и к Распутину, и к Вырубовой, которых встревожил своими рассказами о заговоре в Москве против императрицы и о плане насильственного заточения ее в монастырь. Зная участие Торопова в деле Иоллоса, я пришел к заключению, что Торопов, приближаясь к Распутину и Вырубовой, осуществлял замыслы Хвостова. Торопов после ареста Ржевского немедленно исчез из Петрограда.

## ГЛАВА ХХ.

Мой разрыв с Хвостовым. – Дело Ржевского. – Арест Ржевского. – Его разоблачения. – Моя борьба с Хвостовым. – Моя отставка.

На почве ареста Ржевского произошел мой окончательный разрыв с Хвостовым Ржевский был близким Хвостову человеком еще в Нижнем-Новгороде, где он исполнял, в бытность там Хвостова губернатором, его секретные поручения, в особенности во время выборов в Государственную Думу депутата Барача, а впоследствии при борьбе с Кильвейном, не прошедшим в IV Думу. Но, по словам Хвостова, Ржевский часто подводил его в пенежном отношении.

Ржевского до его приезда в Петроград я совершенно не знал, и он был принят в агентуру по личному желанию Хвостова. На меня Ржевский произвед неприятное впечатление, и я уклонялся от дачи ему поручений. Получив сведения о его широком образе жизни, я агентурным путем узнал, что Ржевский, занимая должность уполномоченного Красного Креста северо-западного района, злоупотребляет внеочередными свидетельствами на перевозку грузов. Расследование было произведено полк. Савицким, и, после откомандирования в виду этого Ржевского от министерства внутренних дел, я сообщил председателю общества Красного Креста о неблаговидных действиях Ржевского и доложил Хвостову о необходимости выслать этого агента.

Когда Ржевский вернулся вместе с своей гражданской женой из-за границы и явился ко мне, то стал меня умолять пощадить его, не подымая дела о злоупотреблениях. В виду того, что я был непреклонен, Ржевский, желая меня подкупить искренностью, заявил мне, что он за границу ездил не за покуцкою мебели для литературного клуба, о чем он мне говорил ранее, а по секретному поручению Хвостова для свидания с Илиодором. Так как в цервоначальный цериод наших совместных обсуждений плана убийства Распутина Хвостовым была высказана мысль о возможности сделать ответственным за это дело Илиодора, уже раз пытавшегося убить Расцутина, то я поняд, зачем посыдал Хвостов Ржевского к Илиодору. Чтобы не связывать себя с Ржевским и по этому делу, я прервал его рассказ, указав ему, что, как агент министра, он не имеет права выдавать секретов, ему порученных. А затем я потребовад от Ржевского об'яснений по поводу двух протоколов, составленных жандармской властью в Белоострове при проезде Ржевского за границу. Едучи туда, Ржевский обиделся тоном жандармского офицера, потребовавшего у него и жены его цаспорта, и угрожал офицеру своей близостью к министру внутренних дел. Офицер составил протокод. Возвращаясь из-за границы, Ржевский, зайдя в дежурную жандармскую комнату, начал справляться, какое направление дано протоколу, и советовал направить его не ко мне, а к Хвостову, по секретному поручению которого Ржевский ездил за границу. Указав Ржевскому на неуменье конспирировать, я сказал ему, что своего мнения не переменю и прошу его оставить мой кабинет.

В пальнейшем я решил посоветовать Хвостову решительно отказаться от услуг Ржевского и выслать его, если Хвостов будет со мной откровенен относительно данного за границей Ржевскому поручения. Если Хвостов будет конспирировать, то я сам решил арестовать Ржевского и выслать его. Хвостов после моего доклада -- я не обнаружил, что знаю цель поездки Ржевского, - предоставил мне решить все это дело. В виду этого я отдал приказ Глобычеву арестовать Ржевского, произвести

у него обыск и затем изготовить доклад об его высылке. Пока еще Ржевский был на свободе, я заявил Хвостову, что, в интересах нашего плана о Распутине, необходимо отвести от него Комиссарова. Комиссарову я предписал заявить Распутину, что в виду частых тайных отлучек Распутина, исключающих возможность охраны, Комиссаров отказывается впредь охранять его. Я пумал. что Распутин, насторожившись, будет после этого сидеть дома, а затем попросит вернуть ему Комиссарова. Но Комиссаров был так рад развязаться с Распутиным и излить чувство своего на него негодования за четыре месяца отношений с ним. что вышел из рамок данного ему мною поручения и так накричал и выругал Распутина, что семья его не только перепугалась, но и насторожилась против нас. перепала обо всем по телефону Вырубовой, высказав свое недоверие к нам и предположение, что все это сделано нами с какой-либо целью против Распутина. Обо всем этом ине доложил Мануйлов. Я немедленно переговорил с Распутиным по телефону, извинялся за Комиссарова, - который, по словам Распутина, «уж больно шибко ругал он меня, прямо страсть, как шибко», — и советовал в эти дни никуда не выходить и пускать к себе лишь самых близких лиц. Узнав от Распутина, что Комиссаров увел от него

и своих филеров, я приказал им вернуться.

На другой день я узнал, что Хвостов рвет и мечет по поводу того, что при проивведенном у Ржевского обыске офицер взял, приобщил к делу и ознакомился с письмом Ржевского на имя Хвостова. Глобычев передавал мне, что в этом письме Ржевский просил Хвостова спасти его, тем более, что поездка за границу была предпринята по поручению его, Хвостова. Приехав к Хвостову, я услышал от него нервные обвинения Глобычева по поводу взятого цисьма. Я отвечал, что жандармский офицер не имел права иначе поступить и что, если бы Хвостов не конспирировался от меня в деле Ржевского, то ничего подобного не произошло бы, и что вообще все дело Ржевского не стоит беспокойства, ибо переписка зависит от усмотрения Хвостова. Тогда Хвостов сообщил мне, что Ржевский послал письмо и к Распутину, в котором возвел на Хвостова какие-то обвинения. Тут я заявил Хвостову, что гораздо лучше будет для всех нас отойти от Распутина и от той атмосферы, которой нам пришлось дышать в это время, а вместо всяких замыслов об убийстве Распутина, представить государю записку о поведении Распутина в форме выписок из филерского дневника за подписыю Глобычева и Комиссарова и откровенно раскрыть глаза его величеству на личность Распутина. Если это может не привести, судя по бывшим примерам, к положительным результатам, то все же мы исполним свой долг. Хвостов согласился, и в одну ночь Глобычев и Комиссаров составили записку, которую утром я привез к Хвостову. Мы с ним отправились на вокзал вместе, и я старался дорогой укрецить его в мужестве для представления записки государю.

По возвращении Хвостова из Царского, я спросил его о записке. Хвостов отвечал мне, что он сделал устный доклад государю о Распутине, выставив последнего причиной анти-династического движения в стране, а затем передал и записку. По словам

Хвостова, государь в начале его доклада нервно вертел в своих руках карандаш, затем подошел к окну, начал барабанить по стеклу, и, когда доклад был кончен, государь взял зашиску и отнее ее в покои императрицы. Оттуда Хвостов слышал отвруки повышенного разговора государя и государыни. Затем государь вернулся, оставил записку у себя и сухо попрошался с Хвостовым. Когда Хвостов вышел из кабинета, чтобы переодеться, то я попросил секретаря Графе посмотреть в портфеле министра, есть ли там записка о Распутине. Оказалось, что записка привезена обрати... Весь свой рассказ Хвостов, таким образом, сочинил, построив его на известных ему личных чертах государя. Хвостов продолжал вести со мибя игру...

Вскоре я повидался с кн. Андронниковым, которому и рассказал про все разговоры о планах убийства Распутина. Андронников сообщил мне, что Хвостов уже сделал доклад государю о назначении меня вместо Князева иркутским генералгубернатором. Жена моя была страшно рада этому назначению, да и я сам понял, что в моем выезде из Петрограда заключается спасение от тины, которая может меня засосать окончательно и довести до опозорения чести. В последующем моем разговоре с Хвостовым, когда я задал ему один вопрос: «за что?», он ответил, что все поправимо, если я ликвидирую Распутина. Затем я узнал из беседы, что, повидимому, Хвостов желает меня и Комиссарова сделать ответственными за все события, связанные с делом Ржевского. Я откровенно предупредил Хвостова, что я пока примиряюсь с положением дел, если Хвостов будет корректен и не заденет моего самолюбия. Затем я узнал, что везде и всюду вплоть до думских кругов Хвостов говорит про меня, что я, пользуясь близостью к Вырубовой и Распутину и интригуя против него, чтобы занять его должность, истолковал командировку Ржевского за границу, как шаг для организации убийства Распутина. В этом Хвостов изобличил, мол. меня перед государем, - поэтому меня решено удалить в Иркутск. Такое же освещение событиям дал Хвостов и в своей беседе с представителями совета редакторов М. А. Сувориным и И. В. Гессеном\*. Я понял, что в будущем, после моего от'езда, Хвостов постарается еще решительнее подорвать мой авторитет и добьется быстрого моего ухода из Иркутска.

В виду этого я добился через Осипенко и Мануйлова у митрополита того, что у последнего в покоях состоялось мое свидание с ним, со Штюрмером и Распутиным. А рассказал всем им всю правду о деле Ржевского и заявил, что Хвостов желает так или иначе покончить с Распутиным. Но я не рассказал им о напих планах убить Распутина в автомобиле или отравить ядом, о последнем же знал со слов Андронникова и Распутина. Загем я рассказал и Вырубовой, в присутствии сидевшей в соседней комнате, чтобы слышать разговор для передачи его Распутину, сестры милосердия Акалины, все про планы убийства Распутина, упомянув и Воейкова. Свидания мои с Вырубовой возобновились. В ее руки попало письмо Ржевского, привезенное ей Симановичем от Распутина, в котором Ржевский обвивял Хвостова в поручению ему организации убийства Распутина. В виду этого Вырубова, заехав к Штюрмеру лично, передала ему это письмо с высочайшим повелением расследовать это дело, а загем, по поручению императрицы, проскла генерала Беляева учредить через

контр-разведку наблюдение за перепиской Ржевского.

Хвостов с этого момента старался всячески приблизить к себе Мануйлова, увеличил его содержание и просил держать его в курсе всех сведений. Но Мануйлов, передавая мне об этом, заметил, что он и не подумает служить интересам Хвостова и будет стоять на стороне Штюрмера. От Мануйлова я узнал о полученых через

<sup>\*</sup> См. ниже, стр. 76 − 82.

ген. Беляева телеграммах Илиодора на имя Ржевского, в которых Илиодор настойчиво требовал высыки 5 т. р. для выезда пяти лиц из Саратовской губ., близких к Илиодору. Эти лица, как уверял Ржевский в своем первоначальном показании, лолжны были убить Распутина в автомобиле, шоффером на котором должен был быть Ржевский. Распутина хотели заманить на любовное свидание через посредство жены Ржевского. Труц Распутина должны были бросить в Неву. Но потом Ржевский, вследствие пристрастного допроса Гурляндом, изменил свое показание. Вырубова и Распутин, пока дознание не перепло в руки Гурлянда, очень интересовались показаниями Ржевского. Штюрмер ездил с докладами об этом деле к императрине. заезжая к Вырубовой, которая по тому же делу тоже приезжала к Штюрмеру. Хотя познание о Ржевском получило неопределенный характер, однако Вырубова и Распутин усумнились в искренности Хвостова. Штюрмер же, не веривший Ржевскому под влиянием Гурлянда, все же ускорил высылку Ржевского. Поэтому Хвостов. несмотря на свое желание повидаться с Вырубовой и Распутиным, не мог получить от них приглашения, а обычный доклад его государю был отложен. Это вывело Хвостова из равновесия, и он, выслав кн. Андронникова навстречу Воейкову, еханшему из своего имения, с подробным докладом, с целью заручиться поддержжой государя, — начал действовать против Вырубовой и Распутина, сделав обыски у некоторых близких Распутина и арестовав его друга Симановича, угрожая арестовать и Распутина, о чем и постарался довести до сведения Вырубовой. Эта угроза встревожила Вырубову, написавшую письмо к Хвостову с вопросом, правдивы ли допедние до императрицы сведения о предстоящем аресте Распутина? Это письмо Хвостов показывал очень многим лицам. Тогда я решил поехать к Вырубовой. Она мне сообщила, что в ответ на письмо Хвостов сказал ей по телефону, что он недоволен поведением ее и Распутина в этом деле и нежеланием с ним видеться. Вырубова, в виду этого, пригласила Хвостова и Распутина на примирительный обед. Тогда я раскрыц Вырубовой всю игру Хвостова, и она обед отменила. Хвостов понял, что его игра проиграна. Штюрмер при поддержке митрополита, Распутина и Вырубовой доказал государю необходимость ухода Хвостова и передачи портфеля ему, Штюрмеру.

Я торошился выездом из Петрограда. За несколько дней до от езда ко мне зашел редактор «Бирискевых Ведомостей» М. М. Гакебуш-Горспов и просил меня сообщить ему лично, но не для печати, историю Ржевского на случай, если после моего от езда

пришлось бы защищать меня в прессе.

Я взял с него слово не оглашать моего рассказа и передал все то, что Горелов напечатал затем в «Биржевых Ведомостях», несмотря на отданный приказ по ценвуре— не касаться дела Ржевского. Статья вызвала большой шум; говорили о запросе в Думе по инициативе Керенского. Правая группа Государственного Совета была возмущена, и Кобылинский послал в «Вечернее Время» свою статью с требованием моей отставки. Хвостов же был так возмущен, что Замысловскому и Маркову стоимо не мало усилий отговорить Хвостова от выступления на кафедре Государственной Думы. Тогда Хвостов потребовал от Штюрмера удовлетворения паказалием меня.

Что касается Гакебуша, о дружбе которого с Турляндом я до тех пор не внал, то он об'яснил мие, тто счел необходимым выступить в мою защиту. Разрешения печатать нашу беседу он от меня не добился, за моим отсутствием дома. Запретительный же циркуляр, по недоразумению, не цопал в редакцию. Учнае о последствиях всего этого дела, Гакебуш предложил мне напечатать раз'яснение от моего имени и от редакции. Военная цензура, по приказанию Штюрмера, не разрешила к печати таких писем. Тем не менее я добился помещения моего цисьма в «Новом Времени», что мне окончательно повредило, так как до появления моего пясьма

можно было отрицать самый факт беседы\*. После же — всякое сомнение в этом отпадо. Как я узвал, Штюрмер послал по поводу письма доклад государю. Вслед за этим я был приглашен Штюрмером к нему на квартиру, и он передал мне высочайшее поведение об увольнении меня от должности пркутского генерал-губернатора с оставлением в звании сенатора. Штюрмер, по получении через день доклада обо мне, вызвал меня вновь к себе, показал мне указ о моей отставке с оставлением сенатором и высочайшее повеление о пожаловании мне 18 т. р. Пропцаясь со мной, Штюрмер настойчиво мне рекомендовал, намекая на желание государя, усхать на некоторое время из Петрограда и добавил, что он думает, что и А. Н. Хвостов уедет также.

7 Марта 1916 г. Новое Время — 8 Марта 1916 г. С. Бѣлецкій».

<sup>\*</sup> Это письмо въ редакцію гласило: «М. г., покоритайтие прошу васъ не отказать пом'ястить мое заявленіе о томъ, что повивишаяся въ сбяржевыхъ В'ядомостяхъ» бес'яда со мною отъ 7 марта напечатана безъ моего на то разръйненія

## Бесъда съ А. Н. Хвостовымъ

въ февралъ 1916 г.

## І. В. Гессена

Со времени войны въ Петербургѣ было образовано всероссійское общество редакторовь газеть. Въ виду того, что военная ценвура страшно свирѣпствовала и такъ какъ вообще повременная печать испытывала различныя затрудненія, мнѣ, въ качествѣ предсѣдателя общества, постоянно приходилось обращаться къ министрамъ съ ходатайствами и жалобами.

26 февраля 1916 г. вмъстъ съ товарищемъ предсъдателя Общества М. А. Суворинымъ мы посътили министра внутреннихъ дълъ А. Н. Хвостова по дълу объ измънени

нъкоторыхъ параграфовъ устава Общества.

Мы застали въ пріемной н'всколько лиць, ожидавшихъ министра, но минутъ черезъ пять, когда изъ кабинета вышелъ какой то генералъ, были приглашены къ А. Н. Хвостову — мы.

Уродливо толстый, съ милымъ лицомъ и горящими глазами А. Н. Хвостовъ

приняль насъ весьма любезно и предупредительно.

Разсказавъ министру въ двухъ словахъ, что со стороны Департамента Полиціи не встръчается препятствій къ удовлетворенію нашего ходатайства объ измѣненіи устава, но что оно задерживается въ Главномъ Управленіи по дъламъ печати, мы получили быстрый и ръпительный отвъть, что А. Н. Хвостовъ сегодня же скажетъ по телефону сенатору Судейкину о скоръйшей посылкъ удовлетворительнаго отвъта.

- У насъ задерживающимъ центромъ можетъ быть только Департаментъ Полиціи, – прибавилъ министръ. – Разъ съ его стороны нътъ препятствій, то со стороны Главнаго Управленія нътъ никакихъ основаній задерживать Ваше ходатайство.

Такимъ образомъ, въ двѣ минуты, цѣль нашего посъщенія была достигнута. Поблагодаривъ Хвостова и прощаясь съ нимъ, я спросилъ министра, что есть правды въ тѣхъ чудовищныхъ слухахъ, которые ходять по городу.

Какихъ слухахъ, - притворился Хвостовъ непонимающимъ.

 Если Вы не догадываетесь, какихъ, – то намъ остается еще разъ поблагодарить Васъ и раскланяться.

Да нътъ, позвольте! Что Вы имъете въ виду?

- Очевидно, мы говоримъ о Ржевскомъ и Распутинъ.

Ахъ! вотъ о чемъ! Это Васъ интересуетъ. Извольте! Я Вамъ разскажу. И пригласивъ насъ състь за кругиви столъ, на которомъ лежало какое то «дъло», министръ самъ усълся верхомъ на стулъ и около двухъ часовъ разсказывалъ историю-Распутина-Ржевскаго.

- Ржевскаго, - сказалъ онъ, - я узналъ въ Новгородъ, когда быль тамъ губернаторомъ; его направили ко мнъ его хорошіе знакомые съ просьбой оказать ему накую то помощь. Правда, мнъ было и тогда уже извъстно, что Ржевскій судился за ношеніе неприсвоенной формы. Ну, въдь это преступленіе не Богъ въсть. Я ръшиль помочь голодному человёку, я пристроиль его къ издававшейся тогда Барачемь\* газеть въ качествъ сборщика объявленій; но въ первый же день Ржевскій растратиль три рубля и быль прогнанъ. После этого я потеряль его изъ виду, но слышаль, что онъ сталъ журналистомъ, весьма бойкимъ, что ему удалось проникнуть въ келію Илліодора, когда тоть быль заточень въ монастыр'в, и напечатать въ газетахъ бес'вду съ монахомъ. Мало того, вы, конечно, помните знаменитую статью въ «Биржевыхъ Въдомостяхъ» – «Мы готовы», появившуюся передъ войной и надълавшую столько шуму. Эта статья тоже была написана Ржевскимъ, подъ диктовку Сухомлинова, въ присутствіи казненнаго шпіона Мясо'єдова. И воть, когда я быль назначень министромъ, мив сообщили, что Ржевскій добивается свиданія со мной по какому то джиу; справившись, чёмъ онъ теперь занимается, я узналь, что онъ поступиль въ ряды болгарской арміи во время балканской войны, получиль тамъ знаки отличія, а теперь работаль въ качествъ помощника уполномоченнаго Краснаго Креста и при томъ на всёхъ фронтахъ. Въ виду такихъ свёдёній я согласидся принять Ржевскаго. На пріем'є онъ мне сообщиль, что можеть оказать русскому правительству большую услугу, убъдивъ Илліодора отказаться отъ выпуска сочиненной имъ книги, компрометирующей нашъ Дворъ, и особеннио Наслъдника Цесаревича. Его предложение показалось мит весьма пріемлемымь, тти болте, что мы имтли свтитнія о томь, что немпы собирались использовать заключающіяся въ этой книге сведенія для распространенія ихъ путемь разбрасыванія въ наши окопы прокламацій съ аэроплановъ. Имъл однако въ виду прошлое Ржевскаго, я сказалъ ему, что денегъ впередъ дать ему не могу, такъ какъ я ему не върю, и что нужно устроить такъ, чтобы платить Илліодору послів того, какъ книга будеть уничтожена. Ржевскій согласился и вопросъ шель только о томъ, чтобы дать ему нъкоторую сумму впередъ на необходимые расходы. Эту сумму брать изъ Департамента подици я не хотъль, такъ какъ за все время своего управленія министерствомь я не подписаль ни одной ассигновки на секретные фонды и, если бы тецерь я это сдедаль впервые для Ржевскаго, то обратиль бы общее внимание на то діло, которое нужно было сділать въ большой тайнѣ. Поэтому я рѣшилъ написать министру финансовъ письмо о выдачѣ Ржевскому иностранной вадюты на пять тысячь рублей. Воть этимъ цисьмомъ и хотятъ теперь воспользоваться, какъ удикой противъ меня, но вы, конечно, понимаете, что если бы министръ внутреннихъ дёдъ рёшился на какое нибудь преступное дёяніе, то онъ не оставлять бы такого яркаго следа какъ оффиціальное письмо. Но такъ какъ я дъйствоваль въ глубокомъ сознаніи своей правоты, то мнъ не приходилось задумываться надъ выдачей Ржевскому вадюты, хотя это закономъ и воспрещено. Ржевскій повхадь въ Норвегію, но по дорогв, къ сожаленію, наскандалиль: какого то жандарма обругалъ хамомъ и т. п. Когда же по этому поводу былъ составленъ протоколъ, Ржевскій заявиль, что онъ является моимъ чиновникомъ и имъетъ важную миссію. Ну, хорошо. Протокодъ быдъ составленъ. Какъ же вы думаете, кому онъ додженъ быдъ немедденно быть представленъ, если дъйствительно Ржевскій мой чиновникъ и побхадъ по моему порученію. Ответь ясень. А въ действительности протоколь быль оть меня скрыть и узнадь я о немь много времени спустя, когда Ржевскій быль уже арестовань. Когла Ржевскій вернулся, онь мив сообщиль, что

<sup>\*</sup> Видный дъятель союза русскаго народа.

дёдо съ Илліодоромъ онъ уже устроиль и при томъ такъ, что Илліодору не надо платить сразу всёхъ денегь, а по пять тысячь рублей за годъ молчанія: прошедъ годъ молчанія — получи пять тысячь рублей, еще годъ — еще пять тысячь рублей,

ну, а тамъ, когда война кончится, печатай, что хочешь.

Между темъ ко времени возвращенія Ржевскаго въ Петербургъ, ко мет стали поступать заявленія съ фронта о томъ, что Ржевскій обвиняется въ самыхъ разнообразныхъ преступленіяхъ – шантажахъ, растратахъ, мошенничествахъ и т. д. Возникъ вопрось объ ареств Ржевскаго и воть туть его кто то предупредидь о предстоящемъ обыскъ. Узнавъ объ этомъ, Ржевскій, чтобы какъ нибудь спастись, рѣшидъ написать Распутину, что я подготовляль покушение на его жизнь черезъ посредство Идлюдора; такъ какъ я своихъ чувствъ по отношению къ Распутину не скрывадъ, и направо и налево открыто говоридь, что ему было бы лучше состоять при Царе Небесномъ, чемъ при цар'в земномъ и, такъ какъ посл'в покушенія, произведеннаго на него этой глупой бабой\*, Распутинъ сталъ чрезвычайно подозрителенъ, то онъ всему и повърилъ. Между темъ, благодаря тому, что Ржевскій быль предув'едомлень объ обыск'в и аресте, вс'я документы, уличающие его, были уничтожены и, напротивъ всѣ документы, которыми онъ надъядся меня скомпрометировать, были подобраны и находидись на самомъ видномъ мъстъ, - приходи, получай. Между прочимъ, при обыскъ у него быдо найдено запечатанное письмо на мое имя. Какъ Вы думаете, что должны жандармы спелать. найдя письмо запечатанное на имя шефа жандармовъ. Въ зубахъ они должны доставить его немедленно шефу жандармовъ, какъ реликвію оберечь его, а они шисьмо это вскрыли и подшили его къ дѣлу.

Послѣ этого я узнаю, что противъ меня возбуждается какое то разслѣдованіе; я прошу пара объ аудіенціи — мнѣ отказывають; тогда (— тонъ пріобрѣтаеть игрывый характерь —) я размышляю, что я вѣдь не только министръ, а еще и членъ Гос. Думы и ношу придворное званіе, поэтому я долженъ все подробно сообщить съ одной стороны предсъдателю Гос. Думы, съ другой — министру Императорскаго Двора. Къ послъднему я успѣдъ съѣздить и разсказать, но къ предсъдателю миѣ уже не

пришлось вздить, потому что меня немедленно приняли въ Царскомъ.

Министръ на этомъ остановился и мы ему задали вопросъ: - Такъ значитъ на этомъ все дёло и кончилось.

— Да, отв'ятить А. Н. Хвостовъ, — кончилось, но за симъ Иллюдоръ прислалъ телеграмму на имя Распутина; если Васъ интересуетъ, то вотъ она, — и изъ лежащей передъ нимъ на столт папки министръ вынулъ бумажку, на которой была написана копія упомянутой телеграммы приблявительно такого содержанія: «Григорію Распутину. Петроградъ. Гороховая № 62. Имѣю убъдительныя доказательства покушеній высокихъ лицъ твою жизнь. Припли дов'єренное лицо. Тоуфановъ.»

Ну, и что же было послѣ полученія этой телеграммы?

 Послѣ этой телеграммы, отвѣчалъ А. Н. Хвостовъ, стали искать довѣренное лицо для производства разслѣдованія и, наконецъ, нашли его. Это лицо Вамъ вѣроятно не безыввѣстно, — это генералъ Спиридовичъ.

Замътивъ на нашихъ лицахъ недоумъніе, А. Н. Хвостовъ съ дъданнымъ смъхомъ

сказалъ.

Не смотрите такъ трагически на все это, тутъ надо смотрить весело, не иначе.
 Но, вёдь Вы же собственно хотите сказать, что противъ министра внутреннихъ
дълъ ведется разслідованіе въ покупленіи его на убійство.

Во время пребыванія Распутина на родин'й въ Сибири, на него сділано было неудачное покушеніе.

- Ну, отв'вчадъ А. Н. Хвостовъ, - какъ Вамъ сказать. Мн'я говорятъ, что это меня не касается, что нужно разследовать все подробности; но если хотите, это дъйствительно такъ. Гришка на меня очень золъ. Я прежде не вмъщивался въ его поведеніе, но потомъ уб'бдился, что онъ принадлежить къ международной организапіи шпіонажа, что его окружають дипа, которыя состоять у нась на учет и которыя неизменно являются къ нему, какъ только онъ вернется изъ Царскаго, и подробно у него все выспрашивають. Я счель себя обязаннымъ объ этомъ доложить Государю; но уже на другой день Гришкъ обо всемъ было извъстно и онъ хвасталъ передъ филерами, которые его охраняють, что онъ меня прогонить. Теперь я поставиль Государю условіємь, либо Гришка убзжаєть, либо я ухожу. Мив было категорически объщано, что на этой недълъ его здъсь не будеть, но я не увъренъ, что такъ случится. Теперь какъ разъ недъля, когда царская семья говъеть, и это для меня очень неудобно, потому что я не могу безпокоить и надобдать. А вчера у Наследника случилось кровотеченіе; позвали Гришку, какъ это ни странно, – но онъ д'яйствительно умбеть заговаривать кровь, какъ многіе мужики. Гришка отказался прібхать. Сегодня его прямо умоляла Государыня объ этомъ по телефону, и онъ, наконецъ, согласился побхать въ 3 часа. Что же будеть после этого, я не знаю; можеть быть, къ часамъ 6 я получу письмо и покину эту квартиру.

Чтобы еще подзадорить Хвостова, мы ему задали вопрось:

Но откуда Вамъ извъстны всъ подробности поведенія Распутина и даже телефонные разговоры съ нимъ?

А. Н. Хвостовъ смѣрилъ насъ презрительнымъ взглядомъ.

- Какъ откуда извъстно? За нимъ установлено строжайшее наблюденіе: его охраниють, во первыхъ, агенты Спиридовича, такъ какъ мить уже не довъряють; во 2-хъ, агенты министерства внутреннихъ дълъ и, наконецъ, мои агенты, которые за нимъ сгъдятъ. Такъ какъ онъ въ нихъ не разбирается и, опасаясь вытъяжъть, сидитъ дома и скучаетъ, то онъ неръдко приглашаетъ ихъ всёхъ къ себъ чай пить и вступаетъ съ ними въ бесъду. Какъ то, напримъръ, на вопросъ о томъ, почему онъ такой задумивный, онъ отвътилъ агенту: «да, вотъ все не могу ръшить вопроса, созывать ли Думу или не созывать?» Оплеры должны всегда вести подробный дневникъ; затъмъ эти дневники между собой сравниваются и то, въ чемъ всѣ совпадають и что представляетъ интересъ, вписывается въ журналъ. Этотъ журналъ, который содержитъ описаніе жизни Гришки чуть не по минутамъ, представляетъ совершенно исключительного интереса историческій документъ\*.

- А этотъ документь принадлежить министерству или Вамъ?

 Нътъ, онъ принадлежитъ министерству. А другой экземпляръ хранится лишь виъсь, въ моей памяти, играя глазами, замътилъ Хвостовъ.

- А эти филеры докладывають Вамъ непосредственно?

- Нъть, они докладывають старшему агенту, который уже докладываеть мнъ.
- Но, значить, старшій филеръ приходить сюда, въ этотъ кабинеть и Вамъ непосредственно докладываеть?
   Да, – отвъчаль А. Н. Хвостовъ недоумъвающе, но это въдь статскій совътникь.

 Да, – отвъчалъ А. Н. Хвостовъ недоумъвающе, но это въдь статски совътникъ.
 Объясните намъ, Алексъй Николаевичъ, на чемъ основано такое вліяніе Распутина?

<sup>\*</sup> Этотъ «документъ» миъ пришлось видътъ уже вдъсь въ Берлинъ. Дъвствительно, запись выпась очень тщательно: отмъзался девъ, часъ и продолжительность каждаго посъщения и каждаго вътъяда Распутива. Оред безчисленныхъ посътителей: министры, высшіе сановники и ихъ жены, двректора банковъ, профессора и т. д. чередуются съ поклонянцами старда и публичными женицинами, съ когорыми Р. отправлялся въ общественныя бани.

- На это я тоже могу Вамъ отвъчать совершенно откровенно: я производилъ самое тшательное разследование и убедился безусловно, что въ его отношенияхъ къ Государын'я н'ять ничего низменнаго. Гришка поразительный гипнотизерь: на меня. воть онь не действуеть, потому что у меня есть какая то неправильность. что ли. въ строеніи глазъ, и я не поддаюсь самому усиленному гипнотизму. Но вліяніе его настолько сильно, что ему поддаются въ нѣсколько дней и самые заматерѣлые филеры: на что уже, знасте, эти люди прошли огонь, воду и мъдныя трубы, а чуть не черезъ каждые пять дней мы вынуждены мёнять ихъ, потому что они поддаются его вліянію. Кром'в того, на царя и царицу производила сильное впечативние его простая рачь: они привыкли тамъ слышать только рабское «слушаю-сь» и вытягивание въ струнку. и когда на этомъ фонъ хитрый мужичокъ заговоритъ простымъ языкомъ, то это дъйствуеть очень сильно. А, наконець, какъ я Вамъ сказаль, это умъніе останавливать кровь. Изв'єстно же, какое отвратительное бываеть настроеніе, когда идеть кровь изъ носу: наступаетъ вялость, болить голова. Онъ остановить кровь, погладить по голов'в, успокоить боль, - какъ же не испытывать къ нему чувства благодарности? Одна только великая княжна Ольга противъ него и на этой почвъ происходять тяжелыя драмы. Воть на Рождество, напримерь, для него устраивали елку. Съ какой любовью вся царская семья ее убирала, навъщивала свъчки, подарки; онъ былъ позванъ на 6 часовъ, но всю ночь кутилъ съ грязными дъвками въ Видлъ Рода; въ 9 часовъ утра его пьянъе вина привезли домой, и онъ, какъ животное, свалился и безъ движенія лежить. Въ 3 часа агенты стали его будить: «вставай, сукинъ сынъ, тебѣ во дворецъ надо ѣхать». А онъ только мычить въ отвѣть. Насилу его съ помощью нашатырнаго спирта и т. п. подняли. Можете себ'в представить, въ какомъ вид'в этоть мерзавецъ явился въ Царское. Но тамъ онъ мгновенно преображается и начинаетъ объяснять, что онъ всю ночь не спалъ, молился и что Николай Угодникъ будеть намъ помогать. Да Государь самъ виновать, что Распутинъ играеть такую роль. Если уже такой прохвость вамъ нуженъ, назначьте ему 10 тысячъ рублей въ мъсяцъ, что вамъ это стоить, тогда бы онъ сидъль себъ спокойно и ни во что не вмъшивался. Но тамъ вообще не имъютъ понятія о деньгахъ. Приблизять къ себъ какого нибудь молодца, кровь съ молокомъ, назначать его адъютантомъ или къмъ нибудь такимъ и дають ему 2 тыс. рублей въ годъ; такому молодцу двъ тысячи въ день нужно, онъ и идеть служить въ банкь, а банки даромь деньги не платять. Воть точно также и Распутинъ. Теперь у насъ точно установлено, что онъ проводитъ самыя разнообравныя дъла. Да, быть можеть, даже и не столько онь, сколько окружающая его клика самыхъ темныхъ дёльцовъ. Вотъ, напримеръ, Вы знаете, конечно, это дело смоленскихъ дантистовъ, которые пріобретали дипломы для полученія права жительства вић черты осъдлости: Мы доподлинно знаемъ, что за помилование осужденныхъ судомъ распутинцы взяли 30.000 рублей, а самому Распутину изъ этого досталась только шуба и шапка - велика корысть. Между нимъ и его свитой происходять часто ссоры. Но свита умъетъ его обойти и онъ тогда говоритъ: «ну, поставимъ крестъ» - и начинаетъ работать дальше.
- Неужели Вамъ извъстно даже и то, что Распутинъ во Дворцъ геворитъ? Все должно бить извъстно. А на дняжъ предсъдатель Совъта министровъм и приказываеть по телефону, чтобы я Гришку охранялъ, какъ зеницу ока, и что я отвъчаю за него своей головой. Ну, это вообще возвращение къ среднимъ възъять и я спрашиваю Штюрмера, какъ же я долженъ охранять въ такомъ случаъ? Миъ отвъчають: какъ Высочайшую особу. Я попросилъ письменнаго распоряженія. Но миъ не дали. Жаль. Былъ бы очень интересный документъ.

- Но у Распутина, - спросили мы, - есть же соперники?

— Да, — отвѣчалъ А. Н. Хвостовъ — есть нѣсколько кандидатовъ, но они ничего не стоятъ. Грипцка, вѣдь это большая уминца, а остальные все дребедень: какой то Олегъ, который хочетъ взять монапіескимъ ражемъ, Мардарій философствуетъ въ высокопоставленномъ обществѣ, но это все ничего. Тутъ каждая компанія имѣетъ своихъ кандидатовъ, которые только и ждутъ случая, если судьба Грипки будетъ рѣшена. Тогда у царицы начнутся истерики, меланхолія и каждый разсчитываетъ пооболяться.

- Ну, а Варнава какую роль играеть?

Варнава отстраненъ; они боятся его вліянія и поэгому Питиримъ съ Распутинымъ его отдалили, какъ удаляють всякихъ лицъ, которыя могутъ ослабить ихъ вліяніе.
 О, Питиримъ, это великій мерзавецъ, со своимъ секретаремъ Осипенко.
 Онъ явно стремится стать патріархомъ. И еще заставитъ о себъ говоритъ.

Въ концёв концовъ я бы могь прекратить всю эту исторію. Вы знаете меня: я челов'якъ безъ задерживающихъ центровъ. Я люблю эту игру и для меня было бы все равно, что рюмку водки вышить, арестовать Распутина и выслать его па родину. Можеть быть, не всякій жандармъ согласился бы исполнить мое приказаніе, но у меня есть люди, которые пошли бы на это. Но я не ув'врень, что изъ этого выйдеть: Государь его можеть вернуть се дороги, за нимъ могуть послать императорскій по'вать, могуть сами вы'яхать къ нему навстр'ячу, — его и безъ того собираются переселить во дворець, чтобы гарантировать безопасность. Не будь теперь войны, я бы все таки это сдѣлаль, но въ такое время я не рѣшаюсь компрометировать династію, я не могу допустить возможности такихъ посл'ядствій.

А зачёмъ, собственно, Вы такъ добиваетесь его отъёзда. Вёдь онъ уёзжаль уже

нъсколько разъ и возвращался назадъ. То же можетъ случиться и теперь.

— Да, чорть его возьми, пускай потомь возвращается. Мит лишь бы теперь его не было здась, во время въроятнаго оживленія съ наступленіемъ весной военныхъ дъйствій. Воть въ это время пусть не будеть здась этоть члень шпіонской организаціи. Но пока что, я доставляю себё удювольствіе: каждый день я обыскиваю, арестовываю кого нибудь изъ его приближенныхъ и секретарей. Воть извольте, – и министръ показаль на лежащую передь нимъ палку –досье одного изъ обысканныхъ; это никтиюй, какъ Добровольскій, инспекторь народныхъ училищь; воть Вамъ, – и министръ сталь вынимать изъ папки документы и показывать намъ – воть Вамъ реестръ даль, которыя онъ проводиль одной рукой оффиціально, а другой дайствуя закулисно; воть Вамъ копіи прошеній на Высочайшее ими, воть Вамъ письма Грипки (министръ показаль большой конверть, на которомъ характернымъ почеркомъ Распутина было написано: «Саблеру Владиміру Карловичу, оберъ прокурору»). Къ сожалѣнію, мы его не сразу арестовали, а теперь уже не можемъ его получить къ допросу. Онъ – мы знаемъ доподлинно – засѣлъ въ Царскомъ, а полиція намъ отвичаеть, что она не знаеть, глё опъ.

- Скажите же пожалуйста, - спросили мы, кто будеть министромъ, если Вы

выйдете въ отставку? Бѣлецкій?

— Н'ять, живо возразиль А. Н. Хвостовь. Вы напрасно противопоставляете меня Бълецкому. Я, конечно, очень недоволень Бълецкимь, потому что, какъ видите, онь не охраниль моихь интересовь, но и тамъ имь недовольны полому, что онъ точно также не сумѣль охранить Распутина.

Однако, въдь говорять, что Распутинъ повторяеть вслухъ: «Хвостовъ убивецъ,

одинъ Степа\* хорошій».

<sup>\*</sup> т. е. Степанъ Бълецкій.

Министръ и бровью не поведъ при этихъ словахъ, онъ также весело отвътилъ:

- Нѣть, это онъ раньше говорялъ, а теперь ужъ и Степанъ никуда не годитея.

Нѣть, если я уйду, то будетъ министромъ или самъ предсѣдатель Совѣта министровъ,
онъ очень этого желаетъ, или Ширинскій-Шахматовъ.

На этихъ словахъ мы стали прощаться съ министромъ, извиняясь, что отняли у него такъ много драгоцъннаго времени; онъ же намъ сказалъ, что, напротивъ, онъ очень радъ тому, что имълъ возможность все намъ разсказать, что время ему теперь совсъмъ не дорого, потому ровно ни чъмъ онъ заниматься не можетъ: «съ утра до вечера мы занимаемся только этимъ и больше ничъмъ.»

 Гдѣ ужъ тутъ Дума – отвѣтилъ онъ на наше замѣчаніе, – я даже нэбѣгаю и показываться туда, ибо что же я могу сказать, если мнѣ поставять какой нибудь вопросъ?

Остается добавить, что, когда мы вышли отъ министра, то въ пріемной оказалось очень много ожидающихъ, но -, что зам'язательно, - среди нихъ былъ и тотъ самый генералъ Спиридовичъ, который, по словамъ министра, назначенъ для разсл'ядованія. Фигура Спиридовича, стоявшаго какъ разъ противъ двери въ кабинетъ министра, создавала такое впечатл'яніе, что Хвостовъ уже находится подъ домашнимъ арестомъ.

## Екатеринославъ 1917—22 г. г.

3. Ю. Арбатова

Въ большомъ губернскомъ городѣ Екатеринославѣ, имѣвшемъ тогда около полумилліона нателей, среди которыхъ было до семидесяти пяти тысячъ рабочихъ металлистовъ, — февральскую революцію сдѣлали люди, пріѣхавшіе утреннимъ поѣздомъ изъ Харькова.

Они привезли вечерніе выпуски газеты «Южный Край», въ которыхъ сообщалось, что Императорь Николай II отрекся отъ престола въ пользу Михаила Александровича. Сообщеніе это, сейчась-же перепечатанное мъстными газетами, вышло экстреннымъ выпускомъ и было встръчено населеніемъ съ воодушевленіемъ и радостью...

Никто ничего не зналъ подробно о Михаилѣ Александровичѣ, но почему то всѣ были подъ внушеніемь, что именно Михаилѣ Александровичъ въ это тякелое время нуженъ Россіи, и что спасеніе страна найдетъ только въ новомъ Романовѣ, который дастъ Россіи отвѣтственныхъ министровъ, разгонитъ всю нечисть Зимняго Дворца, и Россія, обновленная, принесшая въ жертву милліоны жизней своихъ сыновъ, станетъ Державой, очищенной отъ всякихъ Горемыкиныхъ, Штюрмеровъ и Распутиныхъ.

А въ первыхъ дняхъ марта мъстныя газеты получили телефонныя сообщенія изъ Харькова о томъ, что Михаилъ Александровичъ отказался отъ тяжелой шапим Мономаха, что «полковникъ Николай Романовъ» арестованъ, а вся власть въ странъ переходить къ Временному Правительству съ Керенскимъ, Милюковымъ, Гучковымъ.

Тогда была организована настоящая манифестація, во глав'в которой, придерживая одной рукой длинную кавалерійскую саблю, спокойно и д'вловито шагалъ по-

мощникъ полиціймейстера, подполковникъ Бълоконь.

По телеграммъ, полученной изъ Петербурга, предсъдатель губериской земской управы К. Д. фонъ-Гесбергъ созвалъ большое совъщаніе всъхъ общественныхъ силъ города. Тутъ были врачи, адвокаты, представители рабочихъ больничныхъ кассъ... Засъданіе продолжалось до разсвъта, а къ утру была сформирована временная губернская власть. во главъ съ Гесбергомъ.

Тогда-же было ръшено всю полицію изолировать и профильтровать съ тъмъ, чтобы рядовыхъ полицейскихъ выпустить, а въ чемъ либо провинившихся арестовать

и предать суду.

Полицейскіе были загнаны въ большой залъ театра «Колизей», а одинъ изъ провокаціи, быль заключенъ въ тровок, Борисъ Красовскій, заподозр'внный въ провокаціи, быль заключенъ въ тровок.

Работу по взоляціи полиціи продълаль м'встный гарнизонъ подъ руководствомъ рабочей большичной кассы, рабочаго, соціалиста-революціонера, Лавра Підляхина. Когда стало очевиднымъ, что Монархія провалилась и что Временное Правительство какъ будто и въ самомъ дѣлѣ является властью, тогда, къ концу первой половины марта, во многихъ учрежденіяхъ потихоньку и осторожно стали снимать и прятать на чердаки Царскіе портреты.

Полицейскія обязанности, вплоть до работь по дѣламъ уголовнаго розыска взяли на себя студенты-юристы.

На заводахъ стали организовываться заводскіе комитеты. Появились меньшевики, эс-эры, большевики; пошли митинги, собранія; появились расціночныя и контрольныя комиссія однимъ дыханьемъ быль введень восьми-часовый рабочій день и замітно стала пониматься продуктивность рабочихъ. Были созданы какіято спеціальныя рабочія комиссіи по провітрит правильности предоставленныхъ военно-облазннымь отсрочекъ по призыву въ армію; какъ грибы посліт дожди стали расти профессіональные сюзы и объединенія; пошла въ ходъ рабочая оппозиція; вошли въ моду паритетныя начала; наиболіть расторопные и толковые рабочіе, съ нескрываемымъ удовольствіемъ, отъ продуктивныхъ станковъ перешли въ различныя разговорныя комиссіи: организовался Совіть рабочихъ и крестьянскихъ депутатовъ во главъ съ председателемъ, рабочимъ Брянскаго завода, Орловымъ.

О провинціи никто не заботился. Всё эти маленькіе уўздные Александровски, Павлограды и Бахмуты жили своей отдёльной жизнью; какь-то по своему передёлывали житейскія формы на новый революціонный ладъ; забытые центромъ, лишенные авторитетной и опредёленной власти уўзды быстро катились къ самой страшной анархіи.

Всякій увадь, каждая волость создавали для себя особые имь выгодные законы. Губернская власть, занятая собственными заботами и, въ свою очередь, не получавшая никакихъ указаній изъ Петрограда, распространяла свои дъйствія и мъропріятія голько въ масштабъ губернскаго города и все видимо катилось къ пропасти.

Въ Городской Думѣ, состоявшей изъ выборныхъ различныхъ политическихъ партій, происходила ожесточенная грызня и борьба между фракціями и секціями, правыми и лѣвыми... Дѣловые вопросы оставались безъ движенія, или тонули въ политическихъ спорахъ, а вражда партій съ каждымъ днемъ все болѣе обострялась...

Тогда-же вполиъ самостоятельной единицей стало село Гуляй-Поле, въ которомъ прочно засътъ вернувшійся съ каторги каторжанинъ Несторъ Махио, окружившій себя въ селъ нъсколькими песятками такихъ-же уголовныхъ каторжанъ-

Послѣ Корниловскихъ событій, изъ Петрограда особымъ поѣздомъ пріѣхало въ Екатеринославъ триста рабочихъ, присланныхъ какимъ-то центральнымъ профессіональнымъ органомъ съ мандатомъ за подписьо какого-то военнаго ниженера, съ указаніемъ, что мѣстное общество заводчиковъ обязано этихъ товарищей рабочихъ немедленно распредѣлитъ по заводамъ съ предоставленіемъ имъ заработно всёмъ пунктамъ ставокъ, — и настроеніе въ заводскихъ кругахъ понизвилосъ.

На мандать этомъ, помимо подписи военнаго ниженера, были еще какія-то двъ подписи пролетарской каллиграфіи, и въ тихую лужу быль брошень первый камещень.

Ни приказъ номеръ первый, ни роковое ионьское наступленіе, ни общая очевидная безсистемность въ управленіи Великой страной не произвели такого впечатленія, какъ эта небрежно написанная бумажка съ двумя пролетарскими подписями...

Устроили совъщаніе. На этомъ совъщаніи впервые были услышаны слова о буркунхъ, капиталистахъ, кровопійцахъ-директорахъ и о наймитахъ французскаго капитала.

Начавь свою рѣчь страннымь обращеніемь «товарищи-директора», представитель приставнихь чазь Петрограда рабочихь, пролетарій вь военной одеждѣ, прованесь жуткую по безсмысленности рѣчь о мести рабочаго класса, о красномъ террорѣ и о соціализаціи... Вся эта рѣчь произвела впечатлѣніе плохо заученной и перепутанной прокламаціи, которую пріѣхавшіе рабочіе привезли изъ Петрограда.

При страшномъ паденіи продуктивности, при катастрофической дезорганизаціи фабрично-заводскихъ предпріятій въ смысль ихъ административнаго управленія, размъщение присланныхъ трехсотъ рабочихъ являлось поднесениеть спички къ бочкъ порожу. Но настойчивыя требованія питерскихъ рабочихъ и начавшіяся съ ихъ стороны угрозы заставили заводчиковъ разм'єстить этихъ гостей по преширіятіямь среди своихъ старыхъ спокойныхъ рабочихъ, сразу почувствовавшихъ приливъ свъжей ярко-красной струи.

На заводахъ все чаще и чаще стали возникать тренія съ администраціей и выснимъ техническимъ персоналомъ, - который частенько стали вывозить изъ пеховъ

на тачкахъ подъ общій шумъ и свисть рабочихъ.

Появились воззванія и прокламаціи о сверженіи буржуазнаго Временнаго Правительства капиталистовъ; стади на заводахъ образовываться какія-то красногвардейскія ячейки; во время работь давались тревожные гудки, пріостанавливались работы въ цехахъ и устраивались митинги; раздавались открытыя требованія къ удаленію администраціи и взятію фабрикь въ руки рабочихъ; по какому либо простому случаю, а часто и безъ всякаго повода дъладись попытки къ массовымъ выходамь съ красными знаменами на улицу и во всъхъ этихъ взвинчивающихъ и разжигающихъ сравнительно спокойную рабочую массу кучкахъ - всегда появлялись рабочіе изъ петроградской партіи.

Вст они, разсыпанные небольшими группами въ двалиать - трилпать человтикь по заводамъ, появлялись въ цехахъ только для того, чтобы произнести короткую зажигающую ръчь, а сами быстро проникли въ различные рабочіе союзы и органи-

заціи, ведя открытую, вызывающую и см'влую борьбу.

На заводахъ появились винтовки: организовалась запись въ красную гвардію: во время работь туть-же на заводахъ производились оружейныя занятія и маршировки, руководимыя тъми-же питерскими рабочими.

И когда, какъ-то осенью, Керенскій исчезъ — въ Екатеринославъ съ поразительной быстротой и неожиданностью объявился Временный Революціонный Штабъ.

Занявъ большой особнякъ князя Урусова. Революціонный Штабъ, состоявщій изъ двухъ рабочихъ петроградской партіи, Каверина и Васильева, и одного рабочаго Брянскаго завода, Аверина, — сразу взялся за реквизиціи, аресты и разстрѣлы.

Оть населенія вниманіе Штаба было случайно отвлечено, объявившимся въ одно время съ Революціоннымъ Штабомъ — Штабомъ анархистовъ. Потомъ выплылъ какой-то штабъ украинцевъ и все свелось къ тому, что въ теченіе нъсколькихъ мъсяцевъ съ болъе или менъе продолжительными перерывами на улицахъ города происходили ружейныя и пулеметныя перестрълки: - то между Революціоннымъ Штабомъ рабочихъ и украинцами, то между анархистами и рабочими, а къ Рождеству вспыхнула общая свалка и по всему городу летали пули и трещали пулеметы...

Воспользовавшись общей свалкой, Махно, грабившій тогда только маленькіе

увадные города, ръшилъ побывать и въ «губерніи».

Подойдя къ пос. Амуръ, Махно открылъ пулеметный огонь по железнодорожной части города и, такъ какъ никто ничего не зналъ о новомъ участникъ боя, то произошло замъщательство и каждая сторона, участвовавщая въ бою, сократила свои боевыя двиствія.

Въ Революціонномъ Штаб'в рабочихъ было высказано предположеніе, что это на помощь рабочимъ Екатеринослава идутъ рабочіе Амура и Нижне-Днъпровска.

Когда Махновны въ числе около трехсоть человекь вошли въ городъ и каждаго встръчавшагося на улицъ туть-же безъ всякихъ разспросовъ разстръливали, всъ участники уличнаго боя попрятались.

И по городу весь день перваго января восемнадцатаго года разгуливали махновиы.

Ограбивъ крупнъйшіе магазины Озернаго базара, махновцы подожгли зданія магазиновъ и вся привокзальная часть города озарилась яркимъ свётомъ пламени. Самъ Махно поставилъ посреди проспекта трехдюймовую пушку и въ упоръ

стръляль въ наиболъе высокіе и красивые дома. Спъшившій на поддержку дравшихся украинцевъ полковникъ Самокипъ, ворвался въ городъ со стороны Горянново во главъ около пятидесяти всадниковъ и большую часть махновцевъ перебилъ. Къ вечеру большевики, разобравшіеся въ боевой обстановкъ, снова выступили и добили остатки Махновской шайки и отрядъ Самокиша.

Первое кровавое посъщение Махно Екатеринослава прибавило къ общему числу

жертвъ свыше трехсотъ труповъ...

Въ короткіе отъ боевыхъ столиновеній перерывы, рабочій Аверинъ сорганызовать свой новый коммунистическій Сов'ять Рабочихъ, Солдатскахъ и Крестьянскихъ цепутатовъ и, вялвъ у украинцевь штурмомь домъ бывшій губернатора, загнальтуда пару десятковъ смущенныхъ и недоум'вавшихъ депутатовъ-рабочихъ, выпустивъ тогда-же приказъ о полномъ подчиненіи Революціоннаго Штаба вс'вмъ распоряженіямъ Сов'ята.

Но анархисты не унимались; украинцы затаили чувство мести, и къ концу января

снова вспыхнули уличные бои.

Оперировавшій тогда въ Харьковъ Антоновъ, разстрълявшій тамъ же на седмомъ пути харьковскаго воказла губернатора Коштру-Массальскаго, пристальт Екатеринославу подкръпьненія въ видъ безработныхъ и вооруженныхъ рабочихъ и казалось, что вотъ Временный Революціонный Штабъ Аверипа окончательно раздать и нархистовъ, и украинцевъ. Но въ Екатеринославъ неизвъстно какими путмым изъ совершенно отръзаннаго Кіева прибылъ Центральный Исполнительный Коммететъ Украинскихъ Коммунистовъ, носившій сокращенное названіе «Цикука». Заняльстичу изъ большихъ залъ Англійскато клуба, Цикука, состоявщая изъ грехъ рабочихъ, вооруженныхъ австрійскими ручными пулеметами, занялась примиреніемъ враждующихъ партій. Предсъдатель Цикуки, Миронъ Трубный, заводскій конторциты изъ Штаба Аверина веть переговоры съ украиндами, изъ Штаба анархисторцить изъ Штаба анархисторцить рабочіе уньмо болтались по просторныхъ компатамъ губернаторскаго дома, унося домой, отъ нечего дълать, попадавшілся подъ руки мелкія веци. ...

Лежавшій на полу большущій текинскій коверь быль миролюбиво разрізань

на равныя части и каждый изъ депутатовъ отнесъ домой по куску ковра.

Но какъ-то въ апрълъ, какъ разъ въ тотъ день, когда всъ партіи пришли къ

соглащенію и почти безоговорочно рѣшили подчиниться власти Совѣта, на Чечелевку, окраинную часть города, упаль и разорвался шестидюймовый снарядь. По распоряженію Васьки Аверина всѣ заводскіе гудки тревожно загудѣли.

По распоряженію Васьки Аверина всё заводскіе гудки тревожно загудёми. Рабочимъ, состоявшимъ въ красно-гвардейскихъ ячейкахъ, были розданы винтовки,

патроны и пара пулеметовъ.

Аверинъ произнесь рѣчь о наступающихъ петлюровскихъ бандахъ, впередв которыхъ вдутъ помъщики и попы... Было надълено оружіемъ около шестисотъ человѣнъ.

Разбитые на нъсколько отрядовъ рабочіе, красно-гвардейцы, заняли вокзальную часть города; прождавъ около часу, они ръшили выйти навстръчу противнику и, оставивъ небольшой карауль на вокзалъ, вышли на версту за городъ, разбившись на небольшіе отдряды. Продвинувшись глубже въ степь, они со стращной для нихъ неожиданностью съ трехъ сторонъ были засыпаны винговочнымъ и пулеметнымъ огнемъ.

Никто изъ бывшихъ тамъ рабочихъ не вернулся въ городъ: легли всъ.

Когда трескъ пулеметнаго и частаго оружейнаго огня донесся до города, всв Штабы исчезли. Аверинъ, Васильевъ и Каверинъ усъпись въ автомобиль и бънкали въ сторону Синельниково, а на разсвътъ по центральной улицъ города увъренно и грузно шагали роты нъмецкихъ солдать.

Къ утру въ помъщени рабоче-крестьянскаго совъта, какъ ни въ чемъ не бывало, работала нъмецкая комендатура и по телеграфнымъ столбамъ нъмецкае солнаты

спокойно проводили телефонные провода.

Никто ничего не понималь.

Выяснилось, что сейчась городь подъ властью Петлюры.

Къ объду перваго-же дня занятія города, въ саду играль нъмецкій оркестръ военной музыки; по городу проъхало нъсколько платформь съ трупами убитыхъ въмпами рабочихъ, захваченныхъ на вокзалѣ съ винговками въ рукахъ.

И весь день безъ перерыва по мосту черезъ Днѣпръ, направляясь въ сторону Харькова, шли нѣмецкія войска.

А дня черезъ два появились въ городѣ какіе-то странные люди въ цвѣтныхъ широкихъ шароварахъ, яркихъ кафтанахъ, разговаривавшіе на ломанномъ русскомъ явыкѣ, но дѣлавшіе видъ, что русскаго языка совершенно не поимають.

На городъ нъмцы наложили контрибуцію въ триста тысячь рублей; созванная

Дума контрибуцію разложила на населеніе.

Съ второго дня прихода нѣмецкихъ войскъ, начался сборъ военноплѣнныхъ нѣмцевъ, австрійцевъ и турокъ. Незначительное количество плѣнныхъ въмцевъ и турокъ, тысячи плѣнныхъ австрійцевъ, по два года проведшихъ на заводахъ города и раіона, были переписаны, отправлены въ баню и частыми поѣздами въ теченіе трехъ дней, счастливые и довольные, уѣхали домой.

Отдёльныя единицы изъ плённых уклонились отъ возвращенія на родину, такъ какъ во время пребыванія въ городѣ различныхъ штабовъ занимали такъ какісь то посты и, производя реквизяцій и аресты, не забывали о чернюм днѣ и о «грядущей старости». Чувствуя возможность повторенія условій, при которыхъ снова смогутъ возникнуть Штабы, — эти плённые вмѣстѣ съ большевиками, застрявшими въ городѣ, ушим въ подполье, скрываясь и проживая подъ чумами документами.

Не уситьли мы порядкомъ познакомиться съ новой петпюровской властью, какъ опять люди, пріѣхавшіе пароходомь изъ Кіева, привезли намъ новую революцію и, кисло радуясь, позгравляли насъ съ новымъ покровителемъ гетманомъ Павло Скоропадскимъ. И туть-же показали манифестъ гетмана, въ которомъ онъ называль насъ «своимъ народомъ».

Въ городъ все осталось по прежнему: тъ-же нъменкія войска; та-же нъмцами поставленная старая полиція; понемногу начали дымить заводскія трубы; отправился первий скорый поъздъ на Кіевъ; потомь пошель первый поъздъ на Харьковъ и тогда только мы узнали, что Россія кончается за Харьковомъ — тамъ, — гдъ начинается Бългородъ...

Курскъ, Орелъ, Тула, Москва и Петербургъ остались за границей.

И столицей нашей сталь Кіевъ.

Пока въ Кієвѣ Суозифъ (Соед. Укр. о-во заводчиковъ и фабрикантовъ) сокращать права Протофиса (Союзъ Пром., Торг., Фин., и Сельск. Хоз.), а Протофисъ пытался совсѣмъ уничтожить Суозифъ, украинское крестьянство, избиваемое помѣщи нами и гетманскими приказными (нѣчто вродѣ полицейскихъ урядниковъ), потихоньку пускало скорый поѣздъ подъ откосъ или убивало нѣсколько нѣмецкихъ солдатъ...

Потомъ, пробравшійся въ Кієвъ представитель красной Россіи, Раковскій ожесточенно торговался съ гетманскими министрами о границахъ; велъ горячіе переговоры и споры о какомъ-то торговомъ и транвитномъ договоръ между Украивой и красной Россіей, а тъмъ временемъ, на украинской границъ Дыбенко накоплялъ красныя части, а разсыпанныя по Украинъ коммунистическія ячейки подстрекали крестьянъ и рабочихъ къ бунтамъ и возстаніямъ.

Вспыхнула революція въ Германіи. Подъ развалинами Вильгельмовскаго трона погибъ и гетманъ Скоропадскій. Появился снова Петлюра, но уже съ Директоріей.

Обезоруженные петлюровцами, опечаленные событіями на родинъ, уныло пробирались съ Украины въ Германію остатки нъмецкихъ войскъ.

И въ Екатеринославъ опять появились анархисты; выполали изъ подполья большевики и, ночью крадучись въ сторону Александровска, вышель изъ города начавшій формироваться восьмой офицерскій корпусь.

Раковскій продолжаль свой торгь съ Петлюровской Директоріей, а Дыбенко

по стопамъ откатывавшихся германскихъ войскъ вошелъ въ Харьковъ, занялъ Лозовую, придвинулся къ Синельниково и въ началѣ января уже девятнадцатаго года занятъ Екатеринославъ.

\* \*

Послѣ пестрыхъ шароваръ петлюровскихъ «добродівъ», умудрившихся изъ Воробьевыхъ стать Воробьцами, а изъ Петровыхъ перекраситься въ Петренковыхъ; послѣ Цикуки съ одноглавымъ Мирономъ, по улицамъ города стройными рядами прошли русскіе люди, въ русскихъ шинеляхъ, съ русскими винтовками на плечахъ, громко и заливчато распѣвая «Соловья».

А впереди совътскихъ роть нормальнымъ пъхотнымъ шагомъ шли наши русскіе поручики, капитаны, усталые и мрачные.

И туть-же на площади восторженный юноша, взобравшись на какую-то будку, сталъ произносить рѣчь, восхваляя непобъдимую красную армію, пришедшую съ сѣвера на югь освободить своихъ братьевъ, товарищей-рабочихъ.

Въ городъ съ войсками вошелъ главнокомандующій первой украинской красной арміей Дыбенко вмѣстѣ съ политическимъ комиссаромь арміи Петровскимъ, впо-слъдствіи ставшимъ во главѣ Центральнаго Исполнительнаго Комитета Украины.

На устроенномъ въ Большомъ театръ митингъ, Петровскій упрекаль рабочихъ въ инертности и въ холодной встръчъ, оказанной ими вошедшимъ въ городъ краснымъ войскамъ.

Рабочіє хмуро слушали Петровскаго и только зажигательная, чисто митинговая річь Дьбенко нісколько подняла настроеніе рабочихь, отчетливо поминивших послібніе дни власти Совіта, когда Авершить послать рабочих на вокази отбить банды петлюровцевь, а самь на автомобилів умчался въ противоположную сторону, подставивь ничего не знавшихъ и довірившихся ему рабочихъ подъ четкій и косящій отонь німецкихъ пулеметовь.

Утромъ Дыбенко устроиль парадъ войскамъ. Уныло плелись небольшія группы рабочихъ, неся красныя знамена, съ мертвыми, никого не волновавшими надписями: «вся власть совѣтамъ».

Когда-же рѣявшій надъ войсками красный аэропланъ при спускѣ перевернулся и пропеллеромъ сорвать головы у двухъ красныхъ кавалеристовъ, а самого летчика окровавленнаго и полуживого извлекли изъ подъ обломковъ аэроплана, всякій подъемъ окончательно пропалъ и рабочіе разбрелись на окраины, тихо что-то шепча о Божьемъ предвиженованія, о кровавой судьбѣ баламутящихъ жизнь коммунистовъ.

Появившіеся въ городѣ русскіе солдаты, старыя солдатскія пѣсни дали нѣсколько минуть отдыха послѣ насильственной и принудительной украинизаціи, но когда къ утру изъ Москвы, черезъ Харьковъ, пріѣхалъ старый знакомый Васька Аверинъ въ городѣ стало жутко.

Съ первой-же минуты прівзда Аверина пошли аресты; въ тоть-же день быль созвань прежній составъ Совъта рабочихъ депутатовъ.

Во всъхъ дъйствіяхъ Аверина, пробывшаго нѣсколько мѣсяцевь въ Москвъ, отсутствовало его прежнее разгильдяйство, исчезла грубость, внѣшняя некультурность, а чувствовалась какая-то планомърность въ проведеніи заранъе составленнаго плана

Въ теченіе двухъ недѣль Аверинъ, выступавшій какъ представитель Народнаю Комиссаріата Украины по внутреннимъ дѣламь, создаль всѣ учрежденія совътскаго аппарата, всюду давая руководящія указанія и самостоятельно назначая отвътственныхъ партійныхъ руководятелей. Снова появился изъ подполья рабочій Шалякинъ, ставшій во главѣ отдѣла соціальной помощі, цеховой конторщикъ латышт квриятъ, впостѣдствіи делегатъ въ Ригѣ при заключеніи мира съ Польшей, взяль на себя веденіе Губерискаго отдѣла Совнархова; извѣстный и нѣсколько разъ судившійся в Окружномъ судѣ конокрадъ цилать Николай Хавскій заняять постъ завѣдъщвающаго отпъломъ Коммунальнаго хозяйства: латышъ-слъсарь Междаукъ - опредълился на пость комиссара Екатеринской жельзной дороги; во главъ военнаго губернскаго комиссаріата сталь, пришедшій сь войсками, нікій Бергь; политическимь секретаремь губерній быль назначень коммунисть Эпштейнь; во главь губернскаго отділа народнаго образованія сталь капельдинерь кинематографа въ Юзовкі безграмотный Карповскій, впосл'єдствіи см'єщенный студентомъ первокурсникомъ Митясовымь; веденіе отділа народнаго здравоохраненія было поручено сыну проститутки Гурсину, а во главъ Исполкома, какъ-то само по себъ, на посту предсъдателя остался Васька Аверинъ.

Тогда-же въ домъ инженера Нъпокойчицкаго послъдней была организована Чека, предсъдателемъ который сталь рабочій завода «Шодуаръ» Валявка.

И государственный аппарать въ губернскомъ масштабъ былъ налаженъ.

А нъ веснъ большевики все чаще стали устраивать митинги, проклиная царскаго генерала Деникина, холоповъ-казаковъ и призывая рабочихъ къ защитъ Донецкаго бассейна.

Прівхаль въ Екатеринославъ Раковскій, доказывавшій на митингв рабочимь, что Понбассъ является кочегаркой міровой революціи и что если пролетаріать потеряеть Донбассъ, то погибнеть и вся пролетарская революція.

Потомъ прівхаль Бубновъ - членъ Совъта Обороны Украины и до хрипоты призываль рабочихъ вступать въ ряды Красной Арміи.

Наконець прі халь самь Левь Троцкій.

Та-же многотысячная толпа, съ восторгомъ встръчавшая въ пятнадцатомъ году Императора Николая II, высыпала на улицы и молча встрътила краснаго динтатора. Сь вокзада Тропкій направился въ Большой театръ, глѣ уже съ ранняго утра набились тысячи рабочихъ.

Докладъ Троцкаго о положении Республикъ продолжался четыре часа.

Проживавшая въ то время родная сестра Троцкаго, жена доктора Мейльмана, стремившаяся повидаться съ братомъ, не достигла цъли, т. к. Троцкій не нашелъ свободной минуты, чтобы принять сестру.

На митингъ Троцкій, заканчивая докладъ, объявилъ Екатеринославъ красной кръпостью, и тогда всъ облегченно вздохнули. Стало очевиднымъ, что Добровольцы приближаются и что избавленія отъ ежедневныхъ разстрѣловъ Валявки и отъ всей сов'єтской власти осталось жлать неполго.

Уъхаль Троцкій и въ городъ въ спъшномъ порядкъ прибыла пъхотная дивизія подъ командованіемъ капитана царской арміи Федотова, служившаго въ Красной арміи подъ украинской фамиліей Федько. У халь и Дыбенко, передавъ командованіе всей І-ой Украинской Арміей Федью, ставшему Командармомъ.

Производились частые выъзды штаба Федько за городъ; разставлялись въ разныхъ частяхъ города пушки; по ночамъ проръзали темноту, прощупывая небо, мутные лучи прожекторовъ.

Власть отъ Губернскаго Исполкома перешла цъликомъ къ «Особой Тройкъ по оборон'в города отъ наступающихъ бандъ Деникина». Въ тройку вощли: Н. Хавскій, Ломовскій, бывшій меньшевикь, перешедшій нь коммунистамь, и студенть Бень.

Городъ быль объявлень на осадно-кръпостномь положении. Уже съ пяти часовъ вечера нельзя было не только появляться на улицахъ, но подъ угрозой разстръла запрещено было выглядывать съ балконовъ или изъ оконъ.

Ночами Валявка безпрерывно и торопливо разстръливалъ содержавшихся въ Чека. Выпуская по десять-пятнадцать человънь въ небольшой, спеціальнымъ заборомъ огороженный, дворъ, Валявка съ двумя-тремя товарищами выходилъ на середину двора и открываль стръльбу по этимъ соверщенно беззащитнымъ людямъ. Крики ихъ разносились въ тихія майскія ночи по всему городу, а частые револьверные

выстрёлы умолкали только къ разсвёту.

Опасаясь внезапнаго налета бълыхъ, Валявка ръшилъ «вывести въ расходъ» всѣхъ, по его миѣнію, контръ-революціонеровъ, и стращной тайной остались сотни имень тъхь людей, которыхь озвърълый Валявка отправиль на тотъ свъть. Тамъ были и петлюровскіе офицеры, и офицеры бывшей царской арміи; случайно задечжанные на улицъ люди безъ документовъ; арестованные за контръ-революцію священники. И по какой-то кошмарной случайности удалось найти трупъ того самаго подполковника Бълоконя, который важно сопровождаль манифестантовъ въ первые дви февральской революціи.

Когда поздно ночью грузовикъ отвозиль на свалочное мъсто за городъ первую партію разстрълянныхъ Валявкой труповъ, тъло Бълоконя, лежавшее на верху кучи, отъ сяльныхъ толчковъ и быстраго хода грузовика соскользиуло и упало

на дорогу, а на разсвътъ жители въ трупъ узнали Бълоконя.

Въ городъ стали проникать слухи о томъ, что идетъ Генералъ Деникинъ съ милліонной Добровольческой Арміей, тотъ самый Деникинъ, который не такъ давно отръзалъ правду-матушку военному министру Керенскому; что за Деникинъмъ идеть все казачество и итъскольсю корпусовъ чернокомихъ стръйковъ.

Упорно утверждали, что на Екатеринославскую губернію уже назначень губер-

наторъ и даже называли фамилію Щетинина.

По вечерамъ шептались о томъ, что Деникинъ, занимая городъ, отпускаетъ коммунистовъ на всѣ четыре стороны, что большинству не понравилось, но за то Деникинъ ведетъ за собой прекрасно сформированную и крѣпко сплоченную армію, вслѣдъ за которой идетъ законъ и право.

На угрюмыхъ лицахъ гражданъ все чаще появлялись загадочныя улыбки, и

Тройка рѣшила проучить торжествующихъ контръ-революціонеровъ.

Въ одну ночь было арестовано свыше пятисотъ человъкъ: судьи, купцы, учителя, общественные дъятели, священники, фабриканты, врачи, адвокаты и вся эта мед была загнана въ трюмъ большой дряхлой баржи, стоявщей на якорѣ на Дийырѣ.

Это была выдумка Ломовскаго, который предполагаль, въ случат необходимости оставить спъшно городъ, однимъ снарядомъ въ бражу помочь своему товарицу Валявкъ — и сразу уничтомить пятьсоть контръ-революціонныхъ элементовъ.

Остальное мужское населеніе, отъ пятнадцатил'єтнихъ юношей до семидесятипятилітнихъ старцеть, было выгнано на окопныя работы версть четырнадцать за городь на ст. Игрень.

Безъ лопатъ, безъ указаній, безъ хлѣба и воды проводили тысячи людей въ степи, съ затаенной радостью и волненіемъ ожидая прихода противника.

Опасаясь какой-либо сигнализаціи, большевики, подъ угрозой разстрѣла, запретили церковный звонъ.

Такъ продолжалось около двухъ недёль; были вырыты какія-то канавы, въ которыя никто не садялся и, когда черезъ головы копавшихъ околы большевана послали первый орудійный залить въ сторону предполагаемаго противника, настрееніе поднялюсь и всѣ были увѣрены въ томъ, что еще часъ, еще два и вотъ ... вотъ помежутся освободители, борцы за право, борцы за законъ, борцы за Великую Россію...

Весь день одиннадцатаго іюня большевики обстрѣливали изъ орудій, разставленныхь въ Потемкинскомъ паркѣ, участокъ расположенія ст. Игревь, намѣревансь не пропустить по линіи добровольческіе броневики; но полковникъ Шифнеръ-Маркевичъ отвелъ свою конницу правѣе въ сторону Новомосковскаго шоссе, еко ночь на двѣнадцатое далъ лошадямъ и людямъ отдохнуть, а съ утра, продѣлавъ какіе-то маневры, показавшіеся большевикамъ отступательными, бѣшеннымъ налетомъ, подъ артиллерійскимъ отлемъ, первый влетѣлъ на желѣвнодорожный черезъ Двѣпръ мость, увлекая за собой безудержную лавину разгоряченныхъ казаковъ.

Къ часу дни по городу, озираясь по сторонамъ, разъѣзнали казаки, мимо которыхъ съ страшной быстротой происились автомобили съ убѣгавшими изъ города коммунистами. Послѣднимъ изъ города успѣль бѣякать губерискій комиссаръ Бергъ.

А Шифнеръ-Маркевичъ съ сотней казаковъ помчался къ станціи Горяиново, чтобы отръзать большевикамъ путь отступленія по желъзной дорогъ и, захвативъ

тамъ два эшелона красноармейцевъ, вернулся въ городъ.

Слезы, восторженные крики радости, дикіе возгласы о мести большевикамь, прибъжавшіе и влившіеся въ толпу пл'внные съ баржи, случайно оставшіеся у Валявки въ живыхъ — всъ высыпали на улицы, создавая небывалый подъемъ и неповторную радость.

Легкой рысью пропосились по широкому проспекту сотни назаковъ; доброприным улыбик кубанцевъ, загорълыя лица офицеровъ, часто мелькавшіе бъленькіе георгієвскіе кресты и безконечный восторгъ, неимовърное счастье освобожденныхъ

люлей...

Никакихъ вопросовъ добровольцамъ никто не задавалъ и у всъхъ была въ душтъ одна скрытая молитва, а въ мозгу одна опасливая мысль: «только-бы устояли... только бы не откатились, только бы не отошли... только бы довели свое святое и великое дъло до счастливаго конпа...»

Въ тотъ-же день къ вечеру, когда по проспекту тянулись тачанки съ пулеметами и обозы, по городу былъ расклеенъ приказъ коменданта о присоединения Екатеринославской губерніи къ территоріи Добровольческой Арміи, о возстановленіи полностью права собственности и о введеніи въ дъйствіе всъхъ прежнихъ законовъ Россійской Имперіи и о смертной казни на мъстъ за бандитизмъ.

Но на утро другого-же дня восторженность смѣнилась досадливымъ недоумѣніемъ... Вся богатѣйшая торговая часть города, всѣ лучшіе магазины были разграблены; тротуары были засыпаны осколками стекла разбитыхъ магазинныхъ оконъ; желѣзныя шторы носили слѣды ломовъ, а по улицамъ конно и пѣше бродили казаки, таша на плечахъ мѣшки, наполненные всякими товарами...

Мануфактура, консервы, бутылки вина, обувь, коробки мыла, туалетныя зеркала, галстуки, все это не забранное и испорченное валялось туть-же на тротуарахъ,

создавая полную картину настоящаго погрома...

Вышедшіе съ утра на улицу люди поситышили обратно по домамь и весь день городу бродили темные люди, водившіе за собой кучки казаковь и указывавшіе имъ наибол'яе богатье магазины.

Грабежъ шелъ во всю...

Къ объду разнеслась въсть о прівадь генерала Шкуро и улицы снова наполнились толпой.

Увидъвъ молодого генерала, идущаго впереди безконечной ленты конныхъ войскъ, толпа забыла печаль прошлой ночи...

Приливъ твердой въры и новыя надежды охватили изстрадавшихся людей.

Генерала забрасывали цвътами; молодыя и старыя женщины, крестясь и плача, цъловали стремена принесшаго освобожденіе генерала.

И впервые послѣ трехнедѣльнаго молчанія зазвонили церковные колокола...

Шкуро, устало покачиваясь въ съдять, смущенно улыбался; къ его простому, загорълому лицу какъ-то не шли ярко-красные генеральскіе лацканы и еще вчера никому неизвъстная фамилія Шкуро сегодня стала ореоломъ освобожденія и надеждой на возстановленіе Родины...

А вечеромъ, когда счастливая и утомленная толпа разбрелась по домамъ, на улицахъ опять появились кучки казаковъ, принявшіеся за продолженіе погрома и грабежа еще сохранявшихся магазиновъ. Въ гостинницѣ «Франція» расположилась пріѣхавшая вслѣдъ за Шкуро добровольческая контръ-развѣдка.

И началось хватаніе людей на улицахъ, въ вагонахъ трамваевъ, въ учрежденіяхъ... Арестовывали по самымъ безсмысленнымъ доносамъ; загоняли въ одну общую большую комнату и держали по нъсколько дней безъ допроса и даже безъ какой жибо записи.

Въ контръ-развъдкъ объявился въ качествъ отвътственнаго агента заподозрънный въ провокаціи приставъ Борисъ Красовскій.

Когда арестовали и всколько видныхъ въ городъ присяжныхъ повъренныхъ и одного товарища прокурора окружнато суда только на томъ основании, что каква то баба узнала ихъ на улицъ и сказала казаку, что они при большевикахъ въ какомъто учреждени въ чемъ-то ей отказали, тогда общественные круги зашевелилисъ.

Продолжавшіеся безпрерывно грабежи, совершенно произвольные аресты заставили видных в в город'є лиць обратиться лично к в генералу Шкуро съ просьбой принимм'бры к в устраненію этихъ явленій, так в омрачающихъ велико-радостные пни ...

Генераль, улыбаясь, сперва остановился на томь, что грабять не его казака, а казака группы генерала Ирманова, но увидъвъ недоумъвающия и удивиенным лица стоявшихъ предъ нимъ общественныхъ дъятелей, находчиво и убъдительно, какъ бы не безъ основаній, сказаль:

— «Господа! о такихъ вещахъ сейчасъ еще не время говорить... Екатеринославъ еще фронтъ и если намъ придется на нѣкоторое время измѣнить линію нашего фронта, то вы можете снова очутиться въ рајонѣ большевистскаго фронта... Этого, госнода, забывать не слѣдуеть1..»

Линія фронта не измънялась, а грабежи росли и перенеслись на частныя квартиры. По ночамъ раздавались отчаянные крики подвергавшихся ограбленіямъ.

Отправилась делегація къ генералу Ирманову, и старый вояка, сидя засыпавшій въ креслѣ во время докладовъ своего адъкотанта, сослался на свою въ этомъ дѣлѣ безпомощность, отмѣчая, что борьба съ уголовными преступниками не входить въ его чисто военныя обязанности, а лежить на обязанности полицейскихъ властей.

Когда-же генералу было указано на то, что грабителями и уголовными преступпиками являются казаки подчиненныхъ ему-же частей, — онъ удивленно, старчески-драждымъ голосомъ, провнесъ:

«Да неужели?... Вотъ канальи!...» и по его лицу скользнула счастливая етеческая улыбка...

Тёмъ временемъ въ городъ пріёхаль губернаторъ Щетининь, тоть самый, о которомь тихо шептались еще въ дни пребыванія въ Екатеринослав'ї большевиновъ.

Къ частымъ дневнымъ и ночнымъ грабежамъ прибавилось еще колоссальное пьянство; казаки случайно открыли мъстонахожденіе двухъ огромнъйшихъ складовъ вина Мизко и Шлапаковыхъ.

И круглыя сутки весь гарнизонь тащиль изъ погребовь вино въ бутынкакь, ведрахъ, напиваясь до полной потери сознанія.

Большевики, не такъ далеко отогнанные отъ города и имѣвшіе много своить пюдей въ городъ, получивъ свъдънія о повальномъ пьянствъ, съ двухъ сторонъ повели наступленіе на городъ. Со стороны Пятихатки Федько двинулъ свои итъхотныя части и бронированный пароходъ, давшій изъ дальнобойныхь орудій итъсколько выстръловъ по городу, а со стороны городскихъ дачь подошли къ самому городу собравшіеся красноармейцы, спритавшіеся отъ казаковъ въ лъсахъ.

Поднялась невообразимая паника... Пьяные казаки дико летали по героду, нанося удары саблями ръдкимъ прохожимъ, случайно встръчавшимся имъ на путк...

Губернаторъ Щетининъ первый на автомобилъ изъ города бъжалъ и только случайно имъвшій трезвыхъ людей молодой полковникъ Растигаевъ бросился на большевистскую пъхоту, уже добравшуюся до рабочихъ кварталовъ города...

На желъзнодорожный мостъ было поставлено одно орудіє, почти въ упоръ бившее по подошедшему нъ городу бронированному пароходу.

Въ самомъ городъ и на окраинахъ были пойманы большевистскіе комиссары: адравоохраненія Гурсинъ, секретарь губернскаго партійнаго комитета Эпштейнъ, со свъже оторванной снарядомъ ногой, и командиръ 59-го желъзнодорожнаго совътскаго полка, капитать парской арміи, Труновъ.

Этихъ трехъ пойманныхъ доставили въ Комендатуру и комендантъ города, молодой есаулъ, отдалъ приказъ: «всъхъ трехъ туть-же и сейчасъ-же повъсить!»

На бульваръ, противъ гостинницы «Асторія», среди движущейся оживленной толпы, казаки поставили приговоренныхъ и за отсутствіемъ веревокъ сорвали съ бульварной ограды нъсколько кусковъ толстой проволоки и закинули на суки деревьевъ три петли.

Блъдный Гурсинъ первый надълъ на себя петлю; одинъ изъ казаковъ ударилъ его по ногамъ и онъ соскользнулъ съ невысокаго столбика, тяжело опустившись

книзу... Что-то глухо хрустнуло...

Эпштейнъ, прыгая на одной ногъ, оставляя послъ себя слъды капавшей съ оторванной ноги крови, добравшись до дерева, зашатался, взмахнуль руками и, что-то прохрипъвъ, замертво упалъ. Онъ правильно расчиталъ времи, принявъ доз яда; но казаки, матерно ругаясь, спокойно подняли трупъ съ земли и просунувъ мертвую голову въ петлю, сильно за ноги потянули къ землъ охладъвшее тъпо...

Труновъ безъ тужурки въ одной нижней не свъжей рубашкъ большими шагами

ходиль въ тъсномъ кругу обступившихъ его казаковъ.

Когда тъло Эпштейна безмятежно повисло въ проволочной петлъ, Труновъ поднялъ руку и, взведя глаза къ небу, хотълъ перекреститься... Но кръпкій ударъ стоявшаго вблизи казака отвелъ руку Трунова.

«Собакъ – собачья смерть в элобно проговориль казакь и Труновь, не посмотръвъ на казака, спокойно влъзъ головой въ проволочную петлю...

Улина опустъла...

Только нъ вечеру изъ подворотенъ стали выглядывать любопытные.

Трупы висъли цълую ночь и голько къ полудню другого дня казаки стали ловить на улицъ бородатыхъ евреевъ, заставляя ихъ снять съ петли висъвшіе трупы.

А спустя день на Трощкомъ базарѣ какая-то баба указала казакамъ на какихъто трехъ простихъ людей, будго что-то у нея во время большевиковъ реквизировавшихъ и казаки сейчасъ-же вынесли всёмъ тремъ смертный приговоръ.

Тутъ-же на перекладинахъ навъса были заброшены три петли и совершенно распрившимся и ничего въ тъ минуты не понимавшимъ людямъ было предложено: любо въ петлю, либо быть заомубленными шашкой...

Ни нечеловъческій ревъ, поднятый бабами и всъмъ базаромъ, ни клятвы попавшихъ въ несчастіе людей о ихъ невиновности ни къ чему не привели и когда однимъ размахомъ саблей голова одного изъ несчастныхъ покатилась по мостовой, забрызгавъ вблизи стоявшихъ горячей кровью, оставшіеся два, перекрестившись, покорно полъзли въ петлю...

Трупы висъли два дня, а изрубленный саблей быль во многихъ мъстахъ обкусанъ крысами...

Только на третій день подъёхала телёга и нуда-то трупы увезла.

 Повъщенные оказались жителями загородной слободки, никогда «ни въ чемъ дурномъ не замъченные» и занимавшіеся штукатурными работами...

Городъ, являвшійся центромь одной изъ богатьйшихъ русскихъ губерній, былъ
въ полномъ распоряженіи пъянствовавшихъ казаковъ; грабежи не прекращались.

въ полномъ распоряжении пъянствовавшихъ казаковъ; граоежи не прекращалисъ. Донцы и кубанцы гнали разрозненныя и растаявшія части красныхъ уже за Харьковъ, а въ Екатеринославъ творилось нътго кошмарное.

Губернаторъ Щетининъ взялся за организацію власти въ губерніи и въ увздъ. Назначивъ начальникомъ увзда молодого полковника-строевика, георгіевскаго кавалера, Степанова, Щетининъ сталъ совъщаться съ правыми силами города о составъ думы и назначилъ въ Городскую Управу членами — кадетовъ. Городскимъ Головой былъ назначенъ прислъный повъренный Коростовцевъ; членами были назначены юристы — Слободской, Овсянниковъ и Воронинъ.

Но дъягельность Управы тормозилась отсутствіемь канакть бы то ни было средствь. По продовольствію Щетининь назначиль какого-то Главно-уполномоченнаго по продовольствію молодого, очень легко смущавшагося, инженера. Онь, по указаніямь Щетинина, на все наложиль запреть, принявь цъликомъ на себя снабженіе города всёмь необходимымъ.

Кончилось дёло это крахомъ. Цёны на продукты стали стремительно повы-

Сдѣланныя на первыхъ дняхъ своего пріѣзда обѣщанія представителямъ рабочихъ организацій въ смасстѣ льготнаго и полнаго спабженія ихъ продовольствіемъ, — Щетипинъ не выполнялъ и рабочіе заволновались

А грабежи, пьянство и разгуль въ городъ не унимались... Были случан насилін. Только ко дию пріъзда въ Екатеринославъ Главнокомандующаго генерала Деникина грабежи и насилія итсколько утихли.

На объдъ, устроенный Городской Управой въ складчину, было приглашено около двухотъ лиць, представителей различныхъ общественныхъ организацій и казенныхъ учрежденій.

Шли ръчи, тосты; балагуриль и прерываль ораторовь генераль Шкуро. Послъ ръчи представителя украинскихъ организацій, что-то на украинскомъ явыкъ лепетавшаго о «самостійной» и «ще не вмершей», Генераль Деникинъ всталь и взволнованно, стукнувь по столу, ръзко произнесь:

«Ваша ставка на самостійную Украину бита... Да здравствуєть Единая и Недълимая Россія!... Ура!»

Дружно крикнули ура.

Когда очередь дошла до представителя промышленниковь, вскочиль генераль Шкуро и съ возгласами «разговорчиковь довольно», «довольно разговорчиковъ»... не даль оразгор начать ръчь...

«Приглашаю Васъ, господа, прослушать концертное отдѣленіе!» крикливо произнеь генераль Шкуро, и всѣ позернулись къ эстрадѣ, гдѣ какой-то актерь разсказываль нудные и пошлые восточные анекдоты...

Объдъ прошелъ вяло, нудно и скучно...

Не было почвы подъ ногами...

Контръ-развъдка развивала свою дъягельность до безграничнаго, дикаго прозвата; тюрьмы были переполнены арестованными, а осъвшіе въ город'я казаки открыто продолжали грабежь.

Организованная Щетининымъ государственная стража не ръшалась вступить въ бой съ казаками, а безъ боя ничего нельзя была предпринять, ибо казаки шли на грабеять въ полномъ вооружение.

Потихоньку вечерами грабили и какіе-то офицеры.

Вопли газеть сдѣпали лишь то, что губернаторъ Щетининъ вызваль къ себѣ трехъ редакторовъ мѣстныхъ газеть и предложилъ имъ всѣ замѣтки о грабежахъ, появъявшіяся обильно въ хроникѣ, помѣщать безъ указанія, что грабежь произведенъ казаками.

Посять возраженій и споровь пришли нь соглашенію въ томъ смысять, что въ каждомь случать ограбленія, произведимаго казаками, взам'ятках будеть укаванваться, что грабежь быль произведень людьми, од'ятьми въ военную форму.

За все время пребыванія Щетинина на посту губернатора это было единственнымь его мъропріятіємь по борьбъ сь грабежами, хотя и очевидно было, что въ этой борьбъ онь быль совершенно безсилень и одиноть. Государственная-же стража часто выбажала въ ближайшія села, вылавливала везертировъ и не являвшихся на объявленную побровольнами мобилизацію.

Какъ-то вернулся изъ уъзда начальнихъ уъзда полковнинъ Степановъ и, разсказывая журналистамъ о своей работъ въ уъздъ, отрывисто бросилъ:

«Шестерыхъ повъсилъ...»

Результаты быстро и катастрофически дали себя почувствовать. Негодованіе среди крестьянь росло съ неописуемой быстротой.

Освать, получавшій сводки изъ увадовь, располагаль страшнымь матеріаломь, открыто показывавшимь полную гибель всвух начинаній Добровольческой

армін.

Но въ самомъ Освагъ сидъли чиновники, спокойно подшивавшіе бумажки къ дълу... Ни стоявшій во главъ Освага полковникъ Островскій, ни завъдывавшій какимъ-то общественнымъ отдъломъ полковникъ Авчиниковъ — совершенно не понимали значенія попадавшихъ къ нимъ въ руки донесеній, рапортовъ и докладовъ,

написанныхь вь убадахь сухимь полицейскимь языкомъ... Главное ихъ вниманіе обращалось на изданіе какихь-то разжигающихъ національную ненависть брошюрь и безграмотныхъ, бездарныхъ писемъ красноармейцу.

Объявленная Добровольческой арміей мобылизація провалилась. Крестьяне, подлежавшіе мобылизаціи, скрываясь отъ карательныхъ отрядовъ Государственной стражи, съ оружіемъ въ рукахъ уходили въ лѣса.

Стали организовываться внушительныя по численности и по вооруженію шайки «веденых». Участвлись случай крушенія побадовъ, подготовлявшіеся съ грабительскими и мстительными цълями; все чаще и ожесточеннъе въ деревняхъ уничтожалось начальство, олицетворявшее собой власть Добровольческой Арміи...

На поверхность жизни стали выплывать въ деревнъ петлюровскія теченія, быстро склонившіяся къ анархистскимъ лозунгамъ Махно, принимавшаго въ свой стать всъхъ, готовыхъ на открытую борьбу противъ Добровольческой Арміи, какъ власти, въшающей крестьянъ, и противъ всякой власти, вмъшивающейся въ жизнь крестьянства вообще.

Быстрые кони унесли казаковъ подъ самый Орель, а на Украинъ наростало грозное негодованіе, угрожавшее каждую минуту разразиться страшнымъ всеуничто-

жающимъ движеніемъ.

Въ городъ контръ-развъдка ввела кошмарную систему «выведенія въ расходъ» тъхъ лицъ, которыя почему либо ей не нравились, но противъ которыхъ совершенно не было никакого обвинительнаго матеріала.

Эти лица исчезали и, когда трупы ихъ попадали къ родственникамь или инымъ близиммъ людямъ, контръ-разв'єдка, за которой числился убитый, давала стереотипный отв'ять:

«Убить при попыткъ къ бъгству...»

И потомъ каждый день редакціи получали изъ контръ-разв'єдки зам'єтки о томъ, что-де вчера вечеромъ при попытк'є б'єжать убить конвоемъ такой-то.

Это явленіе вошло въ добровольческій быть.

Когда въ редакцію была прислана зам'єтка о разстр'єл'є при попытк'є къ б'єгству жирургь Должанскій, возмущенный, отправился въ контръ-разв'єдку, ибо Арьевъ старый больной челов'єкъ только въ томъ могь быть виновнымъ, что всю голодную и б'єдную жизнь только мечталь о Палестин'є и ужь меньше всего быль способень на б'єгство изъ подъ конвон.

Профессоръ только произнесъ фамилію Арьева, какъ ему сейчасъ-же бросили: «Да въдь онъ-же жидь!» И этимъ отвътомъ объясненія были исчерпаны.

Жаловаться было некому. Губернаторъ Щетининъ вмъстъ съ Начальникомъ увада Степановымъ, аабравъ изъ города всю Государственную стражу, поъхалъ на охоту за живыми людьми въ лъса Павлоградскаго уъзда... Захваченный Щетининымъ журналисть изъ казеннаго «Екатеринославскаго Въстника» писалъ большія статьи о тайнахъ лъсовъ, а губернаторъ со стражей сгоняль на опушку лъса сотни крестьянь, бъжавшихъ отъ мобилизацій, и косиль ихъ пулеметнымь огнемь.

Развиль пентельность Махно; собравъ свыше трехъ тысячь крестьянъ, онъ останавливаль и грабиль поъзда; разстръдиваль всъхъ носившихъ офицерскіе погоны: у нижнихъ чиновъ забиралъ оружіе и обмундированіе; пассажировъ сортиповаль и грабиль по внъщнему виду, и вся дорога оть Александровска по Екатеринослава была фактически въ рукахъ Махно...

При всемърной поддержив крестьянъ Махно всегда и вездъ могъ твердо расчитывать на укрывательство, на провіанть, на лошадей и даже на помощь боеспо-

собными людьми.

И губернаторъ Щетининъ объявилъ войну и открылъ въ своей губерніи фронтъ военныхъ дъйствій противъ Махно, имъя что-то двъ-три пушки и около сотни конныхъ стражниковъ, совершенно упустивъ изъ виду, что война идетъ не съ Махно, а со всъмъ крестьянствомъ всей губерніи.

Махно осмълълъ и съ каждымъ днемъ становился наглъе.

Обладая исключительной способностью легкаго и быстраго передвиженія, им'я провіанть въ любомъ сель, а пулеметы, войска и патроны на тачанкахъ. Махно въ течение одного дня совершаль нападения въ различныхъ концахъ увзда, неръдко отстоящихъ другъ отъ друга на разстояніи шестидесяти-семидесяти версть.

И въ то время, когла Добровольческая Армія откатывалась поль натискомъ Буденнаго и была еще далеко отъ Харьковской губерніи. Екатеринославская губернія какъ территорія для Добровольческой арміи уже не существовала и во всекть направленіяхъ была въ полной власти Махно.

Екатеринославъ быль въ кольцъ. Особыя партизанскія хитрости, заставившія какъ-то генерала Шкуро признать Махно человъкомъ не лишеннымъ способности создавать довкія стратегическія комбинаціи, приводили въ ярость злополучнаго губернатора, и его крѣпко сжатые кулаки, расчитывавшіе ударить по самой голов' Махно, — всегда опускались на пустое мъсто, такъ какъ въ эту минуту Махно уже грабилъ военно-продовольственный поъздъ ровно въ тридцати верстахъ отъ поля битвы губернатора.

Отръзанный отъ всего, губернскій городъ сталь испытывать продовольственныя и финансовыя затрудненія... Рабочіе, видя охоту Щетинина за живыми людьми,

стали открыто и угрожающе возмущаться...

Поступавшія крайне неаккуратно офиціальныя сводки плохо скрывали катастрофическое отступление Добровольческое армии и, когда совершенно неожиданно раздался истерическій вопль генерала Май-Маевскаго кь населенію Харькова о защить города отъ надвигающейся красной грозы, Махно ворвался на нъсколько часовъ въ Екатеринославъ, убилъ нъсколько чиновниковъ и офицеровъ, вывезъ брешенныя Щетининымъ пушки, забралъ пулеметы, патроны и обмундирование и оставиль городь, уйдя въ неизвъстномь направленіи...

Около двухъ дней городъ былъ безъ всякой власти, а потомъ показался полковникъ Степановъ, высунули носы служащіе Освага, вернулся въ городъ Щетининъ

со «штабомъ», но спокойствіе было окончательно поколеблено.

А четырнадцатаго октября Махно, подойдя съ трехъ сторонъ вплотную къ городу, открыль изъ шести орудій пальбу, оставивь для остатковь Добровольческой и Щетининской армій одинъ выходь черезь жельзнодорожный мость на Синельниково.

Здоровые молодые люди въ офицерскихъ мундирахъ, съ погонами и съ винтевками въ рукахъ, бъжали впереди, а позади тысячной толпой шли женщины, дъта и старики, спъща къ мосту, спасаясь отъ могущаго каждую секунду ворваться въ городъ Махно.

Пошатываясь, кутаясь въ одъяла, плелись больные тифозные офицеры и казаки... А къ вечеру съ трехъ сторонъ по широкимъ улицамъ города стала вливаться повстанческая Махновская армія.

Ночью Махно ваорваль, совершенно сбросивь вь воду, двѣ фермы желѣанодороченато моста. Окруживъ городъ съ трехъ сторовъ кольцомъ пулеметовъ, а съ фетвертой стороны имѣя естественную защиту — широкій Діғыръ, Махно спокойно расположенся въ «губерніи», изрѣдка посылая остановившимся на противоположномъ берегу добровольческимъ остаткамъ звучный привѣтъ изъ батареи шестидюйшовыхъ орудій.

Въ ту-же ночь махновцы открыли ворота тюрьмы и арестантскихъ роть. А утромъ Махновцы, обливъ тюремныя зданія керосиномъ, поднесли горящіе факелы и весь день до поздней ночи огненные языки тянулись къ небу, вырисовывая какія-то причудливыя формы и навъвая куткіе сказки средневъковья...

Совершенно изолированнымъ городъ прожилъ ровно шесть недъль. Возможность получить какія бы то ни было свъдънія извить являлась фантастической мыслью, в глухими осенними вечерами въ полуосвъщенныхъ и холодныхъ домахъ сидъли десятки тысячъ людей и напряженно прислушивались къ безпрерывной стръльбъ дежурныхъ пулеметовъ, охранявшихъ Дитепръ отъ переправы бълыхъ.

Иногда ночью разгулявшійся Махно открываль по правому берегу Дінвіпра артиллерійскій огонь и тогда вь ужасё и неописуемомъ страхѣ, раздѣтые люди, матери, хватавшія изъ кроватокъ спящихъ дѣтей, падая и разбиваясь на темныхъ лѣствицахъ, устремлялись въ погреба, такъ какъ добровольцы тотчасъ-не отвѣчали, посылая въ темноту въ густо застроенный городъ десятки шестидюймовыхъ снарядовъ, многимъ принесшихъ неожиданную и страшную смерть.

Эта пальба по городу вызывала только проклятья на жалкіе остатки деникиндевь, которые не могли не понимать, что стрѣляя темной ночью по городу, они никакого вреда своему противнику Махно не принесуть, и въ то-же время должны были внать, что эти снаряды падають на дома, влетають въ квартиры, разрывая цѣлыя семы на мелкіе куски.

Открывавшаяся ночью съ пьяной шутки Махно орудійная перестръпка продолжалась безъ перерыва да утра, а тогда уже огонь съ объихь сторонь развивался до максимальной силы.

Такъ въ неустанномъ артиллерійскомъ поединкъ прошла первая недъля пребыванія Махно въ городъ.

Выпущенный Махно манифесть къ населенію призываль всёхъ къ сохраненію спокойствія, сдачё оружія и выдачё скрывшихся въ городе деникинскихъ офицеровъ.

Жизнь была веселая: круглыя сутки пулеметы, расположенные по берегу ръки, неумолчно трещали; частенько противники обмънивались шестидюймовыми снарядами и какъ бы подъ аккомпанименть этой смертоносной музыки махновцы обходили квартиры чиновниковъ и военныхъ, убивая случайно попадавшихся тамъ хозяевъ и вынося изъ квартиръ все, что вынести можно было.

Члена окружнаго суда Волгина къ приходу махновцевъ бывшаго въ форменной тункуркъ съ металлическими пуговицами — вышвырнули изъ окна четвертаго этажа на тоотумъ.

Случайно застигнутая у моста женщина съ дъвочкой, оказавшаяся женой камогто не мъстнаго профессора, услъвшаго уйти съ добровольцами, была отправлена въ махновскую контръ-развъдку, и когда Левка Задовъ, начальник к контръ-развъдки, услышалъ, что мужъ ее тамъ, на той сторонъ, онъ сразу въ упоръ пальнулъ изъ тяжелаго ногана. Не зная, какъ поступить съ рыдавшей надъ трупомъ матери ребенжомъ, Задовъ произвель еще одинъ выстръль и у трупа матери калачикомъ на въки «вернулся, секунду тому назадъ плакавшій, ребенокъ.

А добровольцы съ лъваго береги посылали смертоносные снаряды, разрушая жома и убивая ни въ чемъ предъ ними неповинныхъ мирныхъ людей.

Шесть недъль прошли въ неослабномъ напряженіи... Выходившіе поочереди тъ подворотнямъ накъ-то замѣтили какое-то странное движеніе по городу махновжикъ тачанокъ, а какъ-то къ вечеру длинной цъпью потянулись тачанки изъ города въ сторону Никопольскаго шоссе. Ночью монотонную трескотню дежурных пулеметовъ прерваль орудійный залить, раздавнійся не съ лѣваго берега Дивира, а съ запада. Пулеметы на минуту уможим... Потомъ раздался второй ударь и тогда Махно изъ всѣхъ бывшихх риего двънаддати орудій открыль непрерывный отонь, стрѣляя по всѣмъ направленямь, оставляя свободной отъ обстрѣла нужную ему дорогу на Никополь.

Можно было въ этомъ страшномъ грохотъ различить, что на залпы Махно никто не отвъчалъ... И только спустя полчаса заговорили пушки добровольцевъ...

Къ утру Махно сталъ спѣшно гнать изъ города тачанки съ забранными въ двухъ ломбардахъ мѣхами, коврами... Торошиво вывозились патроны, продовольствіе, и часовъ въ десять утра въ Озерной части города раздалась оружейная и пунеметная стальнов.

Пушки были сняты и галопомъ увезены; ръдкая цъпь самыхъ преданныхъ Махно людей сдерживала натискъ неизвъстнаго противника и когда силы ослабъли, Махновцы вскочили на поджидавшихъ ихъ коней и бъшенно помчались изъ города.

Послъднимъ ушель Махно и минуть десять спустя по той самой Садовой унить, по которой, оставляя городь, съ трудомъ сдерживая горячаго коня, спокойно провхаль Махно, показались верховые съ офицерскими погонами на плечахъ...

Потомъ показались тачанки съ пулеметами, надъ которыми развѣвались трехцвѣтные флаги...

Стремясь соединиться съ отступавшими на Крымъ добровольческими частими, гоенраль Слащевъ въ Екатеринославъ наткнулся на Махно и, послъ короткаго боя, очистилъ и занялъ городъ.

Въ тотъ-же день съ пъснями вернулись въ городъ герои, просидъвшіе шесть недъль на лъвомъ берегу Диъпра.

Торжества не было...

Изстрадавшееся населеніе ничего хорошаго не ждало отъ пришедшихъ избавителей и смутныя предчувствія оправдались.

Небольшія, гдѣ-то и кѣмъ-то потрепанныя части генерала Слащева, состоявшія и чеченцевь, принялись за продолженіе славнаго дѣла своихъ предшественниковь и пошли съ грабежомъ по квартирамъ.

Кровью заливалось лицо отъ боли и стыда, когда въ квартиры входили люди съ офицерскими погонами на плечахъ и также нагло, открыто и беззаствичию грабили, какъ грабили дикіе ингуши и чеченцы.

О судьбъ Добровольческой арміи какъ цълаго никто ничего не зналь.

Слащевъ даже не вътхалъ въ городъ, а остался со своимъ Штабомъ въ вагонахъ

на вокзадъ.
Попутно съ грабежами слащевцы стали извлекать изъ больницъ оставленныхъ

махновцами тифозных больных и развъщивали их в на оголенных в осенью деревьях .
Когда случайно застрявщій въ городѣ членъ управы Овсянниковъ направился въ Штабъ къ Слащеву съ намъреніемъ просить его приказа о прекращені этого варварства, ибо о грабежах в уже не было и рѣчи, т. к. они получили права гражданства и вошли въ бытъ, генералъ Слащевъ Овсянникова не принялъ только потому, что, какъ откровенно сознался одинъ изъ штабных офицеровъ, генералъ пятый день не переставая пьетъ и совершенно одурѣлъ.

Спустя недѣлю появились приказы Слащева, буква въ букву повторявшіе приказы Махио: та-же сдача оружія и то-же предложеніе выдавать махновцевъ, а аа невыдачу — разстрѣлъ.

Была даже объявлена Слащевымъ мобилизація, вызывавшая только горьнія усмъшки, глубоко почувствовавшихъ себя несчастными, русскихъ людей.

Опредѣленно говорили о полной гибели Добровольческой арміи, а призывъ
слащева къ населенію уйти виѣстѣ съ нимъ отъ приближавщагося краснаго ужаса,
открыль глаза на все, происходившее кругомъ.

Добровольческая армія погибла. Кое-какъ отбиваясь, остатки бъжали на Ростовь и на Крымъ.

Но очень немногіе ушли съ Слащевымъ, ибо тѣ, которые могли и хотѣли уйти, бѣжали еще при первомъ оставленіи города Щетининымъ.

А самъ Слащевъ ушелъ изъ города семнадцатаго декабря, за два дня до вступленія красныхъ войскъ.

Оставивъ на деревьяхъ нѣсколько повѣшенныхъ тифозныхъ махновцевъ и глубокую скорбь въ сердцахъ русскихъ людей, волею судьбы онъ перелисталъ предъ нами послѣднюю страницу кошмарной и жуткой повѣсти такъ мученически-свято вставшей и такъ позорно павшей Русской Добровольческой Арміи...

. .

Какъ-то неожиданно и поразительно быстро подошло Рождество Христово въ дентнациатомъ году. Казалось, только недавно мы узнали объ отреченіи Государя, о Временномъ Правительствь, и сейчась позади насъ и Временное Правительство, и Правительство Скоропадскаго, Петлюры, владычество Махно, и, какъ старуха рыбака, мы снова очутились предъ разбитымъ корытомъ — предъ непобъдимой и несокнущимой Совътской власстью.

И тогда мы были подъ такимъ впечатлъніемъ, что приходъ большевиковъ къ намъ въ третій разъ является вполив послъдовательнымъ и какъ бы даже необходимымъ. Тогда-же вспоминлись слова большевика Петровскаго во время вторичнаго занятія большевиками Украины. Когда вырисовалась неизбъяность оставленія Украины, Петровскій, выступая передъ рабочими, мрачно и угрожающе сказалъ: −«Мы должны Украины Украины украины опусть помяять всѣ наши враги, что мы сще вернемся... Мы вернемся ю

Й большевики вернулись... Когда на разсвътъ девятнадцатаго декабря, послъ двухъ дней совершеннаго безвластія, въ городъ стройными рядами стали входить части пъхотий дивизіи, населеніе пугливо попряталось по домамъ, находясь подъ страхомъ угрозъ, брошенныхъ большевиками въ день бъгства изъ города подъ стремительныхъ нагискомъ Добровольческой конницы.

Въ первый-же день прихода въ городъ красныхъ войскъ, сорганизовался временный Военно-революціонный Комитеть, цѣликомъ состоявшій изъ коммунистовъ, все время пребыванія добровольцевъ въ городъ, находившихся въ подпольи.

Кромѣ этихъ коммунистовъ, въ городѣ находился весь Исполкомъ города Луганска, бѣжавшій оттуда разрозненно, но съ общимъ заданіемъ изъ центра собраться всѣмъ для партійной подпольной работы въ Екатеринославѣ. Только съ приходомъ большевиковъ къ намъ въ третій разъ, мы увидѣли, какъ настойчиво и организованно проводятъ они свои политическія задачи и какъ жестоко потомъ расплачивались всѣ тѣ, которые безоговорочно вѣрили въ малиновый звонъ московскихъ колоколовъ, о которомъ такъ гоустно вслухъ мечталъ генералъ Пеникинъ.

Вспоминаю теперь такой моменть: какъ редакторь газеты «Вечернія Новости», выходившей во время пребыванія добровольневь въ Екатеринославѣ, я сидѣлъ поздно ночью въ Штабѣ генераловъ Ирманова и Шкуро, ожидая для газеты новыхъ сообщеній по Юзу о побѣдахъ Добровольческой армія; тогда-же, вмѣстѣ съ дежурнымъ телеграфистомъ, у аппарата сидѣлъ адьотантъ штаба, молодой поручикъ, георгіевскій кавалеръ, Николай Терзи. И какъ разъ тогда, вмѣсто ожидавшагося сообщенія о занятіи добровольцами Кіева, аппаратъ спокойно выстукалъ телеграмму ленерала Май-Маевскаго, подтверждающую разстрѣлъ изнасиловавшаго дѣвушку офяцера.

Поручикъ Тераи, бывшій не разъ въ опасныхъ бояхъ съ приговореннымъ, принялъ эту депешу, поблъднѣлъ, и сейчасъ же пошелъ въ одну изъ сосѣднихъ комнатъ Штаба разбудитъ генерала Ирманова и доложить ему о телеграммъ. Минутъ пятъ спустя Тераи вернулся подавленный и, позвавъ дежурнато ординарца, отправилъ телеграмму начальнику военной торьмы «для исполнения». Подъ впечатићніемъ такой позорной потери товарища, Терзи сталъ говоритъ съ горечью о безобразіяхъ, творимыхъ внутри армін, о карьеризмѣ генераловъ, е многихъ сотняхъ пюдей, примазавшихся къ армін въ тылу и своей работой тинущихъ святое дѣло армін къ страшной гибели.

Когда я попытался его успокоить и возразиль ему, что воть скоро возьмемь Москву, создается правительство, настоящая власть, онь нервно перебиль меня ⊯

уныло проговориль:

«Нѣть, не возьмемь!.. Откатимся... Разсыпимся... Москвы мы не увидимъ!..» Я тогда подумалъ: усталъ человъкъ, разнервничался, но въ душу вкралюсь тревожное сомнъне.

Первые дни прихода большевиковъ прошли совершенно спокойно; на улицахъ стали появляться люди; спеціальные агенты большевиковъ распускали успокаивающе слухи о томъ, что теперь Чека уже уничтожена, противъ частной собственности нѣтъ прежнихъ гоненій, и даже будеть особымъ декретомъ разръшена свободная торговля.

Вылѣзшій изъ подполья коммунисть Шаляхинъ и имѣвшій достаточно такта, чтобы, будучи коммунистомъ, сохранить из себѣ расположеніе и бурнузавнахъ лицъ, на летучихъ митингахъ убѣндалъ слушателей, что сейчасъ совѣтская власть дасть именю то, что Деникинъ, прикрывая свои монархическій идеи, только обѣщалъ датъ... Никакихъ разстрѣловъ, никакихъ самочинныхъ арестовъ, никакихъ рениялий, а все будеть основано «на трезвомъ пролетарскомъ сознаніи и на революціонной совѣсти».

Эти новые юридическіе термины намъ были не совсѣмъ понятны; но вскорѣ объявлень учеть всѣхъ лицъ съ юридическимъ образованіемъ для созданія кадра служителей красивто правосулія.

Масса зашевелилась: что-то, значить, новое; беруть юристовъ, видимо, будеть какой нибудь законъ. И, дъйствительно: созданный вскорћ Революціонный Тррабуналь имѣль около пятнадцати бывшихь присяжныхь повъренныхъ, поставленныхъ облыевиками на посты общественныхъ обвинителей, по прежнему — прокуроровъ, общественныхъ защитниковъ и народныхъ судей. Послъдціе несли обязаннюств городскихъ судей, а само ядро Революціоннаго Трабувала — суть, ведутцій присесъ и выносящій приговоръ, каждый разъ особо назначался изъ партіи по указанілить губерискаго партійнаго комитета изъ коммунистовъ, соотвътственно важности предполагавшагося къ слушанію дъла.

Хотя Чеки на первыхъ порахъ и не было, Исполномъ доставалъ матеріалъ для Революціоннаго трибунала, и юристы окунулись въ допросы, дознанія; вытважаля на мъста преступленія; составляли протоколы и по отдъльнымъ дъламъ подопили къ моменту необходимости составленія обвинительныхъ антовъ.

Въ тъхъ случаяхъ, гдѣ разрабатывался чисто уголовный матеріалъ, юрметы кое-канъ обходились безъ ссылокъ на тѣ или иныя статьи уголовнаго уложенія, но когда все чаще и чаще сталы выплывать обвиненія политическаго характера, съ точки арѣнія юриста не имѣвшія подъ собой никакихъ обвинительныхъ опоръ, работа юристовъ стала усложняться, и впервые предъ ними во всю свою необъятную швършу выросло «пролетарское правосознаніе» и въ полномъ очарованія выявилає феволюціонная совѣсть». — Такія дѣла сводились къ тому, что юрвсты, работая напроизводствомъ предварительнаго слѣдствія, прибликались къ послѣднему, до составленія обвинительнаго акта, допросу обвиняемаго, и къ этому времени обвиняемый исчезалъ. На оффиціальныя требованія юристовъ о приводѣ обвиняемаго двя допроса начальники тюремь отвѣчали, что такой подслѣдственный у нихъ не подтится, а когда послѣ длительныхъ скитаній бумажка съ номеромъ направлялась въ отдѣть члавненія Исполкома съ указаніями на необходимость подтинуть товарищевше, члавниковъ карательныхъ подотдѣловъ — изъ Исполкома Революціонному Трибуваць;

предлагалось по телефонограмм' дѣло производствомъ прекратить за смертью подсмъдственнаго.

Нъсколько такихъ случаевъ заставили юристовъ насторожиться, и вскоръ затъмъ выяслилось, что раздававийся по ночамъ выстрълы не что иное, какъ разстрълы противниковъ совътской власти.

Тогда юристы обратились къ постоянному предсъдателю Трибунала, коммунисту Обуховскому, заявивъ, что случаи исчезновенія подслъдственныхъ съ каждыма двемъ учащаются и что о тайныхъ разстръзахъ открыто всъ говорятъ. На это Обуковскій спокойно возразиль, что поскольку юристъ получаетъ бумажку съ предоженіемъ дъло прекратить за смертью подслъдственнаго, — юристу остается только бумажку пріобщить къ дълу и, составивъ соотвътственное письменное заключеніе, дъло прекратить. Если же случаи такихъ со стороны юристовъ заявленій къ нему, Обуховскому, повторятся, то онъ, стоя на стражѣ пролетарскаго правосудія, будетъ выпунденъ провърить дореволюціонную дъятельность работающихъ съ нимъ юристовъ. Юристамъ пришлось отступить, и поступавшія бумажки о смерти обвиняемато молча попшивались къ пълу.

Со мной провоошель такой случай: подпольники — большевики, все время преблевный добровольцевь находившіеся въ городъ, ежедневно читали мою газету, гдъ очень часто появлялись фактическіе матеріалы о кошмарныхъ разстрѣлахъ Валявки и о многихъ другихъ уродливыхъ и преступныхъ формахъ большевистскаго властвованія.

По обстоятельствамь семейнаго характера я быль лишень возможности уйти съ добровольцами и, ръшивъ слъпо отдаться судьбъ, остался въ городъ.

Понятно, что на четвертый день прихода большевиковъ я быль арестованъ.

Первым допросиль меня народный слъдователь, бывшій присянный повъренный П., дававшій часто юридическаго содержанія замѣтки въ мою газету. Хотя при допросъ присутствовали коммунисты, но по тону и смыслу задаваемых вопросовъ мить было не трудно давать нужные отвѣты, и все время я настаиваль на предъявленіи мить тъх номеровъ газеты, въ которых были помѣщены мои контръ-революціонныя статьи. Я быль утренть въ томъ, что газеты этой нигдъ не найти, такъ какъ за шестинедъльное пребываніе въ городъ махновцевъ, ими были уничтожены всѣ архивы, библіотеки и вообще всѣ бумати во всѣх учоежденіямь.

Хотя меньшевикъ Арсонъ, впослъдствій формально перешедшій къ коммунистамь, при допросѣ приводилъ цитаты изъ моихъ статей, выбирая самыя сильныя контръ-большевистскій фразы, все-же юристу П. удалось коллегію Трибунала убъдить въ томь, что я могу быть преданъ суду только въ томъ случать, когда на процессъ будуть фигурировать вещественныя доказательства, т. е. тъ номера газеть, въ которыхъ напечатаны статьи противъ большевиковъ. Какъ новообращенный коммунисть, Арсонъ больше и свиръпъв всъхъ коммунистовъ ссыдался на необходимость съ корнемъ уничтожить всякую контръ-революціонную работу и говорилъ, что въ моменть исключительно острой гражданской войны не слъдуетъ останавливаться на тонкостяхъ старой царской юриспруденціи и, поскольку многіе коммунисты подтверждають фактъ существованія газеты и появленія въ ней позорящихъ Совътскую власть статей, то и съ авторомъ этихъ статей нечего расписывать юридическія тонкости, а надо поступить съ нимъ такъ, какъ этого требують интересы охраны власти трудящихся, т. е. попросту предложить юристу-спецу прекратить дъло за смертью молстъйственнаго.

Но въ этомъ случат юристъ П. одержалъ побъду надъ Арсономъ.

Пораженіе Арсона тяжелыми страданіями отразилось на арестованномь тогда-же редакторѣ газеты «Придіфпровскій Край» М. Дмитрієвѣ, подписывавшимь свои фельетовы псевдонимомъ М. Любимовъ. Если при обсужденіи моего дѣла въ коллегіи обвинителей фигурировали лишь слова и воспоминанія коммунистовъ, — при обсужденіи дѣла Дмитрієва обвинители съ упоеніємъ перелистывали большіе листы помато комплекта газеты, случайно найденнаго въ секретаріатѣ Городской Управы,

гдъ потомъ расположился Исполномь. Туть уже юристамъ пришлось подчиниться всъмъ яростнымъ требованіямъ Арсона, и въ тотъ же вечеръ было вынесено постановленіє о моємь условномь освобожденіи, съ обязательствомь по два раза въ недълю являться пля отмътки въ Отдълъ Управленія, и о преданіи М. М. Дмитріева супу Революціоннаго Трибунала, съ содержаніемъ подъ стражей до суда.

Много мъсяцевъ спустя, одинъ изъ участниковъ этого совъщанія, коммунисть, рабочій Кравченко, впосл'єдствім вышедшій изъ партіи, разсказаль ми'в, что на этомъ совъщани присутствоваль политическій комиссарь отъ ВШИКА, тов. Мининь. и когда кь нему обратились съ предложениемъ высказаться по нашимъ двумъ дъламъ, съ принципіальной точки зрънія Центра на подобныя дъла, онъ сказаль, что въ центръ господствуетъ течение къ болъе мягкому отношению къ противо-совътскимъ журналистамъ, которые, по мнънію центра, являлись тружениками, всегда бывшими въ прямой зависимости отъ кулака-издателя. Кромъ этого, добавилъ еще Мининъ, Центръ считаетъ журналистовъ людьми, найболъе быстро мъняющими свою политическую приверженность, и такъ какъ журналисты, какъ орудіе пропаганды, очень нужны совътской власти, онъ. Мининъ, какъ выразитель настроеній Центра, преплагаетъ товарищамъ на мъстахъ мягче относиться къ журналистамъ, выступавшимъ печатно противъ совътской власти, а стараться всемърно перетянуть ихъ на сторону служенія власти на томъ же газетномъ поприщъ.

Но это заключение авторитетного товарища нисколько не помъщало заключению Дмитріева въ концентраціонный лагерь, зат'ємъ осужденію его на шесть л'єть содержанія въ лагеръ, изъ которыхъ онъ пробыль подъ стражей около полугода, а потомъ быль привлечень къ газетной работъ въ Губернскій Совъть Профессіональныхъ Союзовъ, въ качествъ завъдывающаго редакціоннымъ отдъломъ, совершенно тогда уже разставшись съ заключениемъ, какъ человъкъ, желающій стать полезнымъ гражданиномъ соціалистическаго государства. Извлеченію Дмитріева изъ лагеря много помогли юристы изъ Трибунала, а на работу въ Совътъ Союзовъ навелъ Дмитрієва красный журналисть, коммунисть Лаврентьевь, родной сынь литературнаго критика В. Кранихфельда.

Судьба добровольческой арміи была намъ мало изв'єстна, и только прі вхавшіе въ городь люди передавали о дикихъ, кровавыхъ дъйствіяхъ красныхъ въ Ростовъ, по всей Кубани и на Дону.

Армія Буденнаго, черезь Харьковь, минуя Екатеринославь, преслѣдовала убъгавшія домой донскія и кубанскія части, хотя, въ большомъ числъ, казаки переходили къ Буденному, возвращаясь въ свои станицы подъ краснымъ флагомъ Первой Революціонной Конной Арміи тов. Буденнаго. На отступавшія въ Крымъ части большевистское командование тогда какъ-то обратило мало внимания, что дало возможность Врангелю спъшно привести въ порядокъ безпорядочно влившеся въ полуостровъ остатки добровольческихъ частей.

Ни смъна Штаба, ни разстрълъ царскихъ генераловъ, ни назначение Фрунзе дълу не помогли, и тогда Троцкій, остановивъ свой поъздъ на пять минуть въ Харьковъ, приказалъ Украинскому Вцику на всей территоріи Украины ввести красный терроръ, т. к. въ Крыму упряталась страшная змъя — послъдняя надежда россійской и міровой контръ-революціи, баронъ Врангель.

Приказъ Троцкаго, выступавшаго тогда, какъ предсъдатель Военно-революціоннаго Совъта по оборонъ Республикъ и какъ военный Народный Комиссаръ, былъ тотчасъ-же, куда можно было, переданъ по телеграфу, а въ тъ мъста, съ которыми не было телеграфной связи, были на паровозахъ высланы спеціальные курьеры.

Часовь съ десяти утра до часовъ пяти пополудни вся большая Ново-дворянская улица была очищена отъ жильцовъ, которымъ было разръшено брать съ собой изъ квартиры только одну смъну бълья и ничего больше. Квартиры были оставлены нильцами въ полномъ порядись, съ мебелью, библіотеками, роядями, бѣльемь, мосудой; а самимъ выгнаннымъ было предложено не толкаться по улицѣ и не хънкать, а скорѣе убраться куда-либо къ знакомымъ, такъ какъ уже съ вечера въ ихъ квартирахъ должна начать нормальную работу Чрезвычайная Комиссія по борьбѣ со спекуняціей и контръ-революціей, кратко пазываемая Чека. —

И, дъйствительно, въ ту же первую ночь изъ всъхъ тюремь были отобраны добровольческіе офицеры, переведены въ большой домъ Брагинскаго на Ново-дворинской улидъй гогда-же, на утро другого дня, мы впервые узнали отъ случайно застрявшихъ въ квартирахъ горинчныхъ и кухарокъ о странномъ шумъ какъ-бы летающаго аэроплана. съ частыми переборами, напоминавшими пулеметную стоъльбу.

Подь шумъ двухъ сильныхъ автомобильныхъ моторовъ всё доставленные офицеры были скошены пулеметнымъ отнемъ, и ихъ окровавленные трупы положили начало смертоносной работъ Чека, принявшейся за свое кровавое дъло защиты Совътской власти отъ враговъ изнутри.

И люди, повърмвийе было совътски власти, лацомъ нъ лицу столкнулись съ пренией, варварской, большевистской организаціей, накой явилась снова Чека. Юристы, ущедшіе пъликомъ въ работу по дъламъ Революціоннаго Трибунала и понемногу начинавшіе върить дъйствительной государственности большевиковъ, сразу стали предъ фактомъ существования самаго дикаго, самаго безнощаднаго аппарата по истребленію людей, по степени ихъ виновности заслужившихъ строгій выговоръ, но которыхъ Чека, по ей одной извъстнымъ соображенівуть подвергала разстурълу.

Тогда Арсонъ, уже прочно засъвщій въ коммунистической партіи, снова подняль травлю противъ меня, и какъ то ночью, послѣ кошмарнаго обыска съ срываніемъ обоевъ и взламываніемъ досокъ съ пола, подъ конвоемъ чекистовъ, на разсвѣть, я

былъ отправленъ въ Чека.

Больше недѣли я провель въ большомь концертномъ залѣ Коммерческаго собранія, куда было согнано около трехсоть человѣкь. Бѣготня, мольбы и хлюотым можъ блязкихъ заставили юристовъ изъ Трибунала начать переписку съ Чека о передачѣ меня и моего дѣла въ распоряженіе Трибунала, какъ однажды Трибуналомъ уже разсматривавшагося; но Чека ни на какіе запросы и требованія юристовъ изъ Трибунала не отвѣчала, и я прочно засѣть въ Чека

Й, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, за несчастьемь — несчастье. Во время обыска у долголътнято сотрудника «Русскаго слова» Новополина было найцено нъсколько померовъ моей газеты, съ наиболъе враждебными противъ большевиковъ статъями. И съ матеріаломъ въ рукахъ слъдователи Чека набросились на мое дъло. Запахло кровью. Но исключительно счастливый случай спасъ меня отъ разстръда, и жизнью своей я обязанъ предсъдателю коллегіи слъдователей Чека, тов. Ральфу, сыну театральнаго бутафора Р.

О томь, что гроза всёхъ содержавшихся въ Чека, – тов. Ральфъ, въ дѣйствительности мелкій театральный парикмахеръ — сынъ старика бутафора, я не имълъ накакого понятія, и поэтому, когда изъ камеры меня позвали на допросъ къ самому тов. Ральфу, вся камера притихла... Отъ Ральфа въ камеру возвращились очень

немногіе...

До революціи я часто на сценѣ наблюдалъ тяжелый трудъ старика Р. и вомогь ему устроиться на годовую службу въ театръ Коммерческаго собранія, и туда-же, по просьбѣ старика, мнѣ удалось опредѣлить на постоянную службу его сына, парикмахера Р. Во время гастролей оперетты у одной изъ премьершъ были украдены кое-какія золотыя вещи, и такъ какъ, кромѣ постоянной горничной тъвщы и парикмахера Ральфа, никто въ уборную не входилъ, кромѣ развѣ только помицеймейстера — поклонника ногъ пѣвицы, то въ кражѣ вещей былъ открыто ванодозрѣнъ парикмахеръ Ральфъ, и когда вмѣшавшійся въ дѣло полицеймейстеръ приказаль надвирателямъ обыскать Ральфа, — изъ кармана его брюкъ были извлечены пропавшія веши. —

Двѣ звонкія и тяжелыя пощечины получиль Ральфь оть полицеймейстера, парой зуботычинь въ угоду начальству наградили его надзиратели, и, благодаря можно особенно настойчивымъ просьбамъ, вора выгнали изъ театра, давъ ему вовможность спастись оть тюрьмы. Воздъйствіемъ на старшинъ клуба мнѣ удалось оставить старина-отца на службѣ, и дѣло было забыто.

Мягкость въ обращеніи, въжливость Ральфа дъйствовала на меня въ совершенно обратномъ смысить, ибо я уже многое слышаль о такого рода типахъ, наслаждающихом муками попавшей къ нимъ жертвы... Когда же Ральфъ приказаль конвойнымъ выйти изъ его кабинета, я, вспомнивъ почему то себя въ новой гимпазической пинели идущимъ домой съ полученной въ награду книжкой Марка Твона «Принцъ и Ницій», ръшаль, что сейчасъ конецъ, и одна мысль билась въ мозгу: только бы не билъ, а сразу бы...

Ральфъ, по выходъ конвойныхъ, предложиль мнъ състь. Спросиль, — узнаю ли я его. Конечно, не узнаю. Не помию... Вижу, какъ будто, впервые... Припомияль Ральфъ Коммерческое собраніе, и напряженные нервы особымъ токомъ проръзали

мозгъ и, какъ на яву, вспомнилась исторія съ кражей...

Запуганный, пришибленный и всегда полуголодный, Ральфъ превратвикся въ изящно одътаго комиссара, съ золотой браслеткой на рукъ, съ маникнорома столъ лежалъ раскрытый и наполненный папиросами золотой портъ-сагаръ в тутъ же рядомъ маленыйй, почти дамскій браунингъ, которымъ тов. Ральфъ разстрълваль въ своемъ же кабинетъ.

Предложилъ папиросу и, услужливо подавая спичку, простымъ человъческимъ тономъ сказалъ:

«Понимаете?.. Вась нужно разстрълять... Вась хотить разстрълять!.. Но я Вась не разстрълять... Я сейчась мину всъмъ за все, а Вы когда то меня защитили и моего отца пригръли. Такъ вотъ возвращайтесь въ камеру! — Завтра я Вась переведу въ подвалъ, — это для Вашей же жизни, и ждите... Ждите недълю... жъсяцъ... или больше... Только обо мић никому ничего не говорите!..

И, мгновенно сдълавъ страшное лицо, схватилъ револьверъ и динимъ голосомъ закричалъ:

«Конвой! Конвой! Убрать этого гада, — пока я его не разстрълялъ!!»

И меня отвели къ камеру, а поздно ночью, въ густую темноту камеры была крикнута моя фамилія, и въ разныхъ конпахъ камеры послышались рыланья...

Я очутился въ подвалѣ, и только спустя три недъли Ральфъ двинулъ мое дъло въ удобной для него тройкѣ и мнѣ вынесли приговоръ, по которому я обязывался работать въ какомъ-либо совътскомъ учрежденіи, на основѣ принудительной мобилизація.

При содъйствіи коммунистовъ, бывшихъ заводскихъ рабочихъ, Шалихина и Кравченко, мий удалось прикръпиться къ отдълу соціальной помощи, занимавшему въ громоздкомъ аппарать большевистекаго управленія одно изъ послъднихъ мѣстъ. Основной лозунгъ этого учрежденія былъ таковъ, что въ соціалистическомъ государствъ нѣть мѣста частной благотворительности, и что всякій гражданивъ, потеривъ на фронтъ или на гражданской службъ зароровье, имѣсть всъ грава на полученіе отъ отдъла Соціальной помощи, какъ органа Совътской власти, должнаго обезпеченія. Въ дѣйствительности же обезпеченіе сводилось къ тому, что когда черный хлѣбъ былъ въ цѣнъ около двухъ тысячъ рублей за фунтъ, лицамъ, имѣвшивъ потери трудоспособности въ сто процентовъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и въ сто двадцатъ процентовъ — т. е. тѣмъ, которые къ тому еще нуждались въ постороннемъ уходъ, выщавалась семемъсячная пенсія въ три тысячи рублей, впослѣдствія доведенияя до семя тьмоять рублей, но уже къ тому времени, когда хлѣбъ дошелъ до цѣны пяти тысячъ рублей, но уже къ тому времени, когда хлѣбъ дошелъ до цѣны пяти тысячъ

Опредъленныхъ и точныхъ декретовъ на выдачу пенсій не было; въ основу жълтельности пенсіоннаго подотдъла легла еле читаемая, слабо отпечатанная копія жекрета, съ отбитой на машинкъ подписью Наркома Соціальнаго обезпеченія, тов. Эльпина. По смыслу этого пекрета за помощью къ совътской власти могли обрашаться: всъхъ чиновъ и ранговъ военные старой парской и новой красной арміи. причемъ въ первомъ случат офицеры и генералы уравнивались въ размъръ пенсій съ рядовыми; имъвшимъ старыя николаевскія пенсіонныя книжки пенсія выплачивалась по этимъ же книжкамъ, а наибол ве осторожные, свои пенсіонныя царскія книжечки припрятавшіе до лучшихъ времень, подвергались мало требовательной медицинской экспертизъ, которая почти всъхъ, имъвшихъ за пятьдесятъ лътъ, относила въ разрядъ инвалидовъ второй категоріи. На пенсію имъли также право вдовы съ дътьми, поскольку мужъ ихъ при жизни не былъ «буржуемъ» или не служилъ по тюремному или жандармскому въдомству. Подлежали обезпеченію лица опинокія, достигшія шестидесяти пяти л'єтняго возраста, и по точному смыслу декрета нолучилось то, что пойти на содержаніе къ Сов'єтской власти им'єть право каждый кому только не лѣнь.

И въ теченіе самаго короткаго времени больше пятнадцати процентовъ населенія привясалось къ постоянной кліентурѣ Отдѣла Соціальной помощи. Преобладающимъ элементомъ являлась группа такъ называемыхъ «гражданскихъ вдовъ», мужья которыхъ умерли нормальной смертью еще въ то время, когда о большевикахъ, да и вообще о такой революціи, мы мало думали; за этой группой, въ многотысячныхъ дыфрахъ, шли инвалиды и отставные военные старой царской арміи. Первымъ за полученіемъ пенсіи явился бывшій Екатеринославскій уѣздный воинскій начальникъ, ушедшій въ отставку съ чиномъ генераль-маїора, Кругловъ, а за нимъ густопошли всѣ отставные старички и вдовы-старушки, — гражданскіе чиновики въ отставкь, и остались за бортомъ только духовныя лица, у которыхъ была отнята ихъ эмеритурная касса, и которымъ Совѣтская власть отказывала въ какой бы то ни было помощи.

Малымъ процентомъ въ массъ получавшихъ пенсію стояли рядовые царской армів, такъ какъ этотъ элементъ большей частью разсосался по селамъ и деревнямъ, а городскіе инвалиды считали невыгоднымъ ходить мѣсяцами въ Отдълъ, чтобы потомъ получить пару тысячъ на полъ фунта хлѣба; но самыми аккуратными, линкими и нудными являлись отставные николаевскіе старичи и старушки, съ подавительными для ихъ стараго возраста умѣньемъ и настойчивостью, стоявшіе недѣлями въ очередихъ за полученіемъ суммы, достаточной только на покупку трехъ коробокъ спичекъ.

Какъ потомъ уже житейски выяскилось — этотъ элементъ, имѣвшій склонность къ паразитскому существованію еще въ царскія времена и служившій нерѣдко десятки лѣтъ только для того, чтобы выйти въ отставку съ пенсіей, съ укрѣпленіемъ совѣтской власти рѣшилъ и эту власть использовать такъ же тихо слащаво и елейно, какъ удавалось это при царской власти. Большевики-же, зная, что эти старики и старушки въ ченчикахъ являются всегда и во всѣхъ случаяхъ самыми опасными въ толиъ, снуя всюду и шипя, распускавшими разные слухи и разлагавшими и безъ того тижелую для большевиковъ обывательскую массу, не безъ политической хитрости всю эту лебезящую армію сплагниковъ и сплетниць взяла на свою сторону, и генералъ-маіоръ Кругловъ, получивъ отъ большевиковъ пару ничего не стоящихъ тысячъ, уходялъ удовлетворенный, признавая власть государственной: «какъ же!... даже невсйо мъй выплачиваютъ!.»

Совершенно отсутствовали въ колоссальной массѣ пенсіонеровъ — инвалиды красной арміи, но когда съ теченіемъ времени стали появляться и постѣдие, совѣтская власть для нихъ, помимо общихъ для всѣхъ денежныхъ пенсіонныхъ ставонъ, ввела особыя натуральныя выдачи въ видѣ новой пары бѣлья, штановъ, гимнастерки, а для вдовъ красноармейцевъ были спеціально сшиты изъ дешевой матеріи женскія широкія платья.

Потомъ стали появляться вдовы коммунистовъ, погибинхъ на партійныхъ раборатакъ въ армій или въ тылу, и для этой категоріи особымъ секретеньмъ распорякеніемъ Центра была установлена ежемъбсячная пенсія, дававшая безусловную, возможность не голоднаго существованія. Помимо того, что пенсія доходили до пятидесяти-шестидесяти тысячъ рублей въ мѣсяцъ, съ частыми натуральными выдачами и единовременными пособіями, главнымъ плюсомъ для коммунистическихъ вдовъ являлось распоряженіе выплачивать имъ пенсію со дня гибели мужа -коммунниста, и такъ какъ многіе погибли еще во время октябрьскаго переворота деятьсотъ семнадцатаго года, то отдѣльныя вдовы получали единовременныя выдачи за полтора — два года въ суммъ, нерѣцко превышавней полъ милліона, — въ то время, понятно, когда хътѣбъ быль въ цѣтѣ до грехъ тысячъ рублей.

Когда къ жизни Отдъла Соціальной помощи вплотную въ качествъ завъдовавшаго подошелъ Шаляхинъ, онъ однимъ распоряженіемъ пріостановить выплату пенсіи всъмъ категоріямъ, оставивъ только открытой выплату пенсіи инвалидамъ красной арміи, вдовамъ красно-армейцевъ и женамъ партійныхъ работниковъ, по-

гибшихъ на партійныхъ работахъ въ тылу.

Увидъвъ тысячную массу, осаждавшую ежедневно отдълъ соціальнаго обезпеченія, который по совътской терминологіи навывался Собезъ, Шалякинъ заявиль, что Собезъ питаетъ за счетъ государства паразитовъ, мелкомъщанскую контръреволюціонную массу въ то время, когда за счетъ этихъ выдачъ можно было бы увеличить ставки для красныхъ инвалидовъ, ихъ вдовъ и вдовъ партійныхъ работниковъ.

На засъданія Испольома, по этому поднятому мих вопросу, Шаляхинъ внесъ фактическое предложеніе, сводившееся къ тому, чтобы изыскать какой-нибудь способъ тихаго и безшумнаго уничтоженія всей массы пенсіонеровь, захватившей въ патвить Собезь. Оть себя Шаляхинь шутя предлагаль выстроить большой крематорій, затать туда вскъх старушень и старичковь и сразу избавить соціалистическое государство оть сотень тысячь паразитовь. Больше трехь мѣсяцевь воеваль Шаляхинъ съ пенсіонерами, пока не пріѣхала Ворошилюва, жена Ворошилова, бывшаго тотда членомъ Реввоенсовѣта 1-й конной армін Буденнаго, и вступиль въ заяфдывавіе отдѣломъ, стоя на точкѣ зрѣнія безоговорочнаго выполненія всѣхъ декретовь со-вътской власти, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда эти декреты требують чьей лябо жизни, коротко ознакомилась съ декретомъ о пенсіяхъ и распорядилась открыть выплату пенсіи всѣмъ пенсіонерамь, съ выдачей пенсіи за время съ момента пріостановки выплаты.

Какъ саранча облѣнили ненсіонеры Собезь, и въ два дня наличность кассы и весь наличный запасъ Собеза въ Госбанкъ, разсчитанный на три мѣсяца, былъ выплачень пенсіонерамъ, добрая половина которыхъ еще толивлась у Собеза, стремясь

получить единовременно пенсію за нъсколько мъсяцевъ.

Тогда Шальхинь пошель открытой войной на Ворошилову, агитируя противынея и въ Исполкомъ, и въ нартіи, и вообще при каждомъ удобномъ случаъ. Агитація
Шаляхина имъла уситкъ безъ особаго труда, такъ какъ Ворошилова мало была
похожа не пролегарку. Всегда изящно и нарядно одътая — зимой въ дорогомъмодномъ каракулевомъ нальто, а лътомъ въ элегантной шелковой накидкъ, Ворошилова, которую и называли всѣ не словомъ «товарищъ», а по имени и отчеству,
Екатериной Давидовной, напоминала собой даму выше-средняго буржуазнаго класосъ
Кота она одно время и была въ съмънъ, во вивъше она оставалась милой Екатериной
Давидовной, которая уже будучи женой одного изъ вождей пролетаріата, констивно
принимала ухаживанія молодыхъ красивыхъ командировъ конной арміи, въ болышинствъ состоявшихъ рантъе въ лучшихъ кавалерійскихъ полнахъ... Неръдко на
улиць можню было встрътить Екатерину Давидовну, окруженную свитой навалерыстовъ, и эта группа витыше и по бесъдъ была очень далека отъ рабоче-крестъянской
красной арміи, давая скоръе картинку полновой жизни былой царской арміи.

На рукъ Ворошиловой задорно блестъла широкая золотая браслетка съ часиками, и сама она частенько говорила, что партійный комитеть ея не любить за ем буржуваный видъ и непролетарскія наклонности. А поклонники были не только пролетарскіе, а совершенно буржуваные. Въ квартирѣ Ворошиловой, въ прекрасномъ старинномъ особнякъ, съ утра до поздней ночи работали швеи и мастерицы для Ворошиловой и жены Буленнаго.

Ворошиловы и Буденный жили въ одномъ особникѣ; вмѣстѣ объдали, вмѣстѣ воводили цѣлые дни въ штабѣ и часто вмѣстѣ совершали на автомобилѣ прогулни а городъ или по Днѣпру на моторной лодкѣ. Къ обѣду подавалось вино, свѣміе фрукты и живые цвѣты. За обѣдомъ, по случаю назначенія Ворошиловой завѣдующей Собезомъ, присутствовалъ и я. Ворошилова во время обѣда страдала отъ частъкъ громкихъ отрымкекъ тов. Буденнаго, а къ концу обѣда, когда Буденный всей пятерней вступалъ въ борьбу съ кусочками ѣды, застрявшили въ его крѣпкихъ и большихъ мужищкихъ зубахъ, Екатерина Давидовна бросила салфетку и встала изъ за стола.

Жена Буденнаго на тридцать пятомъ году своей жизни начала изучать грамоту. Постая баба-казачка ни душой, ни умомъ не понимала высоты положенія, занымавамаго ел мужемъ, и часто ругалась съ Буденнымъ, не разръшавшимъ ей приглашать къ себъ на квартиру ея земляковъ — казаковъ-одностаничниковъ. Въ квартиру Ворошилова и Буденнаго были вхожи только высшіе штабные работники — бывшіе офицеры дарскихъ полковъ.

Ворошиловъ, работавшій въ партін еще съ революціи девятьсотъ пятаго года, будчи рабочиль-киспальщикомъ Луганскаго Паровозостроительнаго Завода, къ времени большевистской революціи уже имѣль солидный стажь политическаго-пролетарскаго дѣятеля и самообразованіемъ и любовью къ чтенію пріобрѣль нѣ-которыя историческія познанія, преимущественно изъ области революціонных впохъ. Частыя выступленія на митингахъ выработалли въ немъ недурного оратора, и Ворошиловъ, занявъ постъ Члена Реввоенсовѣта І-ой конной арміи, все время остается членомъ Всероссійскаго Центральнаго Исполнительнаго Комитета, и, говора на митингахъ о Милюковѣ, онъ строить свою рѣчь такъ, какъ бы онъ только что разстался съ П. Н. послѣ горячаго политическаго спора. Интеллигентность жены помогла Ворошилову въ дальнѣйшемъ развитіи, и сейчась этотъ человѣкъ способень наизусть цитировать цѣзыя страницы изъ Маркса и Энгельса.

Въ противоположность Ворошилову можно поставить Буденнаго, человъка мало грамотнаго, грубаго и совершенно далекаго отъ какой бы то ни было культуры. Вахмистрь, любовно ухаживающій и до этихь дней за своимъ ежикомъ на головъ и за жесткими усами à la Wilhelm, рубака, лихой наъздникъ, онъ умомъ, душой и тъломъ близокъ и понятенъ той арміи, во главъ которой онъ поставленъ, а врожденный мужищкій умъ даетъ ему достаточно такта при непрерывныхъ сношеніяхъ со своими штабными — людьми голубой крови. Въ вопросахъ стратегическаго характерь Буденный принимаетъ въ тъйствительности только совъщательное участіє, понимая, что годы, проведенные офицерами въ академіяхъ и штабахъ, даютъ имъ больше правъ на ръшеніе боевыхъ задачъ, нежели ему — вахмистру, только удачно выполнявшему небольшій формтовых порученія.

Но когда выработанный плант требовалось осуществить, — тогда выступаль вахмистрь Буденный — командующій первой конной армієй, и казаки, видя впереди себя своего же брата-казака, своего земляка Семена, знали, что Буденный не подветь и не выдасть, и, очертя голову, бросались въ самыя отчаянныя аттаки.

\* \*

Когда различные подотдълы Чена основательно расположились въ просторныхъ особиянахъ Ново-дворянской улицы и, пользуясь провозглашеннымъ Троцкимъ краснымъ терроромъ, развили максимальную дъягельность, наши юристь, ушедшіе въ работу Революціонныхъ Трибуналовъ, стали лицомъ къ лицу съ такимъ поломеніемъ: либо очутиться самимъ въ «подвалъ», либо попрежнему работать въ Трибуналахъ и дълать видъ, что все въ порядкъ, и разстръпиваютъ только самыхъ опасныхъ враговъ Совътской власти, и то послът накопленія достаточнаго матеріала, устанаравновищаго полную виновность осуждаемаго на разстръть. Висто ранъе приходившихъ буманенк о смерти подслъдственнаго, юристы ничего не получали, а случайно узнавали, что по дълу, по которому у нихъ производится предварительное слъдствіе и матеріаль почти закончень для слушанія дъла, — Чека производить свое особое слъдствіе, и когда Трябуналь посылаль вызовъ въ тюрьму для того или иного посудимато не въплускала, сообщая Трибуналу, что этоть подсудимый числится за Чекой, а съ теченіемъ времени обреченный переводился въ собственную тюрьму Чеки, откуда никакая сила міра не могла бы его вытащить.

И надъ населеніемъ снова тяжелымъ кошмаромъ нависъ весь ужасъ красной власти. Всф совѣтскія учрежденія были возстановлены и густо набиты голодными служащими-сотрудниками, взятыми въ желѣзныя клещи совѣтской дисциплины и тайной слѣжки агентовъ Чеки.

Ни эпидеміи, ни голодъ такъ подавляюще не дъйствовали на людей, какъ сознаніе полнаго отсутствія какого либо права, и чувство абсолютнаго безправія дълало насъ болъзненно напуганными и исключительно покорными предъ малъйшей эмблемой красной власти.

Три процесса, прошедшіе въ Трибуналѣ, совершенно убѣдили всѣхъ въ томъ, то съ большевиками жить нельзя, и никакая человѣческая приспособляемость не сумѣеть поддѣлаться подъ условія жизня, создаваемыя большевиками.

Первымь процессомъ было дѣло по обвиненію нѣсколькихъ кожвевенныхъ промышленниковъ въ спекуляціи кожей, которую они себѣ оставляли благодаря неправильнымь свѣдѣніямь въ Совнархозѣ о производствѣ кожи. Какъ всѣ дѣла больневистскаго суда, такъ и это дѣло возникло по доносу, имѣя подъ собой, однако, основательные пункты обвиненія. Дѣло было передано Революціонному Трибуналу, и въ процессѣ нормальнаго веденія предварительнаго слѣдствія выяснилось участіє въ дѣлѣ продажи кожи ряда видныхъ коммунистовъ, стоявшихъ во главѣ Совнархоза, Г∨бкожа и отлѣда свабженія аоміи.

По ходу слѣдствія можно было предположить, что, при полномъ сознаніи своей вины промышленниками и при чистосердечномъ показаніи о всѣхъ обстоятельствахъ дѣла, «пролетарское правосознаніе и революціонная совѣсть» судей Трибунала приговорять подсудимыхъ къ болѣе или менѣе продолжительному сроку работъ вконщентраціонномъ лагеръ. Но видные коммунисти, узнавъ о выясившемся ихъ участіи въ дѣлѣ и опасаясь возможности широкой гласности при слушаніи дѣла въ Трибуналъ, безъ большого труда сдѣлали то, что когда Трибуналъ потребовать обвиняемыхъ на засѣданіе, тюрьма сообщила, что ночью всѣ промышленники увезены Чека, и никаніе протесты Трибунала не помогли. Прошла недѣля, и въ городѣ стало извѣстно о разстъблѣ всѣхъ комевенниковъ въ Чека.

Трибуналь въ дъйствительности быль созданъ большевиками больше для поавий видимости, чъмъ для отправленія совтаснато правосудія; поэтому, въ дальныйшемь, юристы, рабоглавшіе въ Трибуналь, убъцялись въ томь, что фактически ихъработа сводится, такъ сказать, къ ловкому втиранію очковъ населенію, и что многія
дъла, бывшія въ производствъ Трибунала по указанімъь Исполкома или Партійнамо
Комитета, азхватывались чекистами, и подсудимые втихомолку, безъ внъшней процессуальной помпы, разстръливались въ подвалахъ Чека. Въ тъхъ же случаяхъ,
когда по тъмъ или инымъ положеніямъ дъло все же оставалось въ Трибуналъ, партійный комитеть назначаль въ судьи чекистовь, которые выносили безапелляціонный
смертный приговорь даже тогда, когда по существу не было никакого обвиненія.

По доносу какого то чекиста Сааквы быль арестовань нѣкій Ягельскій, которому было предъявлено обвиненіе въ организацій Петлюровскихъ возстаній и содъйствів петлюровскихъ возстаній и содъйствів Петлюровскихъ офицерамъ въ ихъ агитаціонной противо-большевистской работь на Украинъ. Постановка всего дъла и собранный матеріалъ дали положительно смъщные

результаты, ибо кром'т того, что сестра жены Ягельскаго была замужемъ за Петлюровскимъ офицеромъ, дознаніе ничего не установило. Но это нисколько не остановило коммунистическую ячейку Трибунала дѣло передать въ Чека, и, понятно, что спустя нѣсколько дней для Ягельскаго, для случайно арестованнаго въ квартирѣ брата Ягельскаго и для сестры жены Ягельскаго были какъ то поздно ночью пущены смиьные моторы двухъ большихъ грузовиковъ.

Послѣ долгихъ и мучительныхъ хлопотъ Чека согласилась выдать вдовѣ только трупъ ея мужа, трупы же брата мужа и сестры такъ и остались въ свалочныхъ мѣстахъ,

далеко за городомъ.

По обвиненію въ саботажѣ быль арестовань молодой инженеръ-путеецъ Черчіани, ванимавшій при большевикахъ пость начальника службы движенія. Чувствуя себя внатокомъ своего дѣла, Черчіани не поладиль съ приставленнымъ къ нему комиссаромъ, коммунистомъ Харитоненко, бывшимъ въ то же время, подъ большимъ секретомъ, предсѣдателемъ желѣзнодорожной Чрезвычайки.

По характеру горячій, Черчіани открыто не разъ говорилъ Харитоненко, что хотя опъ и коммунисть, но все же опъ только слесарь и въ вопросахъ движенія ничего не понимаеть, и что инженеръ всегда знаеть больше слесаря. Харитоненко возражаль ему, что онъ, Черчіани, учился на ограбленныя у народа деньги, и ежедневно

между спецомъ и политкомомъ происходили крупные разговоры.

Къ несчастію Черчіани, на ст. Александровскъ на ремонтируемый большевиками мостъ, взорванный при отступленіи бъльми, пьяный стрълочникъ пустилъ пассажирскій побъдь не на здоровую половину желітванодорожнаго моста, а на поврежденную, и паровозь съ нѣсколькими вагонами, вмѣстѣ съ сорвавшейся фермой, упалъ въ ръку. Былю много жертвъ. Этимъ несчастьемъ воспользовался Харитоненко и сёчасъ не сообщилъ Исполкому о необходимости местонаго наказанія начальника движенія Черчіани. Исполкомъ постановилъ: инженера Черчіани отъ должности устранитъ и дѣло передатъ для разслѣдованія въ Чека, въ виду наличія въ этомъ случаѣ саботажа со стороны Черчіани.

Дѣло это вызвало много шума, и единственный «идейный» коммунисть, молодой помощинкь присляннаго повъреннаго, Синайскій, сынъ стараго прислянаго повъреннаго, бывшій тогда обвинителемъ въ Ревтрибуналь, ааинтересовался этимъ дъвомъ и, пользуясь своей принадлежностью къ всемогущей партіи коммунистовъ, добился

того, что дъло изъ Чека было передано въ Трибуналъ.

Слѣдствіе п судъ выяснили, что несмотря на требованіе Черчіани объ усиленномъ освъщеніи поврежденнаго моста и участковъ прилегающихъ къ нему пути, несмотря на отпущенням Черчіани начальнику ст. Александровскъ – какому то коммунисту средства на устройство мъръ предосторожности, не только поврежденный мость не былъ освъщенъ, но и вся станція со всѣми многочисленными путевыми стрълками утопали въ непроницаемой темнотъ южной ночи.

Было установлено, что начальникъ станціи, —коммунистъ, чувствуя себя совершенно безотв'ятственнымъ, ц'ялыми днями пьянствовалъ вм'ястъ съ низшимъ персопаломъ и темными ночами обкрадывалъ вагоны съ аммуниціей и продовольствіемъ, шедшіе къ Мелитополю для дъйствовавшихъ тогда противъ Врангеля красныхъ частей.

И, вмѣсто обвинительнаго матеріала для инженера Черчіани, выплыли неожиданныя обстоятельства, создавшія новое дѣло, имѣвшее прямую связь съ сорвавшимся побадомъ и цѣликомъ синмающее вину съ инженера Черчіани. Больше того, во время предварительнаго слѣдствія, Черчіани, давая показанія, вспомняль, то онь нѣсколько разъ просилъ комиссара дороги смѣнить начальника ст Александровскъ въ виду царившаго тамъ хаоса, но комиссаръ дороги начальника станцій не скѣниль, мотивируя это необходимостью имѣть на ст. Александровскъ, близар расположенной къ форнту, начальникомъ только коммунисть и нерѣдко говориль, обращаясь къ Черчіани, что-де все равно тамъ долженъ быть коммунисть, а будеть им новый начальникъ-коммунисть лучше стараго — это мало вѣроятно и поэтому пусть будеть такъ, какъ естъ.

И къ дълу были пріобщены подлинныя отношенія Черчіани къ комиссару дороги о необходимости персональной чистки штата на ст. Александровекъ. Все говорило въ пользу Черчіани.

Въ день слушанія дѣла Черчіани, всѣ оправдывающія Черчіани обстоятельства были повторены и подтерждены.

Слово было предоставлено общественному обвинителю коммунисту-юристу Синайскому, который, склонившись надъ столомъ, отчетливо и спокойно сказалъ:

«Ознакомившись ранъе съ дъломъ гражданина Черчіани и прослушавъ здъсъ рядъ свидътелей и документовъ, я, стоя пъликомъ на стражъ интересовъ великов русской продетарской революціи, и руководствуясь исключительно революціоннымъ правосознаніемъ, никакихъ пунктовъ обвиненія противъ гражданина Черчіани не усматриваю и отъ поддержанія обвиненія Черчіани въ приписанномъ ему саботажъ по службъ — отказываюсь !...»

Защитникъ Каминскій совершенно обалділь отъ неожиданности такого оборота веролюціоннаго суда, о ясности и честности пролетарской совітсти, о безмізриой глубині революціоннаго суда, о ясности и честности пролетарской совітсти, о безмізриой глубині революціоннаго провосознавін, а закончиль тімь, что Трибуналу, состонщему изъ трехъ истинныхъ коммунистовъ-пролетаріевъ, остается ползать с глубом вдуматься въ слова обвинителя, ихъ же товарища-коммуниста и показать всімъ... всімъ... всімъ..., что революціонный судь не ищеть мести, а идеть только къ світлой и сіяющей правді, — и эта правда вернетъ Черчіани къ его семьй и къ дальнійшей работі по возстановленію разрушеннаго совітскаго транспорта.

Тысячная толпа, наполнившая заль суда, на нѣсколько минуть положительно опѣпенѣла, но я, зная предсѣдателя суда тов. Ральфа, члена суда тов. Бережавскаго, и ихъ близкія сношенія съ Харитоненю, нисколько не быль удивлень, когда послѣ трехчасового совѣщанія, предсѣдатель по этому процессу тов. Ральфъ огласиль длинный приговоръ, который закончился словами:

«Примѣнить къ гражданину Черчіани высшую мѣру наказанія — разстрѣлъ...» Не знаю, какой писатель могь бы изобразить то, что переживаль въ ту минуту коммунисть Синайскій, отвернувшійся оть всего и ушедшій служить истинной пролетарской революціи и ея честному суду.

Добившись разрѣшенія Исполкома, Синайскій на паровозѣ уѣхалъ въ Харьковъ къ Наркому юстиціи для спѣшнаго доклада о позорномъ для партіи коммунистовъ процессъ. Изъ Харькова Наркомъ юстиціи телеграфию распорядился о пріостановкѣ приведенія въ исполненіе приговора и немедленной высылкѣ всего дѣла Черчіани. Телеграмма прибыла по желѣзнодорожному телеграфу около семи часовъ вечера и, какъ въсякая входящая депеша, была сообщена Харитоненко, какъ предсѣдателю желѣзнодорожной Чеки. Въ ту же минуту Харитоненко на автомобилѣ помчался въ тюрьму, захвативъ съ собой двухъ агентовъ изъ Чеки, и, взявъ въ автомобилъ Черчіани, въѣхалъ за городъ и привелъ въ исполненіе приговоръ Трибунала.

Когда трупь Черчіани совершенно остыль и быль брошень вь одну изь глубокахь свалочных вись, Харитоненко вернулся въ городъ и, отивтивь, ито депеша постушала въ девять часовь вечера, съ посыльнымь отправиль депешу въ Трибуналь. Голодная барышня, денурившая въ Трибуналь, приняла пакетъ, расписалась и положила пакетъ на столъ постояннаго председателя Трибуналь то. Обуховскаго. На другой день тотъ пришелъ часовъ въ одиннадцатъ утра въ Трибуналь и, прочитавъ телеграму, сейчасъ же позвонилъ въ тюрьму о распоряжени пріостановить исполненіе приговора. Изъ тюрьмы отвътили, что вчера часовъ около семи Черчіани быль увезень изъ тюрьмы агентами Чека, а Чека по телефону отвътила:

«Поздно, батенька, хватились!... Черчіани уже въ расходъ!»

И только поздине созданная особая комиссія выяснила всю исторію съ телеграммой, и въ наказаніе Харитоненю былъ смѣщенъ съ должнюстей комиссава службы движенія и предсѣдателя желѣзнодорожной Чеки, и, проболтавшись ръ нартійномъ комитеть около трехъ недьль безь дьла, быль назначень помощникомъ Ворошиловой по завъдыванію отдъломъ соціальнаго обезпеченія.

А Синайскому пріятели Харитоненко изъ партійнаго комитета прямо сказали: «Ты, Синаша, нашъ!.. коммунисть!.. Но больно ты ужъ ученый и мягкій... Поважай ты лучше въ Центръ, а то здъсь, братъ, плохо кончишь...»

И товарищъ Синайскій перевхаль въ Харьковъ.

Послъ небольшихъ отрядовъ русской пъхоты въ городъ вошла сорокъ шестая пъхотная Латыпіская дивизія. Увидъвъ этихъ непривътливыхъ, угрюмыхъ и бълобрысыхъ людей, прекрасно одътыхъ и вооруженныхъ, съ поразительной военной выправкой, стали понятны истерическіе вопли въ сводкахъ Добровольческой арміи о пущенныхъ въ бой Троцкимъ латышскихъ частяхъ.

Приходъ дивизіи въ городъ напомнилъ намъ первое занятіе города нъмцами. Латыши съ такою же, какъ нъмцы, строгой дъловитостью развернули свой штабъ въ большомъ помъщеніи Международнаго Банка; въ первый же день прихода они соединили полевыми телефонами квартиры старшихъ чиновъ съ Штабомъ и выпустили приказъ, призывающій наседеніе къ спокойствію и содержанію квартиръ, дворовъ и улиць въ чистотъ. Послъднее распоряжение вызвало искреннее недоумъние, такъ накъ на нъкоторыхъ улицахъ города еще висъли на деревьяхъ повъщенные Слащевымъ махновцы, а центральная часть города носила пугающіе слъды недавней артиллерійской перестрълки между Добровольцами и Махно. Подписанъ быль приказъ командиромъ дивизіи съ накой то особенно трудно выговариваемой фамиліей и апъютантомъ Штаба дивизіи, датышомъ Кампе. На другой же день всѣ эти приказы оказались заклеенными наверху новыми приказами, выпущенными сразу же собравпимися членами Совъта Рабочихъ и Крестьянскихъ и красноармейскихъ депутатовъ.

Дивизіи дали отдохнуть въ город'в н'всколько нед'вль и потомъ отправили изъ города пъшимъ порядкомъ въ Александровскъ. Очевидно было, что дивизія направлена противъ «змъи-Врангеля», о которой съ пъной у рта говорилъ въ Алексанпровекъ Троцкій.

И какъ въ первые приходы большевиковъ, такъ и на этотъ разъ мы видъли, что еще не все пропало, что нто-то... гдъ то задержался, а все чаще и чаще появлявшіяся статьи о засъвшемъ въ Крыму Врангелъ всирывали предъ нами всъ опасенія большевиковъ въ томъ смыслъ, что какъ бы изъ этой Врангелевской горсточки, имъющей морской путь сношенія съ міровой буржувзіей, не выросла новая національная армія.

Близость фронта одно время удерживала большевиковъ отъ возстановленія взорваннаго Махно желъзнодорожнаго черезъ Днъпръ моста, но появившаяся и впереди еще предстоявшая переброска войскъ, продовольствія и аммуниціи заставила

большевиновъ приступить нъ его возстановленію.

Въ этомъ случат большевики, учитывая важность этого моста въ случат расширенія Врангелевскаго фронта, отназались отъ всякихъ коммунистическихъ затьй и, понимая, что приназами, митингами и воззваніями мость не будеть возстановлень, объявили самые обыкновенные торги для подрядчиковъ, согласившихся взять на себя работы по ремонту моста.

Вначалъ большевики ръшили поставить двъ новыя желъзныя фермы и обратились нь Брянскому заводу съ запросомъ, въ накой срокъ заводъ могъ бы взять на себя изготовление и укладку этихъ двухъ фермъ. Администрація завода, состоявшая изъ прежнихъ инженеровъ – безъ директора –, вмъсто котораго былъ назначенъ оть партіи комиссарь завода, рабочій-коммунисть, дъловито сообщила Центру, что къ изготовленію фермъ заводъ могъ бы приступить при условіи предоставленія достаточнаго для трехмъсячной работы количества угля, смазочныхъ матеріаловъ и, главное, продовольствія для рабочихъ.

**Пентръ** усмотрѣлъ въ этомъ отвѣтѣ саботажъ, и въ Екатеринославъ пріѣкале особая комиссія съ профессоромъ Ломоносовымъ, инженеромъ-коммунистомъ Вайиманомъ и нъсколькими сотрудниками изъ Всеукраинской Чека.

Комиссія осмотръла мость, бъгло осмотръла мертвые цехи Брянскаго завода в

увхала въ Харьковъ.

Репортеръ совътскихъ «Извъстій», давъ замътку о прівздъ комиссіи, такъ бывъ очаровань любезностью Ломоносова, что закончиль замытку словами: - «Пость завтрака въ салонъ-вагонъ профессоръ Ломоносовъ отбылъ въ Харьковъ».

За слово «отбыль» репортерь попаль въ Чеку и, заболъвь тифомъ, быль выпань

родственникамъ для помашняго дъченія.

Убъдившись, что на кашитальный ремонть моста разсчитывать не прихолится. большевики, забрасывая Брянскій и Каменскій заводы запросами, стали пробовать сдать ремонть моста частнымъ подрядчикомъ, требуя устройства временныхъ деревянных в настиловъ, годныхъ для движенія поъздовъ. Взялись за дъло частные подрядчики, подвезли немного угля Брянскому заводу, дали немного нефти заводу Гантке и работа на мосту пошла. Матеріалы лъсные реквизировались, и двъ колоссальныя лъсныя пристани, имъвшія огромные склады строительнаго лъса, были по льду перетащены къ мосту. Кое-какъ пошла работа въ Брянскомъ заводъ, изъ случайнаго подбора разныхъ старыхъ кусковъ фермъ скомбинировали одну пълую и надежную ферму; частные подрядчики дълали деревянный настиль и деревянные устои, заводь Гантке изготовиль около цвухь тысячь пудовь болговь, и работа но возстановленію моста усп'єшно двигалась. Рабочимъ платили не по ставкамъ, а спавали работы сдъльно и артелямъ; матеріалы, которые не удавалось реквизировать, покупали и платили высокія спекулятивныя ціны; подрядчикамь выдавали крупные авансы; рабочимъ, кромъ платы по соглашенію, отпускали полный красноармейскій боевой паекъ, состоявшій изъ полутора фунтовъ хліба, полуфунта мяса, сала, сахару, табаку, спичекъ...

Принципы коммунистического производства были большевиками отброшены: инженерамъ, техникамъ и надсмотрщикамъ выдавались частыя и крупныя денежныя и продовольственныя награды. Работа пошла такимъ быстрымъ и успъщнымъ темпомъ, что когда въ концъ апръля большевики объявили пробу моста, какъ то не въри-

лось, что большевики что-то сумъли создать.

Первый поъздъ прощелъ по мосту съ пустыми вагонами; потомъ быль пущень второй побадь сь грузомь и нъсколько увеличенной скоростью, а спустя нъсколько дней черезъ мость часто проползали длинные товарные составы, изъ вагоновъ которыхъ выглядывали красноармейцы и виднѣлись лошади.

Началась переброска войскъ на западъ, гдъ, какъ мы только потомъ узналь, шла жестокая война съ поляками. Тогда всёмъ стала понятна щедрость и честность большевиновъ при возстановленіи моста. Въ оффиціальныхъ совътснихъ «Извъстіяхь» стали появляться сводки сь западнаго фронта и часто упоминались имена

Савинкова, Балаховича...

Когда выяснилась наличность у большевиковъ пвухъ серьезныхъ фронтовъ. найболъе непримиримые къ совътской власти ръшили не идти къ большевикамъ работать и, разыскавъ старыя карты русско-германской войны, вечерами создавали разныя стратегическія комбинаціи и вычисленія, по которымь выходило такъ, что въ концъ августа, въ одинъ и тотъ же день, Екатеринославъ будеть занять съ заняца поляками, а съ юга - Врангелемь, а большевики окажутся «въ кольце». А пока ча жены выносили на толкучій рынокь старенькіе штаны, «все равно ненужный черный сюртукъ», «и такъ безъ дъла стоящій» спиртовый кофейникъ и, смъясь, продавали «канимь то дуракомъ выдуманныя» большія хрустальныя вазы... Надо в'ядь тольно до августа продержаться, а тамъ ужъ, будьте покойны!.. Врангель, навърное, съ **иты**щами, и поляки съ французами, и теперь-то ужъ большевикамъ крышка!.. А вока фракъ-то все равно не нуженъ, можно его и продать, да кстати и посуды много!..

Дамы проводили цѣлые дни на рынкѣ, продавая вещи, шутя и улыбаясь, а веромъ голодныя возвращались домой и думали о томъ, что фракъ намуна продавать-то и не слѣдовало, а лучше было бы «загнать» эти утомилющія глаза тяжелыя драпировки. Утромъ выносились на базаръ драпировки и эта «теперь совершенно ненужная» настольная электрическая лампа. А непримиримые сидѣли дома и часами, не отрываюсь комбинировали по каютѣ.

Й вдругь какь громомь ударило всъхъ воззваніе къ русскимъ людямъ, русскому вриму в русскому офицерству о вступленіи въ ряды красной арміи на борьбу съ поляками, подписанное Брусиловымъ, Клембовскимъ. Гуторомъ и Заіончковскимъ...

Слова «матушка-Россія» рядомъ со словами «геройски сражающаяся красная армія» и подписи видныхъ русскихъ генераловъ истинныхъ недавнихъ народныхъ героевъ.

<sup>2</sup> Мит вспомнился генераль Гуторь, когда онь, какь предстратель Одесскаго Военно-окружного Полевого Суда, часто натвямать къ намъ съ сессіей Суда и ликвидироваль остатки революціонныхъ броженій девятьсоть седьмого года. Что ни дтяю, то смертная казнь чрезъ повъщеніе, и вдругъ этоть старый царскій въщатель, заодно съ большевинами, призываеть русскій народть къ защить совътской власти... Или Брусиловъ 1. Нътъ, неправда 1. Очередной большевиский обмагь 1.

Но скоро пришлось убъдиться въ томь, что Гуторъ, это тоть самый царскій въшатель, и что Брусиловь — это тоть самый нашь родной... русскій... народный герой Львова и Перемышля...

И непримиримые стади папать пухомъ...

Измѣниль Россіи, предаль народь Брусиловь!.. — такъ сколько же за нимъ предстъ слабъясь и колеблюцихся? А гдъ же настоящая Россія, если Брусиловь воветь Россію подъ красныя знамена интернаціонала на борьбу съ поляками?..

Насколько это воззваніе произвело на непримиримых стращное и подавляющее впечаттініе, — въ такой же противоположной мірть сильно это подійствовало на колеблющіяся массы, и самь Г. Зиновьевь на митингь въ Харьковь открыто сознался, что Кремль поражень тым патріотическимь подъемомь, который вызвало воззваніе русскихь генераловь.

«Мы, говориль онь, никогда не думали, что Россія имъеть столько патріотовь, ибо въ первый же день появленія воззванія на улицахь Москвы въ Военный Комиссаріать являлись тысячи офицеровь, рантье оть службы въ красной арміи уклонившіеся, и десятки тысячь интеллигентовь, рабочихъ, и изъ деревни крестьянь.»

выброшенный тогда Троцкимъ лозунгъ «Воръ въ домѣ», связанный съ содерживнемъ Брусиловскаго воззванія, вызвать те арміи большой подъемъ. И когда на улицахъ города появились воззванія Брусилова и зажигательный лозунтъ Троцкаго, — къ нашему губернскому военному комиссаріату въ лихорадочномъ возбужденій спѣшили и офицеры, и рабочіе, и отдъльные, ранѣе колебавшіеся, интеллигенты.

«Кому-кому, говорили они, но только не Польштв подавлять русскую революцію имы викішиваться въ русскую мизнь... Мы, говорили они, идемъ сейчась не апцищать большевиковъ, къ чему насъ предательски призываеть Брускловъ, а идемъ только изгнать поляковъ изъ русской земли, помня, что, когда придеть часъ съ большевиками мы справимся сами, и ужъ, во всякомъ случать, безъ помощи Польпи 1..»

За двъ-три недъли до появленія воззванія Брусилова, въ сводкахъ глухо сообщалось объ угрожающей со стороны поляковъ опасности Кіеву, а когда къ нашимъ пристанямъ пристало въсколько пароходовъ, съ которыхъ сносили трупы большевиковъ, убитыхъ пулеметнымъ огнемъ съ польскаго аэроплана, стало яснымъ, что Кивъ» «приказалъ намъ долго житъ» и что волна польскаго наступленія широко разиллась по всей Украинъ.

Прі хавшая особымь по вздомь Кіевская Чека, еще до появленія оффиціальной сводки, привезла въсть о занятіи Кіева поляками и о страшныхъ потеряхъ въ рядахъ красныхъ войскъ.

Пробывъ н'ъсколько пней въ городъ. Кіевскіе чекисты вы хали со вс'ємъ своимъ багажомъ къ Харьковъ, и это опредъленно указывало на то, что поляки продвигаются отъ Кіева глубже на Украину, и что надежды на скорое возвращеніе въ красный Кіевъ чекисты не им'єютъ.

Съ съвера на западъ безпрерывно шли поъзда съ войсками, пушками... Съ Крымскаго фронта были сняты лучшія коммунистическія части и переброшены на запаль, и Врангель, почувствовавь слабость и немногочисленность красныхь, впервые сталь выходить изъ Крыма.

Почувствовавъ непрочность положенія Сов'єтской власти на Украині, узнавъ о сохранившемся ядр'в новой русской арміи, идущей изъ Крыма на большевиковъ. имъющей на своихъ знаменахъ лозунги: земля - крестьянамъ, - мужички стали исподтишка ръзать коммунистовъ и открыто не выполнять совътскихъ распоряжений,

Отъ добровольной сдачи продовольственной разверстки крестьяне отказались, и. при существованіи на Украин'в польскаго и Врангелевскаго фронтовъ, большевикамъ пришлось формировать особые продовольственно-карательные отряды по принудительному отобранію у крестьянь зерна, скота, масла, птиць и яиць, въ нормахъ, опредъленныхъ продовольственной разверсткой.

Не предпринимая никакихъ самостоятельныхъ выступленій, деревня ожидала прихода къ ней продовольственно-карательнаго отряда и только тогда выявляла

всю свою звъриную озлобленность и хитрость.

Не имъя никакихъ свободныхъ воинскихъ частей, большевики объявили спеціальную мобилизацію на новый продовольственный фронть, который, какъ гласими мобилизаціонные приказы, нисколько не угрожая жизни идущихъ на этотъ фронтъ, - въ то же время является опаснъйшимъ фронтомъ для жизни и существованія всей Совътской власти, если мобилизація на этоть фронть не дасть тъхъ результатовъ, на которые разсчитываетъ власть трудящихся.

Мобилизація была проведена черезь профессіональные союзы на томъ принципъ. что всякое предпріятіе, учрежденіе, заводь или фабрика, мастерская или кустариая организація обязана предоставить въ распоряженіе Особой Продовольственной тройки по четыре человъка на каждые сто числившихся въ предпріятіи людей. Такимъ образомъ, предпріятіе, имъвшее хотя бы пять-шесть человъкъ, должно было дать Тройкъ одного «продовольственника»; учрежденіе, имъвшее до двадцати пяти человъкъ, обязывалось дать не менъе двухъ «продовольственниковъ»; имъвшее до пятидесяти человъкъ – не менъе трехъ, а имъвшія свыше пятидесяти человъкъ по четыре «продовольственника». До этой мобилизаціи и въ теченіе самой мобилизаціи большевики развили усиленную агитатію за продовольственный фронть, посылая въ учрежденія, фабрики и заводы спеціальныхъ ораторовъ. увѣрявимъъ массы въ томъ, что надо только умъло и тонко подойти къ крестьянину - и онъ отдасть все, что по продовольственной разверстив положено.

Отряды формировались изъ двънадцати лицъ, имъвшихъ на себъ чисто хозяйственныя по сбору разверстки функціи; изъ восемнадцати кавалеристовъ при одномъ пулеметь, имъвшихъ на себъ функціи карательнаго характера на случай отказа деревни отъ добровольной сдачи продразверстки, и во главъ этихъ тридцати человъкъ оть партійнаго комитета ставился одинь коммунисть, которому весь отрядь подлежаль безусловно, по фронтовому, подчиненю, и который, къ тому еще, носилъ на себъ обязанности чисто партійныя по произношенію предъ крестьянами ръчей, развитию предъ ними всей красоты коммунистических и и долженъ быль продълать намъченную партіей работу по сближенію крестьянина съ городскимъ пролетаріатомъ.

Эта мобилизація, какъ для безпартійныхъ, такъ и для коммунистовъ была болѣе страшна, чѣмъ посылка на настоящій боевой фронть, такъ какъ къ этому времени въ раіонѣ всей Екатеринославской губернія стали снова организовываться иовстанческіе отряды, и неуловимымъ чортомъ по деревнямъ носялся батько Махно. На этотъ разъ его постоянняя боевая база, село Гуляй-Поле, находилось какъ разъ посрединѣ фронта между большевиками и Врангелемъ, и, забравшись съ незначительнымъ отрядомъ въ лѣса Павлоградскаго уѣзда, онъ продѣлывалъ свою обычную работу по ограбленію воинскихъ поѣздовъ, порчѣ путей, взрыву и поджогу мостовъ, и совершенно случайно Врангель пріобрѣлъ полезнаго союзника, наносившаго большевикамъ колоссальный ущербъ въ дѣлѣ снабженія ими частей, противопоставленныхъ Врангелю.

Большинство всадниковь, бъжавщихъ послѣ поразительнаго уничтоженія Жлобы и укрывнихся въ лѣсахъ, спасаясь отъ Врангеля, тамъ встрѣтились съ зеленьми повстанчесими отрядами Махно и коммунистическій интернаціональ промѣняли на безпечное, разгульное житье лѣсныхъ разбойниковъ. Большевики сейчась же всенародно объявили Махно внѣ закона, но это нисколько не помѣшало ему самымъ жестокимъ и безпощаднымъ путемъ истреблять не только коммунистовъ, но даже все то, что носило на себѣ хотя бы какіе нибупь слѣпы коммуны.

Узнавъ, что въ Павлоградъ находится главная полевая касса Крымской группы красныхъ войскъ, и зная, что въ этой кассъ находится золотая русская и иностранная валюта, Махно всему своему отряду нацъпиль на папахи коммунистическія звъзды, приказалъ сшить красные флаги и вечеромъ двинулся къ Павлограду. Застава у самаго города, увидъвъ прибликавшихся кавалеристовъ со стороны ст. Зайцево, ничего подозрительнаго не подумала, такъ какъ по этому пути часто пъшимъ и коннымъ порядкомъ шли на фронтъ войска. Вплотную приблизившись къ заставъ, отрядъ дружно запътъ:

«Мы на горе всѣмъ буржуямъ міровой пожаръ раздуемъ!..»

и совершенно свободно вътхалъ въ городъ, распъвая:

«Это будеть послъдній и ръшительный бой!..»

Подъёхали къ дому, гдё поміншалась касса, расположились вокругь дома незамітно такъ, что выйти изъ ихъ круга стало невозможнымъ, и впустивъ уже поздно ночью въ помінценіе своихъ боліе испытанныхъх друзей, спокойно вступили въ бесёду съ наружнымъ карауломъ. Внутри, тъмъ временемъ, часовые были связаны, вся наличность кассы была размінщена по карманамъ, и съ такими же веселыми піъснями отрядъ вышель изъ города, исчезнувъ снова въ густо заросшихъ лісахъ.

Продовольственно-карательные отряды были сформированы, причемъ кававеристовъ Исполномъ ввялъ на временное пользованіе изъ Особыхъ кавалерійскихъ отрядовъ Чека, изъ особыхъ отрядовъ войскъ внутренней охраны Республики, носявшей сокращенное названіе «Вохра». Партійный комитетъ выставилъ и прикръцяль къ отрядамъ самыхъ тупыхъ и бездарныхъ коммунистовъ, нерѣдко совершенно безграмотныхъ.

Меня удивиль такой выборъ партіи на весьма отвътственную и чрезвычайно важную работу, и когда я мое удивленіе выскаваль коммунисту Шаляхину, считавшемуся вь партіи крайне правымь, онь, махнувь рукой, досадливо сказаль:

«Да такь, знаете... Все равно они не вернутся, такъ для партіи хотя бы не будеть зам'ятной потери...»

И ПІаляхинъ, знавшій больше меня, помилованнаго контръ-реводюціонера, былъ правъ; не прошло и трехъ дней, какъ въ городъ стали возвращаться отдъльные продработники, еле спасшіеся отъ жестокой и коварно-хитрой мести крестьянъ. Въ село Перещепино былъ высланъ удвоенный продовольственно-карательный отрядъ, такъ какъ это село лежало вблизи района дъйствій Махно и отличалось вообще не очень изъкной любовью къ коммунъ.

Въѣхавшій отрядь крестьяне встрѣтили угрюмо. На небольшой площади предь школой, гдв помѣщался комитеть деревенской бѣдноты, глава отряда, комитенисть, выступиль предь крестьянами съ рѣчью, доказывая, что они должны сдать разверстку, иначе армія уйдеть съ фронта и сюда придуть польскіе папы и Врангелевскіе золотопогонники. Они должны сдать продналоть, такь какъ Совѣтская власть дала имъ всю землю помѣщиковъ, и сейчасъ всякій крестьянинь можеть обработать земли столько, сколько ему самому захочется.

Крестьяне молча слушали оратора, и когда тоть кончиль, заявили, что они все согласны сдать продналогь, только у нихь нёть ни одного мёшка, и предложими оратору пойти съ ними до «мълна» и тамь выяснить дёло съ мёшками. Коммунисть оть счастія просіяль; приказаль всадникамь разсёдлать лошадей и, бесёдуя съ окружившими его крестьянами, направился съ ними къ млыну... Только ови завернули къ млыну, послышался частый пулеметный отонь, и въ ту же секури коммунисть свалился, получивь въ упоръ выстрёль въ черепь. Изъ ловко скрытыхъ и умёло разставленныхъ пулеметовъ крестьяне перебили до одного весь отрядъ. Коммунисту крестьяне всерствяне перебили и одного весь отрядъ. Коммунисту крестьяне всерствяне кароли животь, вскипали въ бропиную полось зерна, правязали къ груди записку съ надписью: «получайте продналогъ» и съ однимъ оставшимся въ живыхъ, но тяжело раненнымъ продработникомъ, на подводё отправили трупъ въ городъ.

И по всей губерніи, какъ и во всей тогда клокотавшей Украинъ, въ томъ или другомъ видъ, повторялись такія же картины.

.

Предпринимая шаги къ ограбленію крестьянства, подъ предлогомъ продовольственной разверстки, большевики ръшили порыться и въ сундукахъ рядового городского обывателя, и тогда по иниціативъ Г. Зиновьева, восторгавшагося въ Харьковъ патріотическимъ подъемомъ русскаго народа, первымъ починомъ въ Харьковъ, а потомъ уже и по всей Украинъ и Россіи, была устроена «недъля обърнотью».

Модныя тогда безпартійныя конференціи устраивались по всякому поводу в безъ всякаго повода. Этими конференціями коммунисты пытались выяснить поллинное лицо и настоящія мысли безпартійной массы, что имъ, понятно, не удавалось... На одну изъ такихъ конференцій прівхаль старый знакомый Васька Аверинь, въ то время бывшій на посту Предсъдателя Харьковскаго Губернскаго Исполнительнаго Комитета. И около часу ночи по улицамъ города разсыпались «пятерки», имъвния въ себъ одного коммуниста на четырехъ безпартійныхъ. По улипамъ были разставлены частые патрули, и «пятерки», беря съ собой предсъдателя домового комитета, входили въ квартиры и производили «изъятіе излишковъ». Послѣ этой ночи многіе остались совершенно нищими, ибо «пятерки», взвинченныя зажигательной рачью Аверина, и состоящія хотя и изъ безпартійныхъ, но изъ тѣхъ же пролетаріевъ, которые за время революціи въ корнъ измънили обычные взгляды на чужую собственность и въ особенности на фабрично-заводское имущество, продълывали ночной грабежь съ ръдкимъ ожесточеніемъ и оставляли обывателямъ по одной паръ бълья. Забирали все: бълье, наличныя деньги, превышавшія сумму въ двадцать тысячь совътскихъ рублей, золотые часы, кольца, портсигары, ложки, а въ квартиражъ буржуазныхъ взламывали полы и частенько извлекали оттуда, казалось бы такъ надежно спрятанные, брилліанты.

Городъ былъ ограбленъ такъ, какъ не грабили его ни пъяные казаки генерана Ирманова, ни дикіе чеченцы пъянаго Слащова!

Грабежь быль продълань именно такь, какь объ этомъ со скрежетомъ зубовным говориль Аверинъ.

аМы, говориль онь, должны сейчась пройти по квартирамь мелкой, средней высшей буржуваіи и организованно ограбить у нея всё тё излишки, которые поаволяють буржуваіи, не служа и не работая у Совётской власти, нормально пититься и ждать изъ Кіева поляковь, а изъ Крыма Врангеля... Мы должны ограбить у буржуваіи тё народные милліарды, которые хитрая буржуваія превративла въ шелковое бёлье, мёха, ковры, золото, мебель, картины и посуду... Мы должны все это у буржуваіи отобрать и раздать пролетаріямь и заставить буржуваію за паекь пойти на работу къ Совётской властию

Въроятно, послъдній намекъ Аверина на раздачу отобраннаго пролетаріямь вызваль у нихъ такіє грабительскіе инстинкты, ибо миъ лично пришлось долго слевно упрашивать «товарища» оставить миъ бълую клеенку, которая нужна была

тогда моей болъвшей женъ.

Забравъ все же клеенку, онъ съ какимъ то особымъ удовольствіемъ сказаль:

«Ничего... Когда нибудь и моя жена заболъеть!..»

«Дай, Господы!» въ тонъ отвътилъ я ему.

Десятки пудовъ серебра, мъшки золота и большое количество брилліантовъ было въ ту ночь забрано у населенія, а къ утру, до сдачи на центральный сборный пунктъ, цънности таяли, и спустя нъсколько дней многіе коммунисты подали заявленія объ усталости, прося разръщенія выйти изъ рядовъ партіи.

Ценности въ ничтожномъ количествъ были сданы на храненіе въ Финотдълъ том Каменскому и Гальперсону, которые тоже продълали какія то ловкія комбинаціи по извлеченію брилліантовъ и всаживанію дешевыхъ рубиновъ, а то и простого

шлифованнаго мальцевскаго стекла.

Была назначена особая комиссія по распредъленію изъятыхъ у буржуазіи валишковь, и надо было видътъ лица пролетаріевь, когда на заводы миъ привезли старые рваные штаны, рубахи въ заплатахъ, похожіе на тряпье съ торчавщими клочьями ваты пальто, и ни одной мѣховой шубы, ни одного пидкака, ни одной пары цѣлыхъ брюкъ, тогда, когда они сами кучами изъ почти каждой квартиры выносяли вовое бѣлье, свѣжее платье, хорошія пальто, мѣховыя вещи, ковры, люстры, дорогую посуду, художественные альбомы, фарфоровыя статуэтки, электраческіе кофейвики и еще много, много разныхъ вещей нормальнаго средне-буржуазнаго обяхова.

Но «съ собаки и шерсти клокъ».

Рабочіє, глухо ругаясь, брали и это тряпье, увид'явь, что даже въ такомъ чисто верным д'ял'я, гдів этика всегда соблюдается строго, большевики тоже оказались в'арными своему постоянному поведенію и девизу: «грабь награбленное».

Въ Кіев'в какъ будто прочно зас'вли поляки и уже н'всколько замедленнымъ темпомъ пропвигались внизъ по Ливпоу.

Изъ Мелитополя частенько, дъйствительно, по змъиному выполаали Врангелевскія части и, впуская жало въ красные полки, снова убъгали на длительную паузу. Безионечно ръзвился Махно, совершая частые налеты на Александровскъ, Лововую, Павлоградъ и Синельниково, несмотря на то, что на этомъ участкъ безпрерывно проходили красных воинскія части.

Накъ то утромъ по желъзнодорожному мосту, направляясь въ городъ, прошла навалерія, поразительно похожая на еще сохранившуюся въ памяти кавалерію

генерала Шкуро...

Тъ же худыя лошаденки; всадники съ скуластыми и улыбающимися лицами, лукаво выглядывавшими изъ подъ высокихъ мохнатыхъ папахъ.

Неописуемо было удивленіе, когда этоть отрядь, въвхавь въ городь, разсыпался на вебольшія группы въ три-пить веадника и заниль тв самыя конюшии, въ которыхъ эти же дошади съ этими не казаками столли, будучи въ вдлахъ конницы Шкуро. Казаки улыбались и говорили, что они противъ коммуны, но и противъ поляковъ, и что если бы Деникинъ не повъсилъ ихъ Кубанскихъ вождей изъ Рады, то они ваяли бы Москву, и Россія была бы Россіей, но и казачество имъло бы свою самостоятельность. А теперь ни ему, ни намъ, а чертямъ – коммунистамъ!.. Мы, говорили казаки, сейчасть всѣ идемъ на поляковъ, и вотъ завтра увидите много старыхъ знакомыхъ!..

Съ трепетомъ ожидали мы прихода старыхъ знакомыхъ, ожидая новыхъ грабежей...

Но наково было видѣть, ногда безпрерывной лентой въ теченіе трехъ дней или казаки черезъ городъ, останавливаясь, застрявшей къ ночи частью, на ночлетъ въ городѣ, и не только ни одного ограбленія, но ни одного выкрика не было слышию.

Въ старыя квартиры на нѣсколько минуть, «чтобы повидаться», заворачивами бывшіе добровольческіе хорунжіе, сотники и есаулы, безъ погонь, но съ какими то напивнами на рукавѣ.

Днемъ въ городъ играли три оркестра музыки, и Буденный съ Ворошиловымъ, верхомъ, съ восторженными криками «ура» и «даешь Варшаву!», пропускали мимо себя десятки тысячь сыновъ Дона и Кубани.

За три дня сплошной лентой черезъ Екатеринославъ, направляясь на западъ, прошло свыше сорока пяти тысячъ всадниковъ, и тѣ же самые казаки, которые всего только годъ тому назалъ день и ночь грабили городъ, сейчасъ провхали по городу, какъ лучшая изъ лучшихъ дисциплинированныхъ армій.

Чтобы поднять настроеніе населенія большевики выпустили плакаты о поимків частими Буденнаго бандита Махно, но части Буденнаго давно и далеко упили за Екатеринославь, и спустя два дня мы узнали, что Махно выръзаль весь Лозовскій Исполюмь.

Затхавшій къ намъ повидаться казакъ, ктыть то умышленно унзвленный ттыть, пынть служить и идеть на бой подъ командой «жида-Троцкаго», горячо и убъжденно возразиль:

«Ничего подобнаго! Троцкій не жидъ... Троцкій боевой!.. Нашъ!.. Русскій!.. А воть Ленинь тотъ — коммунисть... жидъ, а Троцкій — нашъ... боевой... русскій!.. Нашъь

И хлестнувъ нагайкой коня, помчался догнать ушедшихъ далеко впередъ товарищей...

Въ виду опасности, угрожавшей со стороны Врангеля, Исполкомомъ рѣшено было начать постепенную разгрузку города и эвакуацію найболѣе пѣннаго имущества. Въ первую очередь принялись за заводы. Съ большого завода Гантке было погружено въ вагоны свыше восьмидесяти тысячъ пудовъ гвоздей, болтовъ, гаекъ, разной обработанной проволоки; весь магазинь завода, впостѣдствіи разграбленный, частью во время погружки, а частью изъ вагоновъ, быль погружкить въ двѣнадть вагоновъ; тамъ было: три вагона олова, цинка и свинца; два вагона электрическихъ лампъ и различныхъ электрическихъ принадлежностей; ремни кожаные и резивовые; какіе то особые химическіе препараты.

Такіе же матеріалы, но въ значительно болѣе крупныхъ количествахъ, былы погружены съ Брянскаго завода, двухъ заводовъ Шодуара. Съ небольшихъ заводовъ, какъ «Старръ и Ко», «Гвоздильный заводъ бр. Фрумкиныхъ», большевими сняды съ установокъ и погрузили въ вагоны менѣе тяжелые и найболѣе дорогіе гвоздильные и шпилечные станки.

Изъ Енатеринослава было вывезено больше пятисотъ вагоновъ заводскихъ ценностей, безъ которыхъ заводы объявались мрачными и безмизненными инвалидами. Безъ охраны, безъ отиси, вагоны были цвинуты на Харьковъ, Москву и Саратовъ, но такъ какъ на Синельниково часто налегали и Врангель, и Махно, большевики рѣшли все звакуируемое имущество направлять черезъ Пятихатку на Кременчутъ и кружнымъ путемъ двигать звакуацію на съверъ.

За дѣло взялся и тов. Трепаловъ, имъвиній переполненныя тюрьмы контръ-ревопоціонеровъ, саботажниковъ и бандитовъ. Какъ предсъдатель Чени, онъ потребоваль составить ему списокъ найболѣе видныхъ контръ-революціонеровъ, саботажниковъ в бандитовъ, и когда въ спискѣ набралось около пятидесяти человѣкъ, онъ противе фамилій, найболѣе ему не понравившихся, писаль сокращенное «рас», что означало — расходъ, т. е. разстрѣлъ. Помѣтки онъ дѣлалъ толстымъ краснымъ карандашомъ и такъ, что его помѣтки не всегда были противъ той фамиліи, которую онъ отмѣчалъ, а мѣстами нѣсколько выше или немного ныже.

Когда быль получень приказь эвакуировать Чека, первымь оставиль городь Трепаловь, а чекисты, получивь списокь, стали разбираться вь немь, кого сл'ядуеть выпустить, а кого надо вывести въ расходъ; но такъ какъ помътки Трепалова были сдъланы небрежно, то и въ отдъльныхъ случаяхъ трудно было установить, къ какой

собственно фамиліи относятся буквы «рас»...

И чтобы не выпустить случайно какого-нибудь замореннаго контръ-революціонера, одинъ изъ чекистовъ прямо рѣшиль:

«Чего тамъ, товарищи, копаться... Вали всъхъ!»

И всъ пятьдесять были «выведены въ расходъ», во славу власти рабочихъ и

Эвануація города въ десятыхъ числахъ сентября шла горячимъ темпомъ; семьи коммунистовъ изъ коммунистовъ изъ коммунистовъ изъ коммунистовъ изъ коммунистовъ изъ коммунистовъ на Кременчугъ; на заборахъ, стѣнахъ и столбахъ красовались проклятія на голову контръ-революціонной змѣи, которой только изъ за предательства сидлицихъ въ штабъ бълыхъ офицеровъ не удалось размознить голову такъ не, какъ размознить галу Деникину... Но это еще не конецъ!! Пролегаріатъ себя еще покажетъ!... И остающіся въ городѣ пролетарія пройдутъ еще одно послъднее испытаніе и върятъ, что Совътская власть еще вернется и ужъ навосегда освободить ихъ отъ ига бълыхъ генераловъ!..

Все это оказалось ненужнымъ...

Двадцатаго сентября Врангелевскія части со стороны Синельниково и со стороны Никополя двинулись къ Екатеринославу, имъя впереди въ паникъ убъгавшія, разрозненныя красныя части и, подойдя къ ст. Игрень со стороны Синельниково и къ Каменкъ со стороны Никополя, остановились въ шести-восьми верстахъ отъ совершенно оставленнаго большевиками города.

А на утро двадцать перваго сентября опять отощли за Синельниково въ то время, когда большевики въ паническамъ бъгствъ были уже далеко за Пятихаткой. —

Получивъ свъдънія о новомъ отходъ Врангеля, большевики стали осторожно приближаться къ городу, и, по мъръ ихъ подхода къ городу, Врангелевскія войска отходили все глубъке на югь, и къ тому моменту, когда войска Врангеля отощли къ Александровску — большевики снова вошли въ городъ, находясь все время въ полной боевой готовности и держа военныя учрежденія и госпитали въ полуразвернутомъ вигъ.

Въ самыхъ первыхъ числахъ ноября казаки и махновцы ворвались въ Крымъ, и вскоръ вылавливали офицеровъ въ Керчи, Осодосіи, Севастополъ и

А двадцать четвертаго ноября, особымъ приказомъ по Крымской арміи, Фрунзе потребоваль у Махно, помогавшаго ему въ наступленіп на Крымъ, расформированія его частей, несмотря на то, что по заключенному соглашенію Махновскіе отряды должны были оставаться самостоятельными боевыми единицами, только въ оперативныхъ вопросахъ подчиненными штабу Крымскаго фронта.

На добровольное расформированіе отрядовъ, для разсылки ихъ по различнымъ краснымъ частямъ красной арміи, Фрунзе предоставилъ Махно срокъ въ два дня до двадцать шестого ноября, но уже двадцать пятаго ноября Махно, имъвшій свои главныя силы по эту сторону перешейка, и сдълавшій видъ, что на такое расформированіе онъ соглащается, вывель изъ Комма ворвавшіяся туда вибестё съ красными свои найболье горячія передовыя части, и его вновь раздавшійся разбойничій свисть разнесся по Екатеринославщинь, Полтавщинь, Черниговщинь и Херсонщинь.

За одержаніе побъды надъ Врангелемъ и за очищеніе послъдняго островка отъ отвативов русской контръ-революція, постановленіемъ ВЦИКА, Фрунзе получиль званіе «Крымскій герой».

О томъ, что происходило въ Крыму, до насъ доходили самые смутные служи; въ Крымъ пропускали только по особымъ пропускамъ Всеукраинскаго Центральнаго Исполнительнаго Комитета, а выпускали исключительно по особымъ ордерамъ, подписаннымъ Бела-Куномъ.

Шли предварительные переговоры съ поляками о перемиріи, и наступившая жестоко-холодная зима сковала всѣ мысли, чувства и вѣру въ то, что когда нибупь.

къмъ нибудь будеть смятенъ опутавшій Россію красный кошмаръ.

Жуткими зимними вечерами, въ нетопленной комнать, при еле мернавшемъ отменьть коптилии, мрачными и печально траурными тъними вырисовывались Колучанъ, Юденичь, Деникинъ, Врангель, и какъ что-то далекое, давно ущещиее, битално и свято выплывали Алексъевъ, Корниловъ, Духонинъ и тъ тысячи безвъстныхъ, которые за честь Родины, за святость Земли Русской, безъ траура, молча сложили свои головы на великомъ просторъ родинахъ полей...

\* \*

Въ совътскихъ учрежденіяхъ храбро боролись съ холодомъ совътскіе служащіе, сжигая въ желъзныхъ печахъ письменные столы, стулья, бумаги.

Тифъ свирѣпствовалъ, унося емедневно десятия людей; расположенные въ городѣ красные пѣхотинцы, изнывая отъ холода въ нетопленныхъ казармахъ, выходили ночью на охогу и спимали съ жилыхъ построекь наружныя деревяныя лѣстинцы.

Дъти въ пріютахъ и больные въ больницахъ умирали отъ холода и голода. Изыскивая средства полученія топлива, Исполкомъ предложилъ Комунхову

Изыскивая средства получения топлива, Исполномъ предложилъ Комунхозу намътить брошенные буржувајей дома, которые теперь, придя въ негодность, могли бы быть снесены съ тъмъ, чтобы лъсъ отъ построекъ былъ распредъленъ на топливо для больницъ, пріотовъ и казармъ.

Коммунхозъ указалъ десятокъ домовъ, которые могли бы еще простоять добрую полостню л'ятъ, и началась разборка домовъ. Каждый рабочій, уходя съ работы, уносиль съ собой «шабашку», а потомъ, вм'ясто «шабашекъ», у рабочихъ появились малыя санки, на которыя все же укладывалось четыре-пять пудовъ дровъ.

Приставленные на ночную охрану лѣса милипонеры всю ночь стрѣнлы въ воздухъ, безпрерывно нагружая подводы и сани, отправляя дрова своимъ домой, знакомыми и пріятелямъ.

А когда большіє каменные дома были разобраны, Губл'вскомъ явился за полученіемь л'вса, и ему было показано на сваленныя въ кучу водосточныя грубы и на старое, проржавленное кровельное жел'взо.

И вся затъя кончилась тъмъ, что въ разныхъ частяхъ города торчали голыя каменныя стъны, зіявшія дырами бывшихъ оконъ и дверей.

Страдавшіе отъ жестонихъ морозовъ и въ холодныхъ учрежденіяхъ совътскіе служащіє снимали ставни съ оконъ и кое какъ топили печи; служащіє желъзнодорожнаго отдъла попытались ввести отопленіе нефтью и послѣ перваго же опыта вызвали пожаръ, уничтожившій весь громадный корпусъ Управленія, идущій вдоль по Проспекту.

Чека нашла поводъ объявить, что контръ-революція снова начинаеть протягивать свои костлявыя руки къ мирному существованію Республики и, не имѣя открытых свыть, выступаеть исподтишка, поджигая лучшіе дома — достояніе трудящихся.

И туть же было объявлено, что гдѣ бы и по какой бы причинѣ ни случился помаръ, предъ карающимъ окомъ Чека виновенъ предсъдатель домового комитета того дома, въ которомъ случился пожаръ. А наказаніе самое нормальное: разстрѣтъ. Съ ранняго утра носились запуганные предсъдатели домовыхъ комитетовъ по квартирамъ жильцовъ, провъряя установку печей, трубъ, требуя поправокъ и перстановокъ. Пошла грызня, руготня, развились доносы, а найболъе буржуазные дома, вообще не пользовавшіеся любовью мъстныхъ совътскихъ властей, опасаясь накого либо несчастняго случая, сдиногласно постановили: топить... а ни-ни!.. и такъ и протянули до весеннихъ дней.

А на толкучемъ рынкъ, тамъ же, гдъ наши дамы продавали или вымънивали всъ эти неизвъстно кому нужные» и «неизвъстно какимъ дуракомъ выдуманные гардины, коврики, — стройно въ рядъ располагались бабы, имъя у ногъ нъсколько дощечекъ изъ париетнаго пола, общимъ въсомъ не болъе десяти фунтовъ и пъна въ

тысячахъ рубляхъ равнялась количеству фунтовъ.

Веселымъ развлеченіемъ являлись принудительныя очистки тротуаровъ и улицъ отъ ствта, и когда послѣ пяти часовъ на темную улицу выгоняли все мужское «буржуазное» населеніе на чистку ствта, становилось весело, и улица оглашалась бодрыми криками, и твердые стѣжки больно плепались въ спину.

Много забавной возни было съ часто и въ разныхъ мъстахъ лопавшимися водопроводными трубами. Не было воды ни кружки, и вдругъ – вся комната наполнялась

водой на полъ-аршина отъ пола.

А ночью, цѣпенѣя въ тепломъ пальто подъ одѣяломъ, ковриками и разнымъ трипьемъ, лежищь и думаешь: «а какъ хорошо должно быть сейчась въ Африкѣ!.. Жарко тамъ... всѣ ходять въ ...голомъ, а у насъ здѣсь...бр... бр...» И ледяной холодъ сковывалъ мозгъ.

Упорно торговались поляки съ большевиками; было какъ то странно читать. что поляки требують отъ Россіи столько то паровозовъ, столько то русскихъ уѣздовъ, и какъ ни ненавистни были большевики, — порю какое то чувство удовнетворенія охватывало, когда видно было, какъ большевистскіе делегаты не соглашаются на отдачу русскихъ паровозовъ, русскихъ вагоновъ и русскихъ людей съ ихъ искони русский землей.

Переговоры велись медленно, тяжело, и совершенно непонятно было, почему платить Россія — Польшть, а не Польша — Россія... Объ стороны были совершенно обезсилены войной, и все же въ этомъ безсиліи Россія, даже коммунистическая, даже вошявая и тифозная, была неисчислимо сильнъе маленькой и послъдней войной совершенно обезкровленной Польши.

Въ числъ делегатовъ, ведшихъ въ Ригъ мирные переговоры съ поляками, былъ жековый конторцикъ нашего Брянскаго завода, коммунистъ Квирингъ, упрямый жестокій латышть.

Голодь усиливался съ каждымь днемъ; самыя боевыя предпріятія, зачисленныя Сов'ятомъ Труда и Обороны Республикъ на ударный паекъ, п'ялыя нед'ыли не получали хл'яба; голодь неимов'ярно усиливаль неописуемыя страданія, и часто среди рабочихъ стали раздаваться опред'яленныя угрозы по адресу большевиковъ.

Насколько съ голодомъ шла кое-какъ борьба путемъ примъненія различныхъ суррогатовъ, въ отношеніи холода ничего придумать не удавалось, а нужно было только топливо, топливо и топливо.

И Исполномъ объявилъ новый «дровяной» фронтъ.

и исполновь объяваль новым «дрозином» фронть.
Павлоградскій убадь, Верхнедивпровекій убадь богаты колоссальными лъсами,
и Губернскому Лъсному Комитету, въ лиць его двухь представителей, коммунистовъ
Глушкова и Капнельнсона, было поручено приступить къ разработкъ этихъ лъсовъ
и, въ первую очередь, снабдить дровами желъзнодорожное депо ст. Екатеринославъ,
а затъмъ уже рабочихъ.

На созванномъ совъщаніи, въ теченіе двухъ часовъ, лъса были срублены, милліоны сажень дровъ подсчитаны, и, посліє горячихъ споровъ, между представителяма различныхъ организацій, кое какъ подълены. Желізвюй дорогі досталась львиная доля, рабочимъ завода Шодуаръ меньше, чъмъ рабочимъ Брянскаго завода, и съ совъщанія всё ушли удовлетворенные огромной и полезной, продъланной на совъщанію даботой.

Утромъ въ холодныя, пустыя и грязныя комнаты Гублѣскома пришли Глушковъ и Капнельнеонъ и вспомиили о томъ, что вчера на совѣщаніи такъ горячо и дѣловить обсуждалось. Лѣса предстояло только еще вырубить, заготовленные дрова свезти къ станціямъ, а туть рабочихъ рукъ нѣтъ; инструментовъ, пилъ, напильниковъ, топоровъ, клиновъ — никакихъ; лѣса отъ города расположены на добрые десятки верстъ и какъ разъ въ самыхъ повстанческихъ раіонахъ, да и сами то лѣса всегда служили лучшимъ пріотомъ для повстанцевъ всякато типа.

Глушновъ, котораго всегда вслухъ занимала мысль: «якъ чоловіку отрубить голову, чы вона ще довго живе», и Кациельнсонъ, находившійся въ послѣдней стадій тубернулеза, вдругь просвѣтлѣли и рѣшили созвать новое совѣщаніе и сказать: хотите, товарищи, получить дрова? — пожалуйте въ лѣса съ топорами, пилами и валяйте кому надо!. А Гублѣскомъ будетъ раздавать вамъ участки, выдавать всякія удостовѣренія и вообще административно поддерживать разработку лѣсовъ.

Созвали новое сов'ящаніе, и опять въ одинь вечеръ были созданы рабочіе бытальоны, распиловщики, укладчики, десятники. Когда рабочимъ по заводамъ быобъявлено, что на доставку дровъ властью разсчитывать не сл'ядуеть, а надобно самимъ взять топоры и пялы и пойти въ л'яса, рабочіе стали совершенно открыто разбирать деревяные заборы вокругъ заводовъ, деревянныя заводскія постройки и уносить домой.

Усиленная агитація и не ослаб'явавшіе морозы все же сд'ялали то, что въ начал'я февраля были сорганизованы небольшія рабочія артели, направившіяся въ Павлоградскій у'вадь, а частью въ Верхнедивіпровскій.

Пля перевозки дровь изъ лѣсу до станціи, Гублѣскомъ, въ виду того, что крестьяне умонялись отъ содъйствія въ вырубкѣ лѣса, и не давали лошадей, ръшиль отъ мѣста разработки лѣса до ближайшей станціи проложить по сиѣгу доския, по которымъ два человѣка могли бы безъ большихъ усилій тащить колоду. Было еще рѣшено, что въ лѣсахъ бодетъ производиться только заготовка колодъ, а распиловка и рубка будетъ происходить уже на территоріи завода; этимъ мѣропріятіемъ Гублѣскомъ имѣль въ виду бороться съ кражей дровъ. Первымъ за разработку лѣса взядся заводской комитетъ завода Гантке, получившій въ разработку дачу М. В. Родянкю въ Новмосковскомъ уѣздѣ.

Всѣ строительныя доски, какія только были въ лѣсныхъ складахъ и на заводѣ, были кое какъ, на чуть двигавшейся заводской кукушкѣ, доставлены къ станців Новомосковскъ, и уто называется, спиною къ Богу, отъ ст. Новомосковскъ начали укладывать доски по направленію къ лѣсу. Доски укладывались по три въ рядъ, образовывая корыто. Съ утра до вечера работа шла дружно; доски безъ особыть усилій покорно ложились на снѣть и укрѣплялись планками на гоздяхъ. Впервый день былъ проложенъ путь болѣе, чѣмъ на двѣ версты, отъ станціи по направленію къ лѣсу. А артель, счастливая успѣхомъ работы, къ вечеру ушла въ городъ на почлегъ.

Каково же было удивленіе рабочихъ, когда, придя рано утромъ къ станців, они увидъли на сибту только слёды досокъ, за ночь унесенныхъ неизвъство жъмъ. Снова принялись за работу, и, продоживъ около полутора версть, оптъ ушли

Снова принялись за работу, и, проложивь около полутора версть, опять упли на почлегь, оставивь человъкь пять демурныхъ... Но морозь къ ночи хватиль вовсю, а раздавшіеся недалеко оть станціи выстрѣлы заставили дежурныхъ рабочикъ что мочи бъжать къ городу, и къ утру артель увидъла опять только слѣды досокъ на бъложъ веркавшемъ снѣгу. Тогда рабочіе спохватились, сообразивъ, что они пока производять совершенно ше съ такими печальными результатами, и ръшали отправиться на разработку въ лѣсъ, а потомъ уже строить досчаную доргу или накимъ нибудь инымъ путемъ постараться свезти лѣсъ къ станціи. Пошла артель къ лѣсу, но расположенные въ двухъ-трехъ верстахъ отъ лѣса хугорки отказались впустить къ себъ рабочихъ не только въ свои избушки, но даже и въ лѣсъ, заявивъ, что земля сейчасъ принадлежитъ крестьянамъ, стало бытъ, и лѣса крестьянскіе.

Легко, по городскому одътые, рабочіе, протолкавшись пару часовъ на опушкахъ лъса, посинъвшіе отъ холода, а нъкоторые и съ отмороженными пальцами, носами и ущами, плюнувъ — вернулись на заводъ, — такъ и не осуществивъ большихъ за-

даній сов'єщанія по дровяному фронту.

Рабочіє небольшого завода «Старръ» получили участокъ въ Верхнедивпровскъ и съ перваго же дня работы наткнулись на винтовочные выстрѣлы крестьянъ и, оставивъ одного убитаго рабочаго въ лѣсу, вернулись въ городъ.

Только одни воинскія части къ концу зимы кое-какъ наладили самоснабженіе дровами. Съ пулеметами направлялись небольшіе отряды на повозкахъ въ лъсъ, и къ вечеру другого дня возвращались съ свъже вырубленными колодами.

А жители города разбирали сараи, чердаки домовъ, деревянные заборы и при-

стройки.

Труппа Агитаціонно-просв'єтительнаго отд'єла, расположившаяся въ зимнемъ театръ Англійскаго клуба, съ осени до глубокой зимы отапливала театръ, разбираю большое деревянное пом'єщеніе, въ которомъ л'єтомъ шла игра въ лотто, а къ концу зимы труппа стала втихомолку разбирать деревянный л'єтній театръ, и когда къ веснъ стали вести разговоры о скоромъ переход'є на л'єтнюю сцену, то оказалось что отъ всего театра остались только ст'єны да крыша, а сцена, кулисы, декораціи и старая пекоративная мебель давно исчезли.

Февраль уже быль на исходъ; переговоры съ поляками какъ будто приближались къ положительному результату, и власть стала дълать попытки къ возстановлению промышленности края. Для этой цъли, по опредъленію Центральнаго Правленія Тяжелой Индустріи, носившаго сокращенное названіе «Цепти», въ Екатеринославъ открылось Правленіе пяти крупнъйшихъ въ Россіи металлургическихъ заводовъ, считавшихся при большевинахъ Государственными. Два завода Шадуара, Брянскій заводь, заводь Гантке и колоссальный заводь въ Каменскомъ попали въ полновластное распоряжение двухъ коммунистовъ, которые изъ центра были надълены динтаторскими полномочіями по управленію этими заводами. По указаніямъ свыше, новое правленіе должно было вести мирную политику съ высшимъ и среднимъ техническимъ персоналомъ и имъло заданіе пустить заводы, которые къ тому времени производили исключительно удручающее впечатлъніе. Склады и магазины, совершенно опустошенные еще во время перваго сильнаго и послъдняго нажима Врангеля на Екатеринославъ; деревянныя постройки, разобранныя рабочими на дрова; отсутствіе на заводахъ не только угля, но даже и угольной пыли, придавало заводамъ видъ совершенно разрушенныхъ предпріятій и, несмотря на всю эту очевидную непригодность заводовь къ какой либо работъ вообще, — изъ Центра было получено распоряжение объ изготовлении въ двухмъсячный срокъ шестидесяти тысячъ пудовъ трубъ.

На архивной бумажкъ, съ оборотной стороны исписанной, много лътъ тому назадъ, плохимъ сбитымъ шрифтомъ пищущей машинки такъ и было почти дослови написано: «Филіи въ Екатеринославъ. Предлагается вамъ въ двухмъсчиный отъ сего числа срокъ изготовить шестъдесятъ тысячъ пудовъ трубъ»... и подписи.

Получивъ эту бумажку «филія» оживилась. По телефону сейчась же были разосланы телефонограммы всьмь техническимь и политическимь руководителямь ваводовь сь приказомь на другой день явиться въ «филію» для обсужденія вопроса исключительной важности. На совъщаніи, послѣ нѣсколькихъ рѣчей о наступившей, наконець, возможности приступить къ нормальной работь и къ возстановленію

пролетаріатомъ всего того, что въ теченіе трехсоть лѣть уничтожали Романовы, а потомъ Колчаки, Деникины и Врангели, — собравшимся было объявлено, что изъ Центра приплю распоряженіе объ изготовленіи въ теченіе двухъ мѣсяцевъ шести-песяти тысячь пудовъ трубъ.

И саботажные, контръ-революціонные инженеры — техническіе руководители и ихъ постолнные по работъ спутники — политическіе на заводахъ комиссары, поличентельно выгаращили отъ удивленія глаза. Послъ всъкъ этихъ ръчей они ожидали какой нибудь новой реорганизаціи управленія заводами, какого либо новаго изъ Центра возаванія къ труду и борьбъ съ хозяйственной раврухой, но распоряженія изъ ничего и безъ ничего сдітать шестьцесять тысячь пудовъ трубъ, виготовленіе которыхъ при совершенно нормальныхъ условіяхъ, когда заводъ въ ходу, требуеть сотни тысячь пудовъ угля, огромнаго количества пудовъ сырой для трубъ болвания и сотни пудовъ разныхъх смазочныхъ масель и ко всему этому кадръ высоко-квалифицированныхъ рабочихъ, которые давно оставили заводы, — такого распоряженія никто изъ заводскихъ работниковъ не ожидаль, и только общій кошмарный прессъ власти упержаль инженеровь отъ дружнаго хохога.

Но присутствіє на сов'єщанія большого числа коммунистовъ заставляло д'єлать серьезноє лицо, и только простой, но исключительно въ этомъ случай находчивый и наивно заданный однимь въз виненеровъ вопрость, вывель всёхъ изъ недовіалю положенія. Инженерь, обращаясь къ предсёдателю правленія заводовь, совершенно по д'єловому, серьезно спросиль: «А какихъ разм'єровь нужны трубы?» И всів, почувствовавь въ этомъ вопрос'є счастливый исходь изъ тяжелаго положенія, об-легченно вздохнули и, перебивая другь друга, оживленно заговорили: «Да! Какъке это они!.. Разм'єровь то не прислапи!... Эти фразы милаго уцивленія проявносились такимъ тономъ, какъ будто только въ отсутствіи разм'єровь крылась невозможность изготовленія этого требованія Центра, а такъ моль, были бы разм'єры,
такъ трубы такъ бы и прокатали «за милую дупу в два счета!»

Туть же о бокь съ «филіей» расположился «Главуголь», имъвшій очень скромную загановить разрушенный Донецкій Бассейнь и поднять производительность еще какь будго дышавшихъ отдъльныхъ шахть. Центральное правленіе «Главугия» находилось въ Харьковъ, а Екатеринославскій отдъль также располагаль неограниченными полномочімии по возстановленію Донецкаго Бассейна, какъ и «филія» — на возстановленіем промышленности.

Въ мирное, еще довоенное время, существовать особый типъ угольныхъ макиеровъ, которые, получая какой то тысячный проценть съ проданнаго при ихъ посредствъ угля, — наимвали состоянія. И воть большинство изъ этихъ макиеровъ завыли отвътственные посты въ Центральномъ Главутиъ, устраивая въ провинціи мелимам макиеровъ. Учрежденіе это было причислено къ разряцу ударныхъ и понятио, что служащіе этого учрежденія не получали также пайковъ, какъ и не получали ихъ служащіе и не ударныхъ учрежденій. Но учрежденіе было создано, и Донбась быль на пути къ воастановленію.

Для поднятія духа и продуктивности небольшой горсточки оставшихся въ шахтахъ рабочихъ, – Главуголь ръшиль снабдить ихъ производственными рабочимъ, и сапогами. Вещи эти были получены и розданы рабочимъ, и на другой день на шахтахъ осталась только одна пятая того количества рабочихъ, которые получили костюмы, бълье и сапоги. Остальные рабоче, получить вещи, разбрелись кто куда, оставивъ шахты и работы по возстановленію Донбаса на товарищей-коммунистовъ.

Когда глава Екатеринославскаго Главугля пожелаль съёздить въ Донбась, ему быль подань на станціи особый поёздь. Паровозь быль на паражь, но за полчава, до отъёзда глава Главугля быль вызвань на какое то сов'ящаніе, продолжавшеми до вечера, а такь какь ночью 'вхать было опасно въ виду налетовъ махновскить шаекь, то паровозь такь и простоять подът парами до утра; а утромъ глава быль опять на какомъ то засёданія до вечера, и такь больше трехь дней паровозь стояль подъ парами до тъхъ поръ, — пока не сжегъ всего наличнаго запаса топлива, имъвниягося во всемъ депо ст. Екатеринославъ.

Глава Главугля такь въ Донбассъ и не поѣхаль. А какъ то днемъ въ «Главуголь» вбѣжала маленькая, вертлявая курсисточка и, размахивая замеращими руками и топая по полу окоченѣвшими ногами, скороговоркой палила въ товарища, главу Главугля:

«Я, товарищть, командирована изъ Центра обсяфловать положение промышленности и Донбасса... Главнымъ образомъ меня интересуетъ металлургическое дъло и дъло возстановления Донбасса... Я хотъла бы отъ васъ, товарищъ, узнатъ, какими собственно, по вашему митънію, мърами можно и удалосъ бы возстановить металлургическую промышленность и Донбассъ... Я, товарищъ, много слышала о васъ въ партіи и поэтому намърена ваши соображенія положить въ основу моего доклада Центру о мърахъ, необходимыхъ предпринять для возстановленія металлургпрома и Понбаса...»

И по прежнему топая медленно отогръвавшимися ногами, подняла прежде брошенный на полъ портфель и долго отыскивала какія то бумаги.

«Товарищъ», глава Главугля, старый челов'вкъ, им'вшій дипломь инженера и сейчась же по полученіи диплома за какую то революціонную продълку сосланный на дв'внадцать л'вть въ каторкныя работы, отбывшій до посл'єдней минуты вс'ь дв'внаддать л'вть каторги и долгіє годы жизни пробывшій на поселеніи, уныло глядя на эту мило щебегавшую д'ввочку, мозчим и глухо промянесь;

«Вашъ мандать, товарищъ!..»

«Да, пожалуйста... Я воть какъ разъ мандать то и ищу!» — и, вытащивъ какую

то стращно длинную бумагу, не безъ гордости, дала ее «товарищу». -

Тамъ въ мандатѣ было все: и право смѣны любого работника, какой бы онъ постъ ни занималъ; и право ареста; и право пользованія особыми поъздами и реквизиціей паровозовъ; и пользованіе внѣ всякихъ внѣочередныхъ очередей телеграфомъ и еще... и еще...

Чуть склонивъ посъдъвщую на каторгъ голову, товарищъ тономъ приговореннато нь смерти изложилъ ребенку всъ тъ соображенія и мъропріятія, которыми по его мнѣнію можно было бы поднять совершенно омертвъвшую металлургическую промышленность и приступить въ возстановленію Донбасса...

Нужно въ достаточномъ количествъ обезпечить рабочихъ продовольствіемъ... Нужно дать возможность неголоднаго существованія высшему и среднему техническому персопалу; нужно собрать и прикръпить къ заводамъ всъхъ разбъжавшихся рабочихъ; нужно создать условія нормальныхъ взаимоотношеній между политическими комиссарами предпріятій и техническими руководителями..

«А главное, — продолжать старый коммунисть, уныло глядя на собесъдницу, — намъ, товарищъ, нужно дать рабочимъ кушать!.. жрать!!! Понимаете?.. Хлъба!!!»

«Такъ вы, товарищъ, думаете, что если снабдить рабочихъ продовольствіемъ такъ мы все это возстановимъ!..» оживленно прощебетала уже немного согръвняяся дъвочка...

«Да, товарищъ! – глядя на полъ, произнесъ старикъ – если дать рабочимъ продовольствіе, такъ мы все это возстановимъ..»

«Такъ я такъ и запишу, и мысль эту еще разовью. А сейчасъ, говарищъ, пока до свиданія!... Спъщу на вокзалъ. Тамъ меня ждетъ комиссія... Мы еще должны спълать обслъпованіе Кіевскаго кожевеннаго разона... Такъ... пока 1.».

И съ милымъ щебетаніемъ порхнула въ дверь...

Долго старикъ стоялъ у окна, барабанилъ пальцами по стеклу, о чемъ то большомъ, тяжеломъ и больномъ думалъ и вслухъ только произносилъ пустое, ничего не значащее: — «Да!.. Да!..»

А потомъ круго повернулся, р'ящительно с'яль къ столу и написалъ одно заявленіе о выход'я наъ партін коммунистоть, а другое заявленіе въ Центръ объ освобожденія его отъ облазнностей предс'ядателя коммесія по возстановленію Донбасса... Заявленіе его въ партіи надѣлало большой шумъ: видные въ городѣ коммунисты пытались уговорить старина взять свое заявленіе обратно и ужъ, въ крайнемъ случаѣ, дать какую нябудь мотивировку своего выхода изъ партіи и отказа отъ занимаемаго отвътственнаго поста, но старикъ досадливымъ жестомъ закидывалъ сѣдые волосы, падавшіе ему на лобъ, и уклончиво говорилъ:

«Усталь я, друзья мои... Усталь!..»

И на шестой день посл'є отправки заявленія старикъ получиль телеграфный приказъ Центра немедленно вы'вхать въ Харьковъ...

Пошатнувшагося и подгнившаго въ коммунистической твердости коммуниста центрь торопливо и предусмотрительно убираль, опасаясь зараженія имь проявлявшихь большую нестойкость и разочарованность коммунистическихь радовъ...

\* . \*

Польскій фронть замерь. Морозы сковали жизнь на Украинѣ. Всѣ контръреволюціонные генералы были разбяты и жуткіе, давящіє будни совѣтской жизни вырисовывались во всей ихъ повесдневной жестокости. Настали дни нуднаюнато и холоднаго, безнадежнаго и безпросвѣтнаго существованія. Тифъ ежедиевно помогаль многимь десяткамь совѣтскихъ гражданъ перенестись въ лучшій міръ, и не было ни одного двора во всемъ городѣ, гдѣ нельзя было бы найти одного, двухъ или больше тифозныхъ больныхъ.

И большевики объявали новый «противотифозный фронтъ». Въ сотый разъзаставили врачей, фельдшеровъ, сидѣлокъ и санитаровъ регистрироваться, и совершенно по непонятнымъ видамъ и соображеніямъ проведеніе этой регистраціи было поручено Чека. Изъ уѣздовъ поступали ужасающія вѣсти о вымирающихъ отътифа деревняхъ, но и въ самомъ городѣ тифъ обильно косилъ населеніе, и объ уѣздахъникто и не думалъ.

Были вездъ и всюду, на всъхъ тумбахъ, сохранившихся чудомъ заборахъ, стънахъ домовъ расилеены планаты, изображавние огромную вошь, величиною съ хорошую свичью, и въ глаза надобдливо выпиралъ новый лозунгъ совътскаго дня: «Смерть вшамъ!.. Всъ на борьбу съ вошью!.. Вотъ — вратъ продетарнята

и лучшій сообщникь контръ-революціонныхъ генераловь!!.»

Но при всемъ этомъ виѣшнемъ шумѣ, — въ борьбѣ съ тифомъ не было ни одного шага сдѣлано для дѣйствительнаго протяводѣйствія этой страшной эпидеміи. За время своего пребыванія у власти большевики разорили и окончательно закрыми всѣ частныя аптеки, оставивъ только нѣсколько совѣтскихъ аптекъ, въ которыхъ можно было получить порошокъ очищенной соды или чудовищныхъ размъровъ пузытър для льда.

Всъмъ врачамъ власть всячески препятствовала въ ихъ частной практикъ, гребуя обязательнаго посъщенія больныхъ только и исключительно по ордерамь Губядрава, который за каждое такое посъщеніе расплачивался съ врачомъ по учезаповленнымъ Медикосантрудомъ тарифинмъ ставкамъ. Для болѣе уситъпной борьбы 
съ частной практикой врачей, — Губядравъ приказалъ совътскимъ антекамъ отпускать лъкарства исключительно по рецептамъ съ печатью Губядрава. И получилось 
то, что семьи, имъвшія дома въсколько тифозныхъ, прохлютавъ нъсколько дней для 
полученія по наряду доктора, добившись, наконецть, посъщенія больныхъ докторомъ, 
бътали еще иъсколько дней въ Губядравъ для полученія печати на рецептъ, и только 
тогда бъжали въ аптеку, гдъ дежурный фармацевтъ, возвращая рецептъ, спокойно 
отвъчалъ: «Этого, товарицъ, у насъ нътъ...»

Этимъ скорымъ и дешевымъ, почти безплатнымъ лѣченіемъ, могли пользоваться только члены, совѣтскихъ профессіональныхъ союзовъ, а вся остальная масса отдавалась въ жертву жадному и жестокому тифу. Понятно, что врачи находили способъдля посъщенія больныхъ на дому, а для изготовленія ихъ рецептовъ выросло въсколько тайных домашних аптекь, нь которымь вь сильный разгарь тифозной жатвы стали обращаться и всесильные товарищи изъ Исполкома, Губкома и даже изъ Чека.

Какъ въ борьбъ съ голодомъ, холодомъ и общей разрухой, такъ и въ борьбъ съ эпидеміей проявлялась большевиками исключительная безпомощность.

Жизнь плелась тягуче медленно, придавленная и немилая. Совътскія «Извъстія» писали о какихъ то колоссальныхъ торговыхъ успъхахъ Красина у Ллойдъ-Джоржа, а изъ Екатеринослава въ Харьковъ съ большими усилями удавалось отправить одинъ разъ въ двъ недъли поъздъ, который по два-три дня безпомощно стоять на пути между Зайцевымъ и Павлоградомъ изъ за пущенной паровозомъ течи.

И вдругъ какъ то утромъ, въ одинъ изъ тусклыхъ дней совътскихъ будней, не первой страницъ «Извъстій» большими буквами было напечатано: «Быть на чеку!»

Еще наканунъ этого дня всчеромь, когда я по обычаю стояль въ подворотнъ и вель очередную бесъду съ такими же, какъ и я, бывшими людьми о томь, что пай-ковую селедку лучше всего дня два продержать въ водъ, а потомъ уже ъсть, и у всъхъ участниковъ бесъды густо текли слюнки, пробъжавшій мимо подворотни наборщикь, позваль меня и пугливо сунуль мнъ свъже-отпечатанную гранку.

«Провокаторы» со страхомъ подумалъ я, когда наборщикъ, оставивъ у меня

въ рукахъ гранку, быстро побъжалъ впередъ.

То, что я бъгло прочиталъ, поразило меня, и я въ ту же секунду далъ гранку моимъ собесъдникамъ, которые, съ ужасомъ въ глазахъ, въ одинъ голосъ заговорили: «Порвите!.. Порвите!.. Сейчасъ же уничтожъте!.. Это къ вамъ подбираются!.. Это — провокація1..»

Всю ночь я не спалъ, ожидая прихода чекистовъ. Гранка была изорвана въ мельчайшіе клочки, розданные всъмъ собесъдникамъ и пущенные по вътру въ разныхъ концахъ улицы... Письма и кое какія книги были въ тысячный разъ «на всякій случай» еще разъ просмотръны, и до разовъта въ мозгу безпокойно и пугающе билась одна мысль: «Провокація!.. Добираются!..»

Никто ночьо ко мкћ не пришель, и когда утромь, напуганный и измученный кошмарной ночью, я вышель на улицу и, приблизившись къ «Укростъ», увидъль свъже наклеенную газету съ аршинными буквами: «быть на чеку!», я, еще разъ оглянувшись, вплотную подошель къ стънкъ и съ жадностью впился въ блъдныя, еще читаемыя, газетныя строчки.

Нътъ! Не провокація!.. нътъ!.. а что-то большое, свътлое, настоящее... Какъ разъ то, что должно было быть...

«Возстаніе въ Кроншталтъ!»

Безследно пронеслись предъ глазами фамиліи Козловскаго, Петриченко, а главное и самое важное было то, что противъ угнетателей, противъ гасителей жизни, духа и мысли, возсталъ именно Кронштадтъ, тотъ самый Кронштадтъ, который...

«Да что тамъ читать!.. Кронштадтъ возсталь!! Понимаете?!.. Возсталь!!» И слова «Кронштадтъ возсталь!» какъ бы торжественно переплетались съ храмо-

выми звуками «Христосъ Воскресе!»

«Самое цънное то, что Кронштадть, а не какой нибудь Орель или Рыбинскь!!.» И по всъмъ жиламъ угасавшей жизни пробъжалъ стремительный и горячій порывъ, и новая въра, новая надежда свътлымъ пламенемъ вошла въ сердца медленно изнывавшихъ подъ гнетомъ красныхъ людей.

Зашевелились большевики...

Вмигъ была отброшена и забыта вошь, на далекій задній планъ были отодвинуты заботы о тысячахъ тифозныхъ, и митинги, конференціи, аресты и разстрѣлы проносылись съ кинематографической быстротой.

По телеграфному распоряженію изъ Харькова были въ одну ночь «изъяты изъ обращенія» всъ меньшевики. Многихъ изъ меньшевиковъ чекисты снимали съ постели, — когда тъ находились въ тифозномъ бреду. И снова на митингахъ и въ тотчасъ же выпущенныхъ плакатахъ запестръмипроклятья на головы міровыхъ хищниковъ, путемъ союза съ меньшевиками пытамошихся въ последній разъ взорвать власть трудящихся, власть рабочихъ и кретьянъ.

И меньшевики, эти худые, голодные наборщики, и профессіональные работники,

стали самыми опасными врагами большевиновъ.

Всёххь, свыше сотни, арестованных меньшевиков заперли въ одномъ изъ особинковъ Чеки; никого къ нимъ не допускали, и всъ месточайщія проклятья, которыя не такъ давно същались на Пилсудскаго, Савинкова, Деникина и Врангеля, съ той же азартностью бросались меньшевикамъ. Арестованнымъ оказался и тотъ наборщикь, о которомъ я цёлую ночь такъ шлохо думалъ...

Но посл'в н'вскольких дней нервнаго подъема и напряженнаго ожиданія оба добольшевики, и населеніє, каждый по своему, были удивлены, поражены и совершенно не понимали всего того, что такъ стремительно быстро промедькнуло...

«Возстаніе подавлено... Кронштадть палъ... Мятежники бъжали въ Финляндію... Новый ударь міровыхъ хищниковъ еще разъ геройски отраженъ непобъдимой красной арміей и славными красными курсантами!..» читали мы на той же первой страниць «Извъстій», гдъ всего нъсколько дней тому назадъ набатнымъ пасхальнымъ звономъ пъли и звали огромныя, въру вселявшія слова: «Кронштадть возсталь!»

Меньшевиковъ крѣпко держали въ Чека. Оставшіеся на свободъ товарища арестованныхъ меньшевиковъ смѣло проникали къ рабочимъ на заводы и разсказывали истинную подкладку Кронштадтскихъ событій... Выборные совѣты, подлійнвая совѣтская — народная власть, — безъ диктаторской коммунистической партів, свободные выборы и еще много... много хорошихъ демократическихъ принциповъ.

Началось броменіе... Прівзжавшихь на заводы большевистских в агитаторовъ встрічали гикомъ, свистомъ и криками «долой »... Выносили на митингахъ резолиоція съ требованіемъ немедленнаго освобожденія всіхъ арестованныхъ меньшевиковъ... Къ открыто выражавшимъ недовольство рабочимъ — тихо стали примынать и желізанодорожные рабочіе, начавшіе осторожно итальянскую забастовку... Божівдерзкимъ и смізымъ тономъ жены рабочихъ, базарныя спекулянтки, стали разговаривать съ базарной милиціей...

И изъ Харькова пришло распоряженіе выловить всѣхъ, по какому либо случаю оставшихся на свободъ меньшевиковъ и въ кратчайшій срокъ перевезти арестован-

ныхъ въ Харьковъ...

Приказъ быль выполнень въ точности; кое кого изъ меньшевиковъ, случайно не арестованныхъ — задержали, кое кого изъ случайно арестованныхъ не меньшевиковъ освободили, и особымъ повъздомъ, подъ конвоемъ, соціалъ-демократы были увезены въ столицу пролетарской республики — Харьковъ.

Броженіе не унималось...

Вибстъ съ меньшевиками – рядовыми, былъ увезенъ старый меньшевикъ, рабочій Василій Худокормовъ, — только во время революціи вернувшійся изъ ссылки, куда попалъ, борясь съ заводчиками за рабочія больничныя кассы. Этого меньшевика одинаково любили и уважали и большевики, и вся та масса, которая вообще вракидебно относилась ко всякимъ партійнымъ ярлыкамъ.

Спокойный, политически много начитанный, ярко и образно говорившій **Худо**кормовъ во всѣхъ своихъ митинговыхъ выступленіяхъ открыто бросалъ совътской власти всѣ ея пагубные недостатки, всю ея варарскую политику порабощенія массъ, и большевики, зная вѣсъ и значеніе Худокормова въ рабочей массѣ раіона, улыбаясъ выслушивали разоблаченія, оставляя его внѣ стѣпъ Чека.

И поскольку выступленія и рѣчи мѣстныхъ коммунистовъ не только не успонавли массы, но еще болѣе разнигали страсти — большевики стали откуля тодоставать хлѣбъ и въ первую очередь направлять рабочимъ найболѣе опасянхъзаводовъ. Желѣзнодорожникамъ выдали по нѣсколько аршинъ мануфактуры и подва фунта сахару. Тогда рабочіе Брянскаго завода потребовали и для нихъ мануф фактуры и сахару.

Большевики стали создавать особую комиссію для удовлетворенія рабочихъ мануфактурой и сахаромь, и незамътно вниманіе рабочихь сь кронштадтскихь событій и ихъ последствій было перетянуто на внутренніе споры и раздоры о лишнемъ аршинъ ситцу или недоданномъ при развъскъ полуфунтъ черной крупной соли.

А потомъ, чтобы окончательно сгладить въ памяти рабочихъ всякія воспоминанія Кронштадтъ, пріъхалъ самъ «красный батька всея Руси» — тов. Калининъ.

По виду очень похожій на средней руки подрядчика, Калининъ выступилъ предъ рабочими съ докладомъ о событіяхъ въ Кронштадтъ... И основной мыслью его доклада было то, что возставшіе были почти правы, но вся бъда въ томъ, что руководили возставшими — міровые капиталисты, которые хотъли объщаніями демомратическихъ свободь заставить трудящихся вырвать власть изъ рукь коммунистической партіи, той партіи, которая только и сможеть дать и когда нибудь дасть счастье всему пролетаріату всего міра.

Калининъ тягуче-медленно, съ трудомъ нащупывая мысль, простымъ фабричнымъ

говоромъ касался міровыхъ вопросовъ и плелъ до одури всякую чушь...

«Насъ влекеть сила къ міровой революціи... До насъ доходить вопль нашихъ вападныхъ братьевъ, рабочихъ и крестьянъ... Мы не могимъ имъ не помочь... И поэтому да здравствуеть непобъдимая Красная Армія!».

Но по сценъ ходилъ рабочій, говорилъ по рабочему, ругалъ большевиковъ, накъ администраторовъ на мъстахъ, но восхвалялъ партію, какъ авангардъ міровой революціи... И масса слушала внимательно и напряженно.

А старикъ пускалъ чувствительную слезу:

«Да нанъ же вы, товарищи, хотите отъ насъ всего того, что было до революціи. Намъ, товарищи, не дають спокойно работать!.. Насъ заставляють увсе время воивать!.. На насъ міровая буржувзія натравляєть разныхъ генераловъ, и мы должны все время съ винтовкой въ рукъ защищать красную Рассію оть нашествія бълыхъ генераловъ, а съ ними и міровыхъ хищниковъ — поработителей пролетаріата!.. Мы, товарищи, все время воюємь и нѣть у нась свободныхь силь для борьбы и на фронтъ съ врагами и въ странъ съ разрухой...»

И сошедшаго со сцены старика рабочіе проводили долгими криками восторга

до самой поджидавшей его у театра кареты.

Пришли весение теплые пни...

Кругомъ шла суета по борьбъ съ хозяйственной разрухой...

Исчезнувшій холодь оставиль прежній, но еще болье усилившійся голодь... Изъ квартиръ на толкучій рынокъ выносились послъднія рубахи, а кругомъ носились автомобили, возившіе спасителей Красной Россіи, возстановителей разрушенной хозяйственности.

Увлекательной сказкой ничегонеп'вланія вскружила головы рабочимъ нашум'ввшая электрофикація...

Въ городъ создалось огромное учреждение, которое должно было электрофицировать Днъпровскіе пороги; установить на порогахъ колоссальной силы динамемашины и посмъяться надъ жалкимъ старикомъ Донбассомъ, снабжая всъ заводы, фабрики и электрическія станціи бълымь углемь, который воть... воть будеть извлеченъ изъ стихійной силы Днѣпровскихъ пороговъ.

А въ городъ не было не только большой силы динамо-машинъ, но и простого читепселя для настольной лампы, и учреждение электрофикаціи разослало по всей Россіи агентовъ для розыска и покупки или реквизиціи динамо-машинъ, моторовъ, шнура, кабеля, лампочекъ и штепселей.

Учрежденію по электрофикаціи было предоставлено право закупки матеріаловъ у частныхъ лицъ по рыночнымъ цънамъ и по соглашенію, и изъ заводовъ рабочіе стали выносить электрические моторы, установки, рубильники, вынося по частямъ

цълыя установки большихъ заводскихъ электрическихъ станцій, которыя туть же черезь ловкихъ посредниковъ продавались учрежденію за баснословные милліоны. Хищническіе пріємы и дерзкія кражи заводского имущества обратили на себя внаманіе Исполкома, и изсколько рабочихъ были поставлены къ стънкъ...

Кражи прекратились, но среди рабочихъ пошло броженіе, и все чаще стали повторяться нападки на спеціально большевиками на заводы поставленную про-

мышленную милицію.

Прекратились хищенін, и снова пришель голодъ... Продовольственные органы обмънивали синія карточки на бълья, красныя на голубыя, а хлъба такъ и не давави, и холера теплыми лѣтними диями увъренно заняла мѣсто уставшаго тифа.

Истошенные недоъданіемъ организмы, жадно поглощавшіе всякую зелень, покорно отдавались холернымъ вибріонамъ, и большевики выбросили новый фронть борьбы съ холерой...

Повторилась исторія тифознаго фронта...

Утромъ на улицѣ о чемъ то пошутилъ съ встрѣчнымъ знакомымъ, а вечеромъ съ ревомъ врывается жена умершаго знакомаго... А къ утру другого дня Домкомъ умоляетъ Губздравъ дать нарядъ на тачку, чтобы вывезти изъ квартиры умершихъ отъ холеры супруговъ...

Устроенные для холерных больных барани не имѣли ни горячей воды, ни лънарствъ, ни коенъ, а больные свозились туда только для того, чтобы меньше выдылить изъ себя холерной заразы въ городъ и околѣть на голомъ соломенномъ матрацъ,

а то и просто на землъ...

Узнавъ предести этихъ бараковъ, близкіе заболѣвшихъ холерой скрывали своихъ больныхъ отъ сосѣдей... отъ врачей... отъ милиціи, опасаясь насильственнаго увоза обреченнаго. И только, когда за первымъ въ семьѣ сваливался въ судорогахъ и другой — начиналась бѣготня въ Губадравъ... въ милицію... въ санитарные участия, амбулаторіи съ мольбами забрать трупъ окоченѣвшаго и корчащагося въ судорогахъ другого... Никто не приходиль, и здоровые люди въ смертельномъ узнастѐ бросащи и трупъ, и умирающаго, и убѣгали къ знакомымъ, оставляя квартиру на произволь судьбы...

На окраинахъ и въ рабочихъ раіонахъ холера справляла сытую тризну, и затаенный шопотъ о карѣ Божьей, о проклятьи Господнемъ сталъ глубою проникать

въ разслабленные умы голодныхъ, измученныхъ и истощенныхъ людей...

Въ хижинъ одного холернаго проявилась икона. Холерный въ мученическихъ судорогахъ умеръ, но въ маленькую хижину желъзнодорожнаго стрълочника устремились сотни бабъ, имъвшихъ дома корчившихся отъ холеры мужей, сыновей и дочерей.

Обновилась икона и въ домъ заводскаго слесаря, и жена его, уже почти холодиая и крюченная холерькым судорогами, взглянувь на обновленную икону, червы и крюченная холерьком удоровъла и разсказывала тысячной толить о чудь, сотворенномъ

иконой Богородицы...

Легенды пошли и объ обновившихся иконахъ въ селахъ и деревняхъ, и партійный комитеть, увидъвъ наростающее стихійнымъ темпомъ религіозно фанатическое движеніе, ръшиль вмъшаться въ эти божескія чудеса и для большей върности въ работъ привлекъ лучшихъ агентовъ Чека.

Всѣ квартиры, въ которыхъ иконы обновились, были опечатаны и къ дверямъ

и иконамъ были поставлены вооруженные коммунисты.

Когда уже во время работы комиссіи изъ партійнаго комитета и агентовъ Чена обмовилась еще одна икона гдѣ то на окраинъ, масса стала ежевечерно наполнять церкви, требуя отъ священниковъ служенія молебновъ о поддержаніи силы Бомескихъ чудесь на землѣ.

Большевики нисколько не препятствовали народу въ церквахъ выявлять саож религіозныя чувства, но въ свою комиссію по обслѣдованію обновленій пригивадни двухъ популярныхъ въ городъ инженеровъ, одного священника и двухъ рабочикъ.

Объявивъ въ газетъ о сформированіи такой комиссіи, большевини съ удивительныть въ этомъ случать тактомъ приступили къ работъ, публикуя ежедневно въ газетъ результаты обслъдованій, въ видъ подробныхъ протоколовъ, за подписью въбъхъ членовъ комиссіи.

Комиссія установила во всёхъ случаяхъ обновленія грубую подрисовку иконъ съ подкладываніемъ по бокамъ рамокъ фольги, отъ чего ликъ какъ бы дъйствительно-

происнилси

И тогда была открыто пущена въ ходъ Чека съ приказомъ во что бы то ни стало раскрыть исторію этихъ обновленій, такъ какъ комиссія установила, что всѣ обновненія въ городѣ и въ ближайшихъ къ городу деревняхъ были сфабрикованы изъ одного и тото же матеріала и какъ бы чуть ли не одной и той же рукок.

И черезъ нъсколько дней изъ какого то глухого села чекисты приволокли въ городъ связанныхъ веревками сельскаго батюшку, какого то бывшаго иконописца

и одного неизвъстнаго, который упорно отказывался назвать себя.

Всѣ трое упорно не сознавались въ приписанномъ имъ преступленіи, и хотя Чека объявила о найденныхъ у задержанныхъ лиць остаткахъ фольги и золотистыхъ ирасокъ, но и священникъ и иконописецъ, и оставшійся неизвъстнымъ, падая подъ гулкими выстрълами чекистскаго нагана, унесли съ собой жуткую тайну, еще болѣе страшную въ дни слабаго, судорожнаго трепетанія придавленной и запуганной человъческой мысли...

Тъ тайные склады, изъ которыхъ Исполкомъ, черезъ продовольственные органы, въ самыя критическія и опасныя для власти минуты извлекалъ кое какіе продукты, скупо подбрасываемые найболъе опаснымъ рабочимъ, оппозиціоннымъ группиров-

камъ, въ концъ концовъ изсякли.

На сотни тысячь, вырученным нелѣзнодорожнинами за проданную мануфантуру, они полуголодно кормились нѣсколько дней, и когда голодь опять удариль вътоловы и подкашивая ноги спазматически и судорожно сжималь желудокь — новое, глухое рокотаніе выполазло изъ мрачныхъ желѣзнодорожныхъ цеховъ, проникая въ заводы, на улицу, въ учрежденія и въ пѣхотным части войскъ.

«Хлѣба!.. Дѣтямъ хоть каплю молока!..» жалобнымъ стономъ неслись глухія мольбы истощенныхъ и на половину голыхъ, кое какъ въ тряпье укрывшихся, жен-

щинъ — женъ рабочихъ и матерей, и припухавшихъ отъ голода дътей.

«Хлѣба1.. Только... одного только хлѣба...» тономъ безнадежной покорности просили рабочіе у пріѣзжавшихъ въ мастерскія успокаивать ихъ коммунистовъ.

Хлъба не давали, а по городу носились автомобили, въ которыхъ важно раз-

валивались сытые и довольные верхи совътской власти.

И часовъ около трехъ, перваго іюня, тревожно загудълъ гудокъ желъзнодорж-

ныхъ мастерскихъ.

Словно вспуганные звѣри дикимъ ревомъ заговорили всѣ стоявшіе подъ паромъ паровозы; отозвались пугающими гудками мрачныя громады заводовъ и нервнымъ переливчатымъ стономъ влились крики еле державшихся на Днѣпръ судовъ краснаго Двѣпровскаго флота.

Огромныя толпы измученных железнодорожников направились къ Управ-

ленію дороги.

Сквозь гулть грозной тысячной толны и конмарный ревъ гудковь ярко выдёляпось слово «хлтбоа!» Голодные, придавленные и обезсиленные рабочіе оставили мастерскій и умолноще кричали «хлтбоа,» стоя подь окнами Управленія,

Работа на дорогъ остановилась.

По прямому проводу предсъдатель Исполнома, тов. Клименно, снесся съ Харьвовомъ и оттуда получилъ отвътъ:

«Это похоже на Кронштадтъ... Возстаніе подавить безъ пощады... Использорать конницу Буденнаго...» Бывшій въ то время въ штабѣ Буденнаго тов. Ворошиловъ пытался успокоить рабочихъ, но въ отвѣтъ посыпались камни... Начальникъ желѣзнодорожной малици, вынувшій почему то изъ кобуры револьверъ, былъ настипутъ погнавпимися за нимъ рабочими и выброшенъ изъ окна четвертато этажа. Появившихся въ толитѣ желѣзнодорожныхъ чекистовъ рабочіе повалили на землю и по головѣ били ихъ стаместками и долотами, растаптывая тѣла до безформенной массы крови, трянокъ и костей.

Къ желъзнодорожникамъ стали подходить кучки городскихъ рабочихъ.

Раздавались крики: «долой мучителей!.. долой тирановъ!.. Смерть захватчикамъ!..»

Положение для большевиковъ создавалось опасное.

Пытавшійся выступить предъ рабочими съ р'вчью тов. Клименко получилъ сильный ударъ камнемъ въ грудь...

Казаки Буденнаго не сразу согласились двинуться на обезумъвшихъ отъ голода рабочихъ.

Толпа росла.

Тогда предсъдатель Губернской Чеки, тов. Трепаловъ, ввелъ въ дъло свой конный отрядъ особаго назначенія и весь наличный штатъ чекистовъ.

Когда къ вечеру усталые рабочіе разбрелись по домамъ, чтобы съ утра снова окраинахъ противъ красныхъ тирановъ, — ночью по всему рабочку району, на окраинахъ и поселнахъ разсыпались конные и пѣщіе чекисты, и къ утру, витьсто новаго организованнаго выступленія, въ подвалахъ Чека толпилось около двухсотъ рабочихъ.

Къ вечеру второго дня состоялся судъ надъ «мятежниками», и пятьдесять одинъ рабочій были приговорены къ немедленному разстрѣлу.

Остальныхъ рабочихъ потребовала для расправы Всеукраинская Чека въ Харьковъ.

Ночью второго іюня осужденные на двухъ грузовикахъ были доставлены къ

крутому берегу Дивпра и за ихъ спинами былъ поставленъ пулеметь. Какъ подкошенные, падали разстръленные рабочіе въ воду... Трупы относило

теченіемъ... Н'вкоторые трупы оставались туть же на берегу... А утромъ третьяго іюня къ берегу Дн'впра никого не допускали, и о судьб'є арестованныхъ никто ничего не зналъ.

Но спустя день, два, вода стала выбрасывать трупы на берегь.

Расправа пролетарской власти надъ рабочими открылась.

И по Дивпру тихо и медленно стали плавать лодки съ женщинами и мальчиками-подростками... Длинными шестами прощупывали они дво Дивпра и отв времени до времени вытаскивали трупъ, который сейчасъ же снова отталкивали въ воду...

Оказался не свой... чужой... Еще вытащенный трупъ и пронзительный, дикій крикъ... Свой!.. Мужъ!.. Отецъ!.. Братъ!.. Свой!..

Припухшій, со сл'вдами крови на грузномъ рабочемъ плать — трупъ очла, мужа, брата, сына...

Нъсколько «своихъ» труповъ удалось найти.

Большевики растерянно и испуганно запретили эти розыски.

И долго потомъ, нъсколько недъль подрядъ, мутныя волны Днъпра выбрасывали на берегъ трупы рабочихъ, но уже распухине, безформенные, неузнаваемые...

Эти трупы на берегу грызли собаки...

«Возстаніе», или, какъ говорили м'єстные большевики, «маленькій Кронштадть» быль подавлень, и первое іюня кровавой страницей вошло въ исторію пролетареной революціи Екатеринославскихъ рабочихъ.

Надо было какъ нибудь сгладить затихшее, но ушедшее въ глубину движевіе, и большевики пустили рядъ конференцій, митинговъ и докладовъ.

И первымъ боевымъ докладомъ было выступленіе Ворошилова... Съ канима

то сладкимъ упоеніемъ разсказывалъ Ворошиловъ о томъ, какъ ворванціеся въ Кронштадть красные курсанты ръзали мужское население города, стремясь съ корнемъ вырвать идею сверженія совътской власти...

Много досталось на докладъ П. Н. Милюкову, статьи котораго Ворошиловъ

цитироваль по старымъ номерамъ «Послъднихъ Новостей».

«Эта старая, буржуазная, контръ-революціонная крыса, эта старая дипломатическая обезьяна, послъ перваго же выстръла возставшаго Кронштадта, - стала упаковывать чемоданы, собираясь на пару дней въ Кронштадтъ, а тамъ и въ Петербургъ!..» — заключалъ Ворошиловъ, читая выпержки изъ статей П. Н. Милюкова...

«Какъ разъ къ моменту полученія свъдъній о возстаніи, въ Кремлъ, шло ночное совъщание бюро коммунистическаго интернаціонала. И какъ только было оглашено сообщение о мятежъ, - докладывалъ на митингъ Ворошиловъ, всъ товарищи по одного встали, вооружились винтовками и экстреннымъ поъздомъ выъхали въ Петербургъ, сразу же влившись въ ряды наступавшихъ войскъ.»

«Когда наши красноармейцы, разсказывалъ Ворошиловъ, увидали плечомъ къ плечу, рядомъ съ собой, своихъ вождей, такъ же храбро и самоотверженно двигавшихся подъ страшнымъ огнемъ фортовыхъ орудій возставшихъ, какъ и цъпи красныхъ курсантовъ, ихъ воинственный подъемъ возросъ въ сотни разъ, и неприступныя твердыни Кронштадта пали... Шедшій рядомъ со мной мой адъютанть, продолжаль Ворошиловъ, получивъ на вылетъ пулю въ шею, шелъ въ цъпи до тъхъ поръ, пока не свалился на ледъ отъ сильной потери крови...»

И изъ всего доклада Ворошилова за пустыми и яркими фразами о стоголовой гидръ контръ-революціи, міровыхъ хишникахъ и о всесвътно возстающемъ пролетаріатъ, совершенно открыто и очевидно выдълялось то, что въ Кронштадтъ были разстръляны тысячи рабочихъ и крестьянъ, въ отчаянъи рванувшихъ на себъ цъпи

тяжелаго рабства...

«Когла было что жрать, говориль послѣ Ворошилова выступившій «со словомъ» Буденный, я самъ говорилъ моимъ казакамъ: ты, Федосій, съъдаешь въ день два фунта сала, на!.. Получай три!.. ты, Егоръ, лопаешь сразу по три фунта пшеничнаго житьба, на!.. лопай пять!.. Но за то теперь, когда хитьба и сала нема, такъ и ты, Федосій, и ты, Егоръ, — ни гу-гу!.. и ни звука... Значить нъту!.. И разговоровъ никакихъ, и всякія тамъ антимоніи къ чорту!..»

И сълъ, но вдругъ, какъ бы вспомнивъ что-то, вскочилъ и сказалъ:

«Да!.. И вотъ что!.. Тутъ вы, товарищи, давеча антимонію завели... Такъ вы больше того!.. теперь поосторожный!.. А то мои полки готовы!.. И расправа будеть коротка...»

На этомъ митингъ были допущены пренія, и самъ Ворошиловъ, клянясь коммуной, заявиль, что на этомь митингъ всякій можеть совершенно открыто высказать все, что у него на умъ, и какія бы то ни были высказаны контръ-революціонныя мысли, онъ, Ворошиловъ, гарантируетъ оппоненту полную безнаказанность...

На сцену вышель меньшевикъ Гурвичъ, находящійся въ последнемъ градусь чахотки.

«Позвольте мнъ, началъ маленькій, сухой и сгорбленный чахоточный, напомнить товарищу Ворошилову, что ровно пятнадцать лъть тому назадъ, мы вмъстъ съ нимъ сидъли за одной ръшеткой въ Луганской тюрьмъ за организацію рабочей сходки и массовки на паровозостроительномъ заводъ Гартмана... Это напоминаніе я дълаю потому, что сейчасъ товарищъ Ворошиловъ стоить рядомъ со мной въ чинъ краснаго генерала, а я по прежнему остался революціонеромъ, который и теперь, имъя у власти своего же Ворошилова, произносить сейчась эти слова, опасаясь на ночь попасть въ «подвалъ»... Но, продолжалъ возбужденный Гурвичъ, сейчасъ я отъ Чеки защищенъ клятвой самого Ворошилова, который въ душъ самъ то не увъренъ, что по выходъ изъ этого помъщенія меня все таки не схватять мальчики Дзержинскаго... Я, главнымъ образомъ, еще и для того напомнилъ здъсь о товарищеской тюремной съ Ворошиловымъ решетке, чтобы после моей речи и во время речи никто не сталь бы упрекать меня въ бурнуваности, контръ-революціонности и пособничествъ міровымъ хищникамъ въ порабощеніи пролегарскияхъ массъ... Я, какъ вы видите, съ трудомъ говорю, обливаюсь крупными каплями пота и, можетъ быть, сегодня-завтра лопнеть послъдній клапань монхъ легкихъ... И потому, зажигался Гурвичъ, я въ этомъ случать высказаль все, что накопилось у меня на душт и высказаль это все и предъ двумя генералами отъ революцій Воропиловымъ в Буденнымъ и предъ Вами, дорогіе товарищи, я вижу чудо, дающее мнъ, можетъ быть, предъ завтрашней смертью сказать нашимъ генераламъ слово истиннаго пролеталія и истиннаго революціонера...»

«Итанъ, товарищи, я приступаю нъ моей рѣчи.»

И набравь въ дырявыя легкія воздуху, Гурвичь громкимь голосомь, съ медленной разстановкой, прокричаль: «Совътская власть, дъйствующая именемь русскихъ рабочихъ и крестьянъ, является самымы безпощаднымь и жестокимь истребителемъ рабочихъ и крестьянъ, какимъ не быль Императоръ Николай Второй!! Совътская власть, въ крови, мукахъ и стонахъ...» хотъть дальше говорить Гурвичъ, но въ аудиторіи, разсыпанные въ ложахъ и на верхнихъ ярусахъ мальчик Дзерживскаго подилли невообразимый шумъ, свистъ и крики «долой!», и слова Гурвича потонули въ подиввиемся хаосъ...

Рабочіе вскочили съ м'встъ, и ихъ крики «просимъ! просимъ!.. долой палачей!..» слились въ одинъ общій страшный шумъ...

Ворошиловъ стоялъ спокойно на сценъ и улыбался.

На этотъ митингъ были командированы сотрудники всѣхъ Чека, и городской, и желѣзнодорожной, и районно-транспортной. Молодчики эти, оставивъ дома галифе и кубанки и спрятавъ револьверы въ карманы, разсѣлись въ театрѣ и имѣли заданіе помнить лица всѣхъ тѣхъ, которые пойдуть на умышленно заброшенную Ворошиловымъ удочку. И торжественное объщаніе Ворошилова было только однимъ изъ пріемовъ Чеки съ цѣлю выявить копошащілся въ рабочей и полу-интеллигентской массѣ сознательныя, противо-большевистскій ециницы.

Но сами не чекисты, пытаясь просимулировать возмущеніе рабочихъ рѣчью Гурвича, хватили черезъ край и оказались въ положеніи мальчишки-вора, убъгающаго отъ городового и кричащаго «ловите вора!»

Схватку успокоить не удалось, и сами же чекисты сорвали такъ удачно начатую Ворошиловымъ охоту на тайныхъ враговъ рабоче-крестьянской власти.

Искры такъ ярко вспыхнувшаго кронштадскаго пожара разнеслись по всей Россіи, и идеи, брошенныя кронштадтцами, чаще и чаще обсуждались рабочими;

Большевики двинули тяжелую артильерію, и на Украину поѣхали Раковекій, Бухаринъ и Фрунзе съ опредъленной программой окончательно загасить кронштадскія искры и увѣрить ожесточающихся въ безвыходности рабочихъ въ томъ, чте воть!.. еще немного терптенія и будеть хорошо... сытно и надъ Совѣтской Республикой счастливо засіяеть коммунистическая звѣзда.

Когда въ «Извъстіяхъ», къ тому времени персименованныхъ «Къ труду», появълось сообщеніе о предстоящихъ докладахъ Раковскаго, Бухарина, Фрунзе, все въ
городъ зашевелилось. Коммунисты ждали какихъ то особыхъ вово-открытій вая
усть своихъ вождей; начавшіе опредъленно организовываться меньшевики, спасшісся
отъ ареста, готовили своихъ ораторовъ къ открытымъ выступленіямъ предъ культурнымъ Раковскимъ и «умницей» Бухаринымъ, а широкая, густая, безпартійная масса
втихомолку высказывала предположенія, сводившіяся къ тому, что больно часте
что то стали наѣзжать главари — нѣтъ ли какой либо новой внѣшней опасности для
власти повсныхъ....

Въ большомъ зимнемъ театръ на семь часовъ вечера по совътскому временя, а по солнечному только въ четыре часа дня, было назначено объединенное засъданы

всѣхъ профессіональныхъ организацій, Губернскаго Исполнома и Губернскаго Партійнаго комитета для заслушанія докладовь тов. Раковскаго о внутреннемь положеніи совътскихъ республикь, тов. Бухарина о международномъ положеніи республикь, и тов. Фрунзе о военномъ положеніи республикъ и о состояніи Красной Арміи.

Въ пять часовъ вечера залъ, сцена, всъ ложи и фойо были переполнены коммуънистами, чекистами, рабочими, совътскими служащими, членами совъта рабочихъкрестъянскихъ и красно-армейскихъ депутатовъ, меньшевиками, робко прятавщи-

мися въ темныхъ углахъ коридоровъ.

На сцен'в въ полномъ составъ расположилась высшая губерьская власть въ вицъ президіума Губерьскаго Исполкома и Бюро Губерьскаго Партійнаго Комитета; часамъ къ шести на сцен'в появились тов. Воропшловъ съ двумя элегантыми молодьми адъютантами изъ бывщихъ лучщихъ кавалерійскихъ полковъ и тов. Буденный, команиующій 1-ой Класной конной авміей...

По залу пронеслись слухи, что съ повздомъ Раковскаго случилось какое то нестастье... Слухи эти бъли не безъ основанія, такъ какъ въ это время отдільными части Буденновской конницы бродили по раіону линій Екатеринославъ-Павлоградъ-Александровскъ-Лозовая и шомполами и разстрѣлами выжимали у крестъннъ продовольственный налогь, что вызвало новыя выступленія разрозненныхъ махновскихъ шаекъ, часто совершавшихъ исключительные по смѣлости налеты на проходившіе въ этомъ раіонѣ повзда.

Только по накой то особой случайности поъздь Калинина проскочиль этотъ раіонъ и все же въ вагонахъ поъзда оказалось много выбитыхъ пулями стеколъ.

Общая взвинченность, подозрительность и напутанность усилились въ сотни разъ и дошли до какого то психоза, когда и въ восемь часовъ, и въ девять часовъ, и въ девять часовъ, и въ деять часовъ, и въ деять

Снестись съ ближайшими станціями не было тогда возможности... Махновцы каждую ночь рвали провода, и только въ рѣдкихъ случаяхъ удавалось сноситься съ

Синельниково по прямому проводу.

Были высланы на вокзаль, кром'в ожидавшихь тамь делегатовь для встр'вчи, особые курьеры, им'ввшіе заданіе, какь только вожди прі'єдуть, сейчась же дать знать въ театръ...

Напряженность и въроятность какого либо нападенія или крушенія создали полную увъренность въ томъ, что съ поъздомъ Раковскаго что-то случилось.

Шнырявшіе съ залу чекисты злобно сверкали глазами.

Но въ началъ одиннаддатаго ночи, возбужденные и запыхавшіеся курьеры вбъжали въ театръ и, пробираясь скозь густую толпу къ сценъ, радостно кричали:

«Прівхали!.. Прівхали!..»

Минуть черезь двадцать, — болъе получаса театрь положительно дрожаль отъ рукоплесканій, энтуазіастическихь выкриковь тысячной толпы, привътствовавшей появившихся на спенъ Раковскато. Бухарина и Фрунзе.

«Да здравствуетъ герой Крыма, товарищъ Фрунзе!!» раздается по залу театра,

и новый взрывь рукоплесканій и восторженных криковъ...

«Да эдравствуеть герой «Потемкина», вождь красной Украины, товарищь Раковскій!!»

И снова громы апплодисментовъ и гулъ, и ревъ тысячной толпы...

Восторженность улеглась, и предсъдатель Губернскаго Исполнома, тов. Клименко, объявить, что слово для доклада по внутреннему положению республикъ предс ставляется предсъдателю совъта надодныхъ комиссаровъ Украины, тов. Раковскому.

И раздался повторный ревь наэлектризованнаго зала...

Въ черныхъ галифо и въ такомъ же френчъ, гладко выбритый, очень похожій на кинематографическаго актера, Раковскій быстрыми шагами приблизился къ рампъ и уже на ходу началъ:

«Отъ имени Совъта Народныхъ Комиссаровъ Украины привътствую васъ!..» Фраза была произвесена фальцетомъ, сразу показавъ, что говорить иностранецъ, блестяще владъющій русскимъ азыкомъ...

Опозданіе поъзда Раковскій объясниль тѣмь, что, когда они подъѣхали къ Павлограду, казаки Буденнаго пригнали на станцію триста пойманныхъ повстанцевъ и что ему вмѣстѣ съ Бухаринымъ пришлось туть же произвести судъ и расправу надъ возставшими сынками крестьянскихъ кулаковъ...

Говорилъ Раковскій быстро, співша за мыслью, и рівдко запинался, подыскивая

иногда какое нибудь нужное, болъе ярко оттъняющее мысль, слово.

Всѣ кошмары совѣтской жизни Раковскій взваливаль на граждань совѣтскихъ республикь. Не выдѣляя ни саботанкиковъ, ни спецовъ, ни бѣлыхъ, ни красныхъ, Раковскій доказываль, что все несчастіе въ томъ, что граждане республикь почему то прониклись мыслью, что Совѣтская власть должна ихъ содержать и снабжать ихъ всѣмъ тѣмъ, что нужно человѣку для нормальной жизни и работы. Чуть коснувшись безпартійной массы, Раковскій всѣми стрѣлами своей пылкой рѣчи обрушился на тѣхъ коммунистовъ, которые, занявъ какой либо отвѣтственный постъ, сразу усваивають себѣ всѣ отрицательныя стороны и замашки былыхъ царскихъ чиновниковъ, въ то же время не обладая ни опытомъ, ни знаніемъ, ни работоспособностью послѣднихъ...

«У насъ нѣть людей!.. У насъ нѣть товарищей, которые помогли бы намъ, стоящимъ на вершинѣ власти, вести жизнь республикъ такъ, какъ этого требуютъ условія момента, условія момента, условія момента, условія момента. Воры, карьеристы, жулики, своевременно обезпечившіеся партійнымъ билетомъ, засоряють нашть слабый, разстроенный государственный аппаратъ, и только самая безпощадная и жестокая борьба съ нашими такъм же товарищами-коммунистами поможеть намъ поставить внутреннюю жизнь республикъ такъ, какъ этого требують ученія нашихъ великихъ людейъ

Рѣчь, касавшаяся отчасти и петлюровско-махновскаго настроенія украинскаго крестьянства, была въ дъйствительности горячей агитаціей къ открывшейся тогда

кампаніи по чистк' коммунистической партіи.

П'ввуче, чистымъ говоромъ москвича, началъ свой докладъ Бухаринъ... Небольшого роста, на коротнихъ и кривыхъ ногахъ, съ большой лыс'вющей головой на тонкой шев, въ несвъжемъ старенькомъ пиджакъ, Бухаринъ напоминалъ собоютипъ ябедника-чиновника, сидящаго въ какихъ то далекихъ углахъ желъзнодорожныхъ управленій...

Говориль онь ровно, спокойно, безь горячности Раковскаго, а мягко, съ пукавой усмъщкой язвиль буржуваныя государства и капиталистическихъ правителей. По докладу Бухарина и, какъ онь въ концё доклада и самъ сказалъ, весь міръ со всёми его геніальными Ллойдъ-Джоржами и Вильсонами представляеть собой одинъ огромный страшный сумасшедшій домъ, и среди всего этого міра сумасшедшихъ здоровымъ ядромъ является одна только Россійская коммунистическая Партія — Р. К. П. —

Въ эту минуту, когда Бухаринъ сталъ развивать высказанную имъ мысль, миѣ вспомнился обычный типъ сумасшедшаго, убъященнаго въ томъ, что всѣ вокругъ него съ ума сошли, а только онъ одинъ обладаетъ здравымъ смысломъ и потому его то сумасшедшіе и заперли въ душную палату.

«Сижу я частенью въ кабинетъ Чичерина... Пугнемъ, говорю, Францію... Пусти-ка по примому ногу въ Варшавау1.. И Чичеринъ путаетъ... Мыл-то съ Чичеринь мутаетъ... Мыл-то съ Чичеринь мутаетъ... Мыл аначитъ, въ шутку, къ намъ по радіо встревоженный и серьезный отвътъ... Мы, значитъ, въ шутку, а они въ серьезъ!.. Мы для забавы, а они за головы хватамотел, и путы у нихъ дрожатъ!.. А что нашъ Красинъ въ Лондонъ выдълваетъ! – заливался Бухаринъ – Чулеса да и только!.. Англичане и во сиъ видятъ наши лъса, нашу нефтъ, нашу урду и нашъ Уралъ... Международные политики, товарищи, – перешелъ на серьезвый тонъ Бухаринъ, – въ годы большого историческато сдвига, продъланнаго Россійской

Коммунистической Партіей, оказались неподготовленными къ тъмъ формамъ дипломатія, которыя выдвинулъ нашъ Ильичъ и которыя такъ исчерпывающе полно и тонко охватилъ и поняль нашъ Ичеринь, котя тонке старый дарскій дипломать... Вся ошибка и самое страшное для міровыхъ дипломатовъ это то, что мы говоримъ опредъленнымъ языкомъ, и слово «да» на языкѣ нашей коммунистической дипломатія означаеть исключительно положительную сторону дъза, т. е. чистое, утернудающее событіе «да»; они же, выжившіе изъ ума міровые дипломаты, въ нашемъ открытомъ «да» ищуть какихъ то несуществующихъ въ немъ оттѣнковъ уклончивости отрицанія, и до глупато, до смѣшного бродять менъ трехъ сосенъ... Вся, товарищи, суть дипломатіи заключается въ томъ, что кто кого околпачить!.. Сейчасъ, товарищи, мы колпачимъ!.. Можетъ быть, настанетъ часъ, когда и насъ будутъ колпачить, во сейчасъ, товарищи, повторяю, мы колпачимъ всю Европу!.. вес міръ!.. и на съдой головъ Ллойдъ-Джоржа красуется невидимый для міра, но видимый намъ, большой остроконечный колпакъ, возложенный нашими славными товарищами, Красиньмь, Литвиновымъ и Чичериньмъ...»

Въ докладѣ Бухаринъ смѣялся надъ заключеннымъ съ Англіей торговымъ договоромъ и, коснувщись коммунистическихъ теченій милліоновъ мірового пролетаріата, набросалъ такую яркую, живую картину, что казалось, что завтра, послѣ завтра, не успѣетъ доѣхатъ Бухаринъ до Харькова, какъ въ Лондонѣ, Нью-Іоркѣ, Парвикѣ и Берлинѣ прочно укрѣпится совѣтская власть съ серпомъ и молотомъ подъ красной пятиконечной звѣздой...

Много досталось отъ язвительнаго остроумія Бухарина образовавшимся на окраинахъ Россіи буржуазнымъ государствамъ...

«Это, товарищи, не государства, а мелкая размѣнная монета, выпущенная міровыми хищнинами для удобства разочета въ могущихъ создаться осложненіяхъ въ бурижуазномъ лагерѣ крунныхъ государствъ».

«Вамъ, товарищи, не нужно сейчасъ думать о томъ, почему центромъ Красной Украины явлиется не Кіевь, а Харьковъ, и пусть многіе изъ васъ не скорбить о томъ, что нѣть одной Красной Москвы, безъ красныхъ центровъ Харькова, Азербейджана, Минска и Ташкента, а думайте, товарищи, о томъ, что скоро и очень скоро вырастеть міровымъ колоссомъ одна интернаціональная коммунистическая власть трудящихся всего міра — Лондона, Парижа, Нью-Іорка, и Берлина — съ однимъ интернаціональнымъ краснымъ Центромъ — нашей русской коммунистической Москвой!!

Скучнымъ, вялымъ тономъ армейскаго капитана, восхвалялъ силу и духъ Красной Арміи Фрунзе, и только къ разсвъту торжественное засъданіе было закончено общимъ пъніемъ Интернаціонала...

Уъхали вожди, направляясь вглубь Украины на Полтаву, Кіевъ, Кременчугь, и тяжевые, давящіе будни тифа, голода и холеры быстро стушевали всѣ слова, фразы и объщанія сытыхъ и довольныхъ вождей...

Съ какимъ то сладостнымъ упоеньемъ присяжный повъренный Я., зарабатывавшій въ дореволюціонное время до ста тысячъ въ годъ, разсказывалъ о томъ, какъ вчера прошло совъщаніе юристовъ на квартиръ предсъдателя Ревтрибунала, коммуниста Обуховскаго...

«На столѣ полная коробка хорошихъ папиросъ... А во время засъданія всъмъ поднесли по стакану чая съ сахаромъ и лимономъ... А когда совъщаніе окончилось, насъ пригласили въ столовую, гдъ былъ накрыть столъ... Ветчина, колбаса, сало, швейцарскій сыръ, и сколько угодно масла съ бълымъ хлъбомъ... И чай съ сахаромъ...»

И у слушателей загорались глаза, и открытая зависть была къ этому человъку, который вчера только пиль настоящій чай съ сахаромъ и кушаль масло, да еще на бъломъ хлъбъ. А ветчина!.. Господи!.. да мы уже забыли, какого она вида!

А крупный промышленникъ, сидя на чемоданъ въ маленькой, оставленной ему нослъ реквизиціи комнатиъ, вслухъ мечталь:

«Богъ съ нимъ... съ голодомъ!.. Но по чемъ у меня страшная тоска — это по письму съ почтовой маркой, печатью почты какого нибудь города... когда медленно разръзаещь конвертъ и читаещь письмо... Все равно отъ кого, но письмо... изъ другого города... отъ другихъ людей... И потомъ газета... Утромъ, за чаемъ, разворачиваещь листы свъже отпечатанной и сильно пахнущей краской газеты... И пачкаетъ руки...»

Жили мы, какъ полудикіе люди на необитаемомъ островѣ... Продолжительное недобданіе и въ послѣдніе мѣсяцы опредъленный, нячѣмъ не прикрытый голоду вызываль въ мозгу бредовыя мысли о бѣгслъенный, нячѣмъ не прикрытый голоду, куда нибудь... лишь бы спасти себя и свою малую семью отъ приближавшагося приарака мучительной голодной смерти... Къ тифу, холерѣ и цынгѣ прибавиласъ накая то странная, врачами не раскрытая, болѣзыь, возникшая на почвѣ остраго недоѣданія... Сильныя головныя боли валили голоднаго съ ногъ, и послѣ нѣсколькихъ дней мучительной головной боли больного записывали въ очередь въ одну изъ братскихъ могилъ кладбища...

Такой исходъ болѣзни только радоваль близкихъ, такъ какъ во многихъ случаяхъ головныя боли кончались полнымъ сумасшествіемъ больного, и на улицахъ города часто попадались люди, блаженно улыбавшіеся и мечтательно жевавшіе вѣтку акаціи или какую нибудь старую грязную тряпку.

Власть ушла отъ всякихъ заботъ о кормленіи населенія и, жестоко и отчаянно разстрѣливая крестьянъ, обстрѣливая деревни орудійнымъ отнемъ, а нерѣдко и сжигая деревни до основанія, выколачивала продовольственный налогъ для прокомоленія чекистовъ членовъ коммунистической партія и армія.

Преступленія и кражи во всѣхъ совѣтскихъ учрежденіяхъ развились до ужасовъ; поддѣлывали подписи комиссаровъ и, путемъ соглашенія съ кассирами банка или учрежденіями, получали изъ кассъ милліонныя суммы; поддѣлывали ордера и выдавали имущество въ видѣ мѣшковъ, мануфактуры, желѣза, гвоздей; крали изъ продовольственныхъ складовъ сахаръ, муку, соль...

Крали и сами комиссары-коммунисты, дълая видь, что не замъчають творищейся въ ввъренныхъ имъ учрежденіяхъ вакханаліи, и частенько стали прибътать къ помощи того или поугого спеца для болъе тоннаго и осторожнаго проведенія лѣла.

Всесильные главки устраивались проще. Завѣдывавшій Губернскимъ Земельнымъ отдѣломъ Шаляхинъ выписываль изъ своихъ складовъ Харитоненко, завѣдывавшиму тогда отдѣломъ Соціальнаго обезпеченія, нѣсколько пудовъ картофеля, лукь, сушеные фрукты и керосинъ, а тов. Харитоненко выписываль тов. Шаляхину ордерь на полученіе изъ склада Соціальнаго Обезпеченія тридцати аршинъ лучшей мануфактуры, шести паръ бѣлья, дюжины катушекъ нитокъ ... Завѣдывавшій Губервскимъ Отдѣломъ Здравоохраненія, врачъ, коммунисть Козловскій, выписываль комиссару дороги усиленное питаніе, выдавая ему со складовъ по нѣсколько фунтовъ миса, масла, десятка янцъ, какао, шеколадъ и бѣлую муку, а комиссарь дороги присываль Козловскому домой десятки пудовъ дровъ и угля.

Продовольственный учрежденія, получая что либо для населенія, первымъ дъложь снабжали своихъ сотрудниковъ пайкомъ и, проявляя въ этомъ случав исключительную и небывалую въ совътскихъ учрежденіяхъ честность, выплачивали своимъ сотрудникамъ задолженные, ранъе не выданные пайки...

«Мнъ, товарищъ, еще за февраль!», кокетничая съ коммунистомъ, щебетала машинистка, дочь недавняго крупнаго буржуя.

И «товарищь» выдаваль паекь и за февраль, хотя дѣло происходило въ маѣ или въ іюиъ...

И въ такіе дни, въ часы послѣ занятій, можно было встрѣтить людей со счастиввыми лицами тащившими на плечахъ или въ спеціально приспособленныхъ повозочкахъ мѣшки муки, кульки сахару, банки керосину, десятокъ селедокъ, нѣскольно фунтовь соли, свъчей, десятокь коробокь спичекь, а отвътственные «спецы» и товараща-коммунисты для доставки своихъ пайковь домой прибъгали къ помощи лошадей...

Населеніе оставалось при карточкахъ, а чтобы было какое нибудь развлеченіе, продовольственных организаціи объявляли бѣлых карточки недъйствительными, выдавая взамѣнъ бѣлыхъ — голубыя. Недѣлями стояли голодныя дѣти, женщины и старики въ очередяхъ по обмѣнѣ карточекъ только для того, чтобы черезъ мѣсяцъ подчиниться новому приказу и стать въ новую очередь по обмѣну голубыхъ карточекъ на бѣлыя...

Миръ съ Польшей былъ давно подписанъ, никакихъ внѣшнихъ фронтовъ не было, и только крестьянство на Украинъ кровью комиссаровъ и коммунистовъ заливало свое стихійное негопованіе и возмушенье властью коасныхъ.

Ленинъ бросилъ толпъ своихъ полусумасшедшихъ и истеричныхъ коммунистовъ вовый лозунгъ «говарообмънъ», и голодавшие мелине коммунисты съ энтузіаэмомъ бросились на постижение новаго ученія великаго Ильича.

Потомъ голодной массъ коммунистовъ ловко подсунули принципіальныя разногласія по профессіональному вопросу между Ленинымъ и Троцкимъ, и новая волна горячихъ митинговъ, докладовъ и рефератовъ отвлекла больные умы коммунистовъ отъ самаго страшнаго и ничъмъ не поправимаго голода.

Когда появились на заборахъ воззванія организовавшагося въ Москвъ общественнаго комитета поміци голодающимъ — никто не сомитввался въ томъ, что эта новая ловушка еще сохранившихся въ Россіи общественныхъ силъ окончится печально для всъхъ участниковъ комитета, взявшаго на себя непосильную работу по борьбъ съ голодомъ...

Подписи подъ воззваніями графини Толстой, Кишкина, Прокоповича, Щепкина, и само воззваніе, составленное не въ такихъ грубыхъ тонахъ, какими дипальт призывъ Брусиловской компаніи генераловъ, ни въ комъ не вызвало сомъвній въ искренности благихъ, человъческихъ стремленій общественниковъ, но творявшаяся кругомъ совътская вакханалія, царившій произволь и безпредъльная разнузданность носителей власти на мъстахъ, въ умахъ интеллигенціи съ первыхъ же дней вызывали досадливое недоумъніе въ томъ смыслѣ, что этимъ подямъ долга, чести и ума не стѣдовало бы связаться съ большевиками, которые изъ фамилій носителей русской общественности создадуть для всего какую нибудь новую обманную игру.

Въ успъхъ дъла, которому вызвался служить комитеть, никто не въриль, такъ какъ была твердая убъжденность въ томъ, что большевики созданіемъ этого преслъдують не цъли борьбы съ голодомъ, а какія то особыя свои коммунистическія вапачи.

И когда вскоръ появились сообщенія о треніяхъ комитета съ большевиками, а потомъ объ разгонъ и объ арестъ нъкоторыхъ членовъ комитета, многіе раздраженно говорили.

«Такъ имъ и надо! Пусть не играютъ въ общественность съ каторжанами, ворами и убійцами!..»

И память объ общественномъ комитетъ канула въ въчность...

. .

Въ мою личную жизнь, протекавшую такъ же голодно, холодно и напуганно, какъ и жизнь многихъ другихъ людей, оставшихся въ сторонъ отъ «созидательной работы большевиковъ» и не пошедшихъ къ нимъ цъликомъ душой и сердцемъ на работу, вошелъ такой случай.

Возможно, что если бы не этоть случай, я бы голодаль до тъхъ порь, пока не проснувшаяся воля толкнула меня на жизнь или прямо на кладбище... Но проснувшаяся воля толкнула меня на жизнь или на смерть... — «Все равно, думаль

я, чъмъ такъ существовать, лучше попытаться бънать, и во всякомъ случать — хуже не будеть... А если поймають и разстръляють, то въ концт концовъ и лучше, чъмъ такъ коншмарно тянуть дни, незамътно слагавшіеся въ годы!..»

Была объявлена мобилизація журналистовъ для посылки на газетную работу въ Ташкентъ и Самаркандъ...

Не знаю, имъла ли эта мобилизація прямой цълью развитіє коммунистическаго печатнаго слова въ томъ крат или ез цълью было избавиться отъ бывшихъ журналистовъ, не пошедшихъ въ большевистскія газеты, но, во всякомъ случат, мят угрожала принудительная высылка въ далекій край, и отъ этой высылки надо было спастись во что бы то ни стало...

Помогъ одинъ ихъ друзей, оставшійся безпартійнымъ, но благодаря своей исключительной ловкости и приспособляемости сум'ввшій занять у большевиковъ постъ главноуполномоченнаго по распред'вленію металла на Дону, Кубани и Украинъ...

Проданные остатки мебели, альбомы Художественнаго театра, цинковая ванна, жей вышельных печка, бездълушки, статуэтки, — дали миъ сумму, достаточную для двухнедъльнаго существования.

Получивъ отъ главноуполномоченнаго колоссальный мандатъ разъвздного представители, мив удалось на виду у вобхъ шипъвшихъ вокругъ меня красныхъ журналистовъ легально вырваться изъ города.

Простоявь съ вечера до трехъ дня другого дня въ очереди за полученіемъ пропуска, я на слъдующій день, на разсвъть, отправился на вокзаль. На Харысоотправиллея одань поъздъ въ недълю и не попасть въ этотъ поъздъ — значило остаться въ городъ еще на недълю, просрочить пропускъ и оказаться въ положеніи преступника, пойманнаго постѣ неудачной попытки къ побъту.

Вокзаль съ утра былъ переполненъ людьми, стремившимися уфхатъ... Всѣ ммѣли какія то командировки, всѣ были снабжены особыми командировочными удостовъреніями, и только часамъ къ двънадцати, когда составъ былъ поданъ, Чека приступила къ провъркъ документовъ вообще и, главнымъ образомъ, командировочныхъ.

Молча чекисты просматривали бумаги, и часто, не произнося ни одного звука, уничтожали тѣ удостовъренія, обладателей которыхъ чекисты по какимъ-то, им только извъстнымъ, соображеніямъ не желали выпустить изъ города. Возраженія, просьбы въ такихъ случаяхъ не приводили ни къ чему хорошему, такъ какъ чекисты спустя минуту также молча рвали въ мелкіе кусочки аршинный мандать какого нибудь «спеца».

«Товарищъ!.. Вы не поъдете!»

Если же «товарищъ» не успонаивался и не отставаль отъ чекиста, умоляя дать ему возможность про хать до Харькова — чекисть, игриво улыбаясь, спращиваль:

«А по какому дълу, товарищъ, вы ъдете?»

«Видите ли... я командированъ отъ Химотдъла за полученіемъ матеріаловъ, и если я не поъду, то...»

«То и не поъдете!» ръзно прерываль чекисть, направляясь къ другимь, съ трепетомь и страхомъ поджидавшимъ его жертвамъ.

Каждый, посл'є пров'єрки документовь, могь свободно вл'єзть вь товарный ваготь, предварительно показавь красноармейцу, что бумаги на про'єздь им'єются на рукахь.

Часамъ къ шести вечера вагоны были густо набиты... Составъ поъзда состоялъ изъ нъсколькихъ классныхъ вагоновъ, въ которыхъ по два-три человъка споквата располагались важные и неважные комиссары, изъ нъсколькихъ отремонтированныхъ съ койками товарныхъ вагоновъ, въ которыхъ весело щебетали совътскія барышни походныхъ канцелярій комиссаровъ, и ряда старыхъ, грязныхъ теплушекъ, въ которыя, какъ въ зимнюю стужу къ горящему камину, устремились счастливцы-уъзжающіе.

Со станціи побадь тронулся только въ первомъ часу ночи и медленно, нудно потинулся, часто останавливансь; паровозъ пыхтъль, пиштъль, свистълъ и на какомъто глухомъ полустанить категорически отказался тащить дальше и комисаровъ, и барышень, и всю ту безформенную массу, которая молчаливо, руками, ногами и головами сплелась въ одно многоголовое, хрипищее, стонущее и каппляющее чудовище.

Къ утру паръ въ паровозѣ поднялся, и поѣздъ потянулся, тяжело взбираясь на небольшой уклонъ... Только составъ большей своей частью перетянулся на спускъ, вагоновъ десять шаловливо съ трескомъ отдѣлились отъ состава и, развивая на бѣту скорость, понеслись внизъ по уклону.

Часа черезь два удалось составь сцёнить и ... повздъ все же дальше не пошель... Трубы въ паровозъ дали такую течь, которан привела машиниста въ стращие не годование, и онъ наотръзъ отказался вести повздъ. Блинайшіл депо, запрошенныя по телефону, отказались дать паровозъ, объясния свой отказъ тъмъ, что годныхъ къ повздиъ паровозовъ нътъ. Все же къ вечеру быль присланъ паровозъ, который витестъ съ прежнимъ паровозомъ, надрывансь, потащилъ составъ.

Въ Харьковъ насъ притащило на четвертый день ночью, и когда всѣ бросились къвыходу — раздались диніе крики — «назадъ!.. всѣ назадъ!.. въ вагоны! Стръдять бупемъ і»

Жел'взнодорожная Чека пожелала пров'врить документы прі вкавших в и ничего дугого не могла придумять, какъ загнать всю обалд'ввшую отъ четырехдневнаго пути массу обратно въ вагоны...

Плачъ, истерическіе возгласы, руготня, проклятья, дикіе, властные окрики «начальства» слились въ одинъ жуткій шумъ, утихшій только тогда, когда часа черезъ два, истерзанные, окровавленные люди, потерявъ свои послъдніе котомки и мъщки, снова забълись въ вагоны...

«Выходи по одному!» — раздалась команда на перронъ, и изъ каждаго вагона держа, бумаги въ рукъ, стали выползать напуганныя существа...

Красноармеецъ, не просматривая бумагъ, пропускалъ мимо себя въ темнотѣ встът пріъхавшихъ, и я тогда и теперь не понималъ и не понимаю, для чего же нужна была вся эта исторія, вся эта кошмарная процедура по обратному загону въ вагоны.

Туть же на вокзальной площади, поздней ночью, шель какой то уличный митинть съ кинематографомъ, и на полотић двигались какія то тъни генераловъ, офицеровь и страшно толстыхъ. склыхъ людей...

Какой то человъкъ, стоя на возвышенности, напрягая хриплый голосъ, что то выкрикивалъ и смъщно жестикулировалъ...

У пом'єщенія вокзала вся прі\*кавшая масса расположилась на мостовой и дружно-громкимь храпомь влилась въ общій шумъ митинговавшей толпы.

Къ утру двинулись въ городъ.

При всемь моемъ колоссальномъ мандатъ, мнъ въ Харьковъ совершенно нечего было дълать, и одна упорная, настойчивая мысль разжигала мозгъ;

«Впередъ... дальше... въ Москву!.. дальше... дальше!...»

Поплелся къ «бывшимъ» людямъ... Встрѣтилъ знакомыхъ актеровъ... Предлагали остаться въ какихъ то репертуарныхъ комиссіяхъ съ «пайкомъ»... Не подътходитъ... Нумно двигаться къ Москвѣ... Оказалось, что изъ Харькова выбраться не такъ-то легко... При отходѣ поѣзда на Москву производится исключительно строган провърка документовъ, и въ случаяхъ малѣйшаго сомиѣнія въ правдивости документовъ можно легко очутиться въ Особомъ Отдѣлѣ.

Къ несчатью, тогда же былъ изданъ законъ о лишеніи права на безплатный пробздъ всъхъ ѣдущихъ по командировочнымъ удостовъреніямъ и о необходимости уплаты полной стоимости пробзда учрежденіемъ, которое командируетъ своего стотупныма

За сохранившійся у меня хорошій кожаный портфель какой то репортеръ «Коммуниста» взялся помочь мніз вытьхать изъ Харькова. По улицамъ на столбахъ были расклеены большіе планаты съ полнымъ описаніемъ процесса накой-то раскрытой Савинковской организаціи, и въ концѣ значились двѣнаддать фамилій приговоренныхъ къ разстрѣлу и, какъ гласилъ планатъ, уже разстрѣлянныхъ.

На толкучемъ рынкъ, недалеко отъ зданія Управленія Южныхъ дорогъ, проискодила та же вакханалія съ продажей старыхъ и новыхъ тряпокъ, мебели, посуды.

Воабужденные, голодные и элые люди вырывали другь у друга какія-то кружевныя занавѣски, а собственница занавѣсокъ съ трудомъ поспѣвала за ними, съ страшной быстротой переходившими изъ рукъ въ руки... Какіе то подростки оттолннули женщину, и спустя минуту она громко ревѣла, потерявъ свои занавѣски въ общемъ хаосѣ хватающихъ рукъ и говорящихъ людей...

Парень въ хорошей деревенской чумариъ купиль у красноармейца новую пару сапоть, гимнастерку и черные штаны... Уплативъ итсколько милліоновъ за все это добро, онъ торопливо выбрался изъ клокотавшей толпы и въ тихомъ переулиъ быль настигичтъ двумя красноармейцами...

«Что несешь?! Разв'в не знаешь, что за покупку военной аммуниціи— разстр'вль? Становись къ ст'внк'в!»

Сапоги, штаны и гимнастерка были тотчасъ же отданы красномейцамъ, къ которымъ въ тотъ же мигъ присоединился продавшій парню «аммуницію»... Послъ быстрой дълежки заработка, «аммуниція» снова вернулась на толчокъ для новаго и прибыльнаго оборота...

Центръ былъ поглощенъ работой по введенію въ жизнь декрета о товарообмѣнѣ... На одномъ изъ митинговъ въ театрѣ Муссури выступиль съ рѣчью тов. Раковсибъ, развивавшій мысль, что де теперь власть отназывается оть системы разверстонъ и налоговъ, а пойдетъ къ крестьянству за хлѣбомъ, предлагая въ обмѣнъ необходимые крестьянамъ предметы деревенскаго обихода... Предполагалось по смыслу декрета установить какія то особыя табляцы пуда — желѣза и пуда — зерна, пуда — гвоздей и пуда — жировъ, и еще какія то страшно сложныя и запутанныя схемы пуда овощей и арпина — мапуфактуры...

Это мёропріятіє, котороє по мнёнію всёхсь советских экономистовь должно было совершенно переродить всю советскую прежнюю политику, въ дёлё извлеченія хлёба у крестьянь, проводилось съ страднымь шумомь, и воспаленному мозгу голодныхъ мелкихъ коммунистовъ казалось, что теперь то Ленинъ наконецъ нашелъ путь къ амбарамь кулаковъ и «хлёбь – до сыта» не за горами.

Верхи коммунистическіе разжигали массу, и казалось, что д'яйствительно вопросъ выкачиванія у крестьянъ хліба разр'яшень чрезвычайно легко...

Посл'в доклада Раковскаго были открыты пренія, и понадобились выборы предствателя... Митингъ шель подъ флагомъ «широкой безпартійной конференціво и когда избраннымъ оказался какой то старый рабочій паровозостроительнаго завода, рабочій этотъ поднялся на сцену и отказался отъ чести быть предстадателемъ митинга, такъ какъ онъ, рабочій, — воръ и сегодня только вынесъ съ завода ручной сверлильный станокъ...

«И никакіе товарообм'єны намъ не помогуть, а подыхать намъ вс'ємь, какъ псамъ смердячимь, — потому мы вс'є воры и только валяемь дурака!.. И самъ нашъ товарищь Раковскій ворь!.. Потому какъ онъ 'єхалъ какъ-то, то взяль въ вагонъ десять фунтовъ какао, да полъ пуда шеколаду, и ликеровъ... и вина...»

Поднялся шумъ... крики, свистъ...

Раковскій выступиль съ оправдательнымь объясненіемъ и сказаль, что, дъйствительно, когда отв съ комиссіей вытыжаль на Украину, онь выписаль себі кать Продоргановь какао и шеколадъ, но не для себя одного, а для всъть членовъ комиссія...

И смѣшнымъ, и нелѣпымъ казался этотъ изящный человѣкъ, по мальчишески глупо оправдывавшійся въ томъ, что съѣлъ лишнюю плитку шеколаду.

Дѣло выдачи мнъ пропуска и казенной оплаченной командировки въ Москву осложнилось, и мнъ пришлось пустить въ ходъ сохранившуюся у меня старинную трубку изъ морской пънки. Трубка была вручена какому-то члену коллегіи, и я получиль пробъдные документы до Москвы, увъряя, что въ Москвъ только я смогу дъйствительно быть полезнымъ власти, такъ какъ тамъ творится настоящее дъло по поднятію хозяйственныхъ силъ страны.

Изъ Харькова отправлялось на Москву три поъзда въ недълю, не считая особыхъ скорыхъ ВЦИКовскихъ поъздовъ, которые почти еженневно курсировали въ

этихъ направленіяхъ.

Въ вагоны посадка производилась также послѣ провърки документовъ, и когда всѣ вагоны до отказа набились людьми, мъшками и чемоданами, на перронѣ осталась огромная толпа, спокойно смотръвшая на процедуру съ провъркой документовъ и заботливой посадкой въ вагоны уѣзмающихъ.

Когда посадка была закончена, мирно стоявшая на перронѣ толпа съ оглушительнымъ крикомъ бросилась къ вагонамъ и усаживалась на головахъ тѣхъ, которые ранѣе легально влѣзли въ вагоны...

Красноармейцы, подъ напоромъ толпы, ринулись подъ вагоны, и одинъ красноармеецъ, вброшенный толпой въ вагонъ, вытирая потное лицо, говорилъ:

«И каженный разъ такъ само выходить!.. Провыряють... провыряють, а посля спекуляція и береть!.. И увсе эдря!»

Уже въ пути, когда трясущійся вагонь утрамбовываль смѣшавшіяся тѣла въ одну неразрывную массу, кто то мнѣ басиль въ ухо:

«Понимаете!... Это все на насъ мѣшечники насѣни... Они гуртомъ дають на станціи чекистамъ нѣсколько лимончиковъ, а чекисты и позволяють имъ врываться въ вагоны безъ поментовъ. безъ команщиовокъ и безъ билетовъ...»

Выйти изъ вагона не было никакой возможности и только благодаря тому, что на какихъ то переднихъ вагонахъ загорълись буксы и огонь обхватилъ дерево вагоновъ всё бросклись изъ вагоновъ и огомь долго расправляли онёмбанія руки и ноги.

Поврежденные вагоны пришлось выбросить изъ состава и нъ намъ въ вагоны

прибавилось еще сотни двъ пассажировъ.

Мимо нашего поъзда часто проносились комиссарскіе скорые поъзда съ паровозами, имъвшими топки, — передъланныя на нефть.

Въ Курскѣ поѣздъ стоялъ восемь часовъ... и никто не рѣшался выйти изъ вагона, оставать встрѣчи съ какимъ нибудь начальствомъ, которое придерется къ документамъ и «спимстъ» съ поѣзда.

До Москвы мы плелись шесть дней, и на Рогожской заставъ поъздъ выбросилъ всъхъ тъхъ, которые съ такой поразительной выносливостью провели почти недълю въ грязномъ, душномъ и вонючемъ вагонъ, безъ горячей воды, безъ мыла, безъ сна, а неръдко и безъ пищи...

Купленные мною въ Харьковъ два фунта чернаго хлъба, въ послъднемъ ихъ крошечномъ сухарикъ, были мною жадно проглочены по пути съ Рогожской заставы

на Большую Дмитровку...

Та же Москва-ръка, спокойно отражающая мягкіе лучи ранняго утренняго солица... Тоть же лъсь крестовь, тинущихся кь небу; та же бойкая и оживленная Театральная площадь, а сама то Москва не та... и люди ходять по ней не ть, а ней то новые, стремительные, кричащіе, чуждые спокойствія дремлющей Москвы-ръки, величію мрачныхъ стънъ Кремля и всей недавней московской медлительности...

По Тверской, съ пъніемъ какой то революціонной пъсни на какомъ то гортанномъ и хрипящемъ языкъ, потрясая красными знаменами, почти бъгомъ проносится

толпа подростковъ изъ Коммунистическаго Союза Молодежи...

Со всѣхъ угловъ назойлию лѣзутъ въ глаза, какъ недавніе Шустовскіе коньяки, конскія головы съ краткими надписями:

«Здѣсь продается конина» -

Величавымъ, печальнымъ и мрачнымъ гигантомъ одиноко стоитъ Храмъ Христа Спасителя, навъвая величавыя воспоминанія о силъ, могуществъ и красотъ большой и велиной Россіи... На заборахъ, стенахъ домовъ, всюду коммунистическія надписи...

Давно нътъ Деникина, безслъдно погибъ Юденичъ, а вотъ тебъ съ забора, надрывансь, кричитъ футуристически нарисованный человъкъ:

«Всѣ на палача Деникина!..»

«Да здравствуеть Красная Москва!..» «Да здравствуеть Красный Кремль!..»

И туть же изь за угла аляповато исписанный заборь:

«Смерть польской шляхтѣ!!»

«Ура! - Красной Варшавъ!!»

И старымь, давно забытымь звучить призывь на стінть какого-то гиганта-дома: «Донбассь — кочегарка міровой революцій!.. Всі на защиту Донбасса!!»

А рядомъ выдержки изъ коммунистическихъ изреченій:

«На развалинахъ стараго - построимъ новое!!»

«Мечемъ не мечь, а миръ несемъ мы міру!..»

«Ито не работаеть, тоть не ѣсть!..» нахально выкрикиваеть какой то оборвышть, прикрыпленный къ забору кистью совътскаго футуриста, предательски напоминая о голодъ, такь изнуряющемь мозгь.

\*

Удивило меня очень то, что изъ Москвы въ Минскъ и обратно ежедневно курсирують по три повзда, приходящіе и отходящіе минута въ минуту по расписанію. Чистый и просторный Александровскій вокзальт быль разхуващень поотретами

Ленина, Троцкаго, Маркса, Бухарина, Зиновьева, Луначарскаго.

Швейцарь въ ливреъ, съ блестящими пуговицами, носильщики съ мъдными бляхами-номерами на бълыхъ фартукахъ, вода, свободно льющаяся изъ всъхъ водопроводныхъ крановъ, электрическія лампы, даввши свъть, парикмахерская при уборной воквала — все какъ будго такъ, какъ было...

Но туть же, недалеко на площади, группа людей, говорившихъ на разныхъ языкахъ, но только не на русскомъ, съ ружьями на перевъсъ продълывая какіе то ружейные пріемы и, закончивъ ученье, на непонятномъ языкъ огласила площадь звуками «Интернаціонала».

Швейцаръ, узнавъ о моемъ намъреніи пробраться въ Минскъ, довърчиво и намекающе улыбнулся и, взглянувъ на оравшую Интернаціоналъ группу, обратился

«Сколько ихъ тутъ по Москвѣ бродитъ!! Господи! И откуда нехристей столько въ Москвѣ то, никакъ ужъ не додумаюсь!.. День-деньской, и въ дождъ, и въ моротъ горланятъ да поютъ... А всѣ то здоровые... сытые... Сапоги то какіе... Прошу посмотрѣть!..»

Мальчики были дѣйствительно хоть куда! Рослые, крѣпкіе, всѣ въ новомъ, по военному одѣтые, они твердо шагали по мостовой и по звучности голосовъ видно было, что для нихъ пайка не существуетъ, а корменка идетъ во всю... на славу Зиновьевскаго Интернаціонала.

Сравнительно за небольшую сумму я быль взять въ служебный вагонь отходящаго въ послъюбъденное время на Минскъ поъзда съ гарантіей быть доставленнымъ въ городъ безъ всякихъ документовъ, пропусковъ и мандатовъ.

На вторыя сутки ровно въ восемь часовъ утра, поъздъ остановился у разрушеннаго во время войны поляками Минскаго вокзала, а около девяти часовъ я жадно пилъ какую то мутную горячую жидкость — кофе съ сахариномъ, и возлъ меня назойливо вертълся какой то, неопредъленныхъ лътъ, человъкъ, пытавшійся подъ разными предлогами со мной заговорить.

Чтобы помочь ему, я первый обратился къ нему и съ увъреннымъ тономъ спросилъ:

«Скажите, товарищь, гдѣ здѣсь помѣщается Паркомъ?»

Но вмѣсто отвѣта онъ, щуря глаза, улыбнулся и, приблизившись ко мнѣ, произнесъ:

«Вы развъ коммунисть?» - и выдержавь короткую паузу, сказаль:

«Я уже вижу, какой вы коммунисть!»

И знакомство завязалось...

Долго водиль онь меня по узенькимъ кривымъ улицамъ уютнаго Минска, разсказывая о томъ, сколько онь уже шиблть такихъ коммунистовъ, какъ я, какъ всѣ эти коммунисты очень любять совѣтскую власть, но всѣ они стремятся жить не въ самомъ Минскъ, а такъ верстъ на сорокъ подальше...

И тономъ опытнаго ловца, угадывающаго матеріаль для обработки, онъ на

коду какъ бы невзначай бросилъ:

«Если и вы хотите поселиться за Минскомъ, такъ я васъ познакомлю съ однимъ моимъ знакомымъ... который...»

Я его не дослушалъ...

На стыть деревянной лавки, прибитый мелкими гвоздями, висъль списокъ фамилій, надь которыми крупно выдълялись слова: «кого караеть Чека».

На ходу глазомъ схватилъ я цифру «46»... Мой спутникъ потянулъ меня за

собой и, оглянувшись назадь, скороговоркой проговориль:

«У насъ здёсь это не новость... Списокъ мёвняется каждый день... Но если увидить, что вы списокъ читаете, то васъ могуть ваять въ Чека и долго будуть допрашивать о томь, кого вы въ спискахъ ищете? Они всё говорять, что если среди вашихъ знакомыхъ нёть враговъ совётской власти, то вамъ незачёмъ интересоваться этими спискамъ, а если вы интересуетесь и читаете списки, то кто нибудь изъ вашихъ близкихъ, родныхъ или знакомыхъ, или вы сами думаете попасть въ эти списки... Такъ мы всё, минчане, такъ списки эти и не читаемъ... Разстръливають, — со вздожмъ добавиль отъ. — каждый день по нёсколько десятковъ человёкъ 1..»

Послѣ трехдневныхъ разговоровъ съ новымъ знакомымъ на разныя темы, онъ самъ какъ то открыто и просто затронулъ то, что для меня казалось невозможнымъ,

страшнымъ и жуткимъ.

«Хорошо!..» съ первыхъ же моихъ словъ согласился онъ... Я вижу, что вы человъкъ не богатый, даже не то, что не богатый, а, простите, бънный... Вы тольо возъмите у меня это письмо и какъ только перебъдете туда, отправъте по апресу въ Америку... Мнѣ ночью снилось, что вы это исполните, и дайте мнѣ всѣ ваши бумаги и вы будете тамъ... « «Петры» не помѣшають и, если у васъ есть штукъ десять дайте... хуме не будеть!..»

Еще въ Харьковъ старый опытный желъзнодорожникъ, помогая мнъ въ выборъ маршрута на Минскъ, волнуясь и водя пальцемъ по картъ, говорилъ:

«На Москву ъхать надо... Никакихъ Бахмачей!.. Поъдете на Москву, а от-

туда имъете по три поъзда на день безъ пересадки до самаго Минска!..»

Все дѣло было въ томъ, что я не вѣрилъ старику тогда, когда овъ говорилъ о трехъ поѣздахъ на день, но оказалось, что сообщеніе Москвы съ Минскомъ шло въ лучшемъ видѣ...

Й наих Москва — столица Красной Россіи — въ таной же степени Минскъ столица Красной Бълоруссіи, и въ послъднемъ случаъ носители верховной власти Красной Бълоруссіи, страдають отъ полнаго непризнанія ихъ упрямыми минчанами.

Въ Минскъ существують свои особые и будто вполить самостоятельные Народные Комиссаріаты Юстипіи, Финансовъ, Продовольствія, Путей Сообщенія, Почть и Телеграфовъ, Внутренныхъ дѣлъ, Соціальнаго Обезпеченія, Народнаго Труда, Иностранныхъ дѣлъ, и еще рядъ тѣхъ же Народныхъ Комиссаріатовъ, которые густо разсыпалы въ Москвъ и въ Харьковъ, какъ въ столицъ Украины.

Когда съ одного изъ моихъ документовъ понадобилось снять и завъригь оффи-

ціальную копію, меня направили къ Наркому Юстиціи!

«Позвольте!.. При чемъ же здѣсь Народный Комиссаръ Юстиціи всей вашей Бѣлорусской Републики, когда мнѣ нужно только удостовѣрить копію?!»

«Воть для этого то мы вась и направляемь къ Наркому Юстиціи!.. Идите

и не теряйте времени!..» поторопили меня мои собесъдники...

На большомъ домѣ висѣла маленькая вывѣска, на которой краснымъ по бѣлому было написано: «Б. С. Ф. С. Р. Народный Комиссаріатъ Юстиціи»... И совсымъ мелкимъ, еле читаемымъ шрифтомъ, подъ серпомъ и молотомъ, было нацарапано: «Пролетаріи всѣхъ странъ соединяйтесь».

Въ этомъ же домъ помъщался Верховный Революціонный Трибуналъ Бъло-

русской Республики, Народный Следователь, Народный Судья...

И въ тѣ дни, когда шло засѣданіе въ Трибуналѣ, совершенно бездѣйствовалъ Народный Судья, а когда Народный Судья разсматривалъ накое нибудь дѣло объ оснорбленів Бѣлорусской Республики, безъ работы сидѣль весь Трибуналь. И въ Верховномъ Трибуналѣ, и въ засѣданіяхъ Народнаго Судьи участвовали одни и тѣ же лица, и дѣятельность ихъ протенала въ условіяхъ полной другъ отъ друга зависимости.

Въ мѣстной газетѣ Предсѣдатель Народныхъ Комиссаровъ Бѣлоруссіи велъ какую то ожесточенную полемику съ самимъ Ленинымъ, подчеркивая, что Народные Комиссары Р. С. Ф. С. Р. мало удѣляютъ вниманія благополучію окраинныхъ совѣтскихъ республикъ, и угрожалъ полнымъ отдѣленіемъ Бѣлорусской Республики отъ Р. С. Ф. С. Р.

Народный Комиссарь по сношенію съ иностранными государствами писаль колоссальным статьи о невыгодности Рижскаго договора для рабочихъ и крестълнъ Совътской Бёлоруссіи, и требоваль пересмотра всёхъ пунктовъ мирнаго договора.

«Довольно быть намъ въ зависимости отъ хорошаго настроенія товарища Наркома Финансовъ Р. С. Ф. С. Р! Пора намъ обзавестись собственной платеннюй единицей!» съ пъной у рта выкрикивалъ Народный Комиссаръ Финансовъ Бълорусской республики, выступая на митингахъ.

А населеніе и граждане, въ виду близости границы, кое какъ добывавшіе себъ на пропитаніе, открыто сибълись надъ всъми своими Народными Комиссарами, и Народный Судья, онъ же замъститель Народнаго Комиссара Юстиціи, стоналъ подътяжестью валившихся на него дълъ по обвиненію гражданъ въ оскорбленіи Вълорусской Республики.

Когда стали циркулировать слухи о миролюбавомъ отходѣ Минска къ поликамъ, — Наркомъ по сношеніямъ съ иностранными государствами громомъ и молніей обрушился на эластичную политику и уступчивость Москвы, и въ скверненькой, небрежно набранной статъѣ призывалъ весь пролегаріатъ Бѣлоруссіи поднять голось въ защиту коммунистической Совѣтской Бѣлоруссіи.

Весь пролетаріать Бѣлоруссіи—человѣкъ сорокъ подростковъ, до большевиковъ работавшихъ на уксусномъ и чернильномъ заводахъ, — а такъ какъ сейчасъ, въ виду отсутствія сырья, заводы эти бездѣйствують, то и пролетаріатъ шатается по городу, — отъ вечера до ночи, болѣе или менѣе удачно въ ту или другую сторону перебрасывая контрабанцу...

Бѣлоруссія со всѣми ея страшно умными и исторически великими Народными Комиссарами — это Минскъ и какіе то два уѣзда, прилегающіе къ Минску, отходять

не то къ Польшъ, не то къ Р. С. Ф. С. Р.

Но это нисколько не удерживаеть Наркомфина отъ разрабатыванія проектовъ введенія собственныхъ кредитныхъ билетовъ, а Комиссара по сношеніямъ съ иностранными государствами — отъ яростныхъ нападокъ на французскій парламентъ за открытую поддержку Польши...

Чекисты и «особисты», мальчики изъ Особаго Отдъла, имъють въ Минскъ по-

стоянный и върный заработокъ.

Сегодня чекисты приходять къ соглашенію съ какой нибудь буржуазной семьей о содъйствіи ей при переходъ границы, подсказывають семью, куда надеживье

притать цѣнности, а на другой день предъ самымь выходомъ изъ квартиры Особисты арестовывають всю семью, и спританныя цѣнности безпиумно тонуть въ глубокихъ и просторныхъ карманахъ галифо юныхъ Особистовъ...

А потомъ Особисты соглашаются переправить черезъ границу какого нибудь дорвавшагося до Минска буржуя, а съ обыскомъ приходять уже Чекисты...

Жизнь течеть... стремящихся по ту сторону кордона много, и Чекисты, и Особисты безпечно трудятся, имъя постоянный и върный заработокъ...

\* \*

Когда темной ночью нашъ бѣженскій поѣздъ тихо двигался отъ Минска къ польской границѣ, какъ то не вѣрилось, что скоро списки разстрѣлянныхъ и всѣ совѣтскіе кошмары останутся позади... Мозгъ не принималъ того, что не будетъ Чеки, не будеть разстрѣловъ, не будетъ разнузданнаго, кроваваго хамства и кровью залитыхъ подваловъ...

И когда на самой польской границѣ поъздь быль остановлень и было приказано всъмь выйти изъ вагоновь, захвативь съ собой вещи, я ръшиль, что вогь туть то и конець: «Воть туть то и отведуть въ стоявшій неподалеку молодой сосновый лѣсь, поставять къ прямой соснъ и скажуть: «Въ Польшу захотълъ? Бъжать вздумаль?! Къ Савинкову! къ Пилсудскому?!... Къ врагамъ коммунистической республики?! Такъ воть тебъю... и ноганъ быстро сдълаеть свое кровавое дъло.

Но нервы и мозгъ слишкомъ разыгрались... Насъ выстроили въ рядъ и потребовали документы... У всего потада были одинаковые документы, выданные Бълорусскимъ Главэвакомъ... Провърка документовъ прошла довольно гладко... Приступили къ обыску и провъркъ вещей.

«Валюта есть?» спросилъ меня одинь изъ чекистовъ.

Я, стараясь быть спокойнымь, вынуль и показаль ему все, что у меня было – восемь тысячь совътскихь рублей.

Онъ канъ-то кисло улыбнулся и сказалъ:

«Чѣмъ же вы будете жить въ Польшѣ? Вѣдь на восемь тысячъ вы и эдѣсь умрете съ голоду, а въ Польшѣ это даже не восемь марокъ...»

И секунду помолчавъ, онъ пришурилъ глаза и, хитро улыбаясь, приниженнымъ голосомъ сказалъ:

«Караты везете?» и не давъ мнъ произнести ни одного звука, бросилъ:

«Слъдуйте за мной!»

Въ головъ защумъть какой то страшный вихрь... Ноги подкашивались и хотя у меня не только каратовъ, но и лишней рубахи не было, я въ смертельномъ страхъ поплелся за чекистомъ...

Въ небольшой комнатит я увидълъ нъсколько голыхъ мужчинъ, и сразу стало какъ то легче...

«Значить, успокаивала нервно трепетавшая мысль, не тебя, какь убъгающаго І. не тебя, какь саботажника, не тебя, по телеграфному распоряженію, а еще какихъ то людей... еще какихъ то обреченныхъ І... А неужели же разстръть.»

Но чекисты, заставивъ меня раздѣться до нага, потребовали у меня все мое бълье, платье, ботинки, и я остался совершенно «безъ ничего».

Только часъ спустя сердитый красноармеець швырнуль мит какую то-кучку тряпокъ, среди которыхъ и узналъ свой пиджакъ, распоротый по встых швамъ, свои брюки, перенесште тижелую хирургическую операцію, и ботинки, на которыхъ безиманенно свисали совершенно оторванныя подметки и каблуки, кое какъ привязанные веревкой.

Чекисты искали караты...

Напяливъ на себя выданную мнѣ рвань, я быстро выбѣжалъ изъ маленькой, душной комнаты и услышалъ торопливые возгласы красноармейцевъ и чекистовъ:

«Эй вы, гады контръ-революціонные, скорѣе садитесь въ вагоны... сейчась къ Пилсудскому повеземъ!..»

Всъ бросились къ вагонамъ, торопливо бросая въ вагоны мъшки съ вещами...

Паровозъ глухо свистнулъ и поъздъ медленно тронулся...

Пвери и окна вагоновъ были наглухо закрыты.

Медленно, черепашьимъ шагомъ, тянулся паровозъ; жуткія сумерки пугающе помикли въ вагонъ; сдерживая дыханье, сидъли люди и не върили, что еще часъ... еще пва, и все стращное, умомъ непостижимое, останется позади.

Въ тягучемъ ползаній вагоновъ чувствовалось нежеланіе Краснаго Кошмара выпустить живыми изъ своихъ лапъ нъсколько сотъ человъкъ...

Вагоны все же полэли... разстояніе все уменьшалось и кошмарныя мысли прервать сильный толчекъ вагоновъ...

Поъздъ остановилися...

«Выходи!..» раздались въ темнотъ ночи громкіе крики...

У самой польской границы съ поъзда сошли всъ красноармейцы и чекисты, и черезъ границу поъздъ двинулся съ машинистомъ и комендантомъ поъзда...

Мелькнулъ передъ глазами въ свътъ слабо освъщеннаго окна красноармеецъ съ винтовкой, и какіе то размъренные, настойчивые и густые стуки приближались къ слуху.

Все громче и слышнъе становились стуки...

Вдали показались яркіе огоньки... и мимо вагона проскользнула электрическая станція, въ которой задорно и бойко работаль моторъ...

«Жизнь!»... запъло въ мозгу...

«Спасены!»... восторженнымъ эхомъ пронеслось по вагонамъ...

И обильно полились слезы, какъ бы смывая недавніе ужасы, кошмары и страданія.

Берлинъ, 20 Іюля 1922 г.

# Эпизодъ изъ эвакуаціи Новороссійска

## Н. Каринскаго

-Въ началѣ 1920 года, хотя Добровольческая Армія Юга Россіи и казаки, откативнись отъ Курска и Харькова и очистивъ Ростовъ, остановились за Дономъ и успѣшно отражали атаки красныхъ, все же чувствовалась и общая растерянность команднаго состава, и слабость только что образованнаго Южно-Русскаго Правительства.

Въ это время я былъ назначенъ Начальникомъ Черноморской губерніи, а вскорѣ затѣмъ на меня было возложено и управленіе Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ

Южно-Русскаго Правительства.

Посл'вднее назначеніе при наличіи Министра Внутреннихь Д'яль В. Ф. Зеелера объяснялось т'ямь, что Южно-Русское Правительство должно было находиться въ Екатеринодар'я, гдіз была ставка Главнокомандующаго Вооруженными Силами на Югіз Россіи, а Министерства со всімъ служебнымъ аппаратомъ, архивами и т. д. были эвакупрованы изъ Ростова въ Новороссійскъ, губернскій городъ Черноморской губернік.

Принимая оба назначенія, я понималь, что діло Добровольческой Арміи почти безнадежно, но видя б'вітство многихь, стоящихь во глав'в гражданскаго управленія, я считаль, что при такихь условіяхь все и всіз будуть брошены на произволь судьбы.

Такъ что на свое назначеніе я смотрѣль, главнымь образомь, какъ на способъ спасти хотя бы нѣсколько тысячь людей и вывезти ихъ изъ Новороссійска.

Когда я перевхаль изъ Екатеринодара въ Новороссійскъ, то увидаль, что дёло

обстоить значительно хуже, чёмь я предполагаль.

Деморализація среди чиновъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ (да и другихъ тоже) была полная. Тята за границу была сильтѣйшая, и я первое время былъ занятъ въ значительной степени тѣмъ, что увольнялъ согласно прошеніямъ чиновниковъ, оставлявшихъ однять за другимъ подъ разными предлогами свои посты. Я рѣшилъ, что съ этимъ матеріаломъ, охваченнымъ безумной паникой, все равно никакого дѣла не сдѣлаешь. Лицъ же, занимавшихъ такія должности, которыя смѣвить въ такое время было нельзя безъ ущерба для дѣла (какъ напримѣръ Завѣдующаго Эвакуаціей и. д. Губернатора С. Д. Тверского) я всячески утоваривалъ остаться.

Любопытный разговоръ быль у меня съ упомянутымъ С. Д. Тверскимъ, бывшимъ въ то время Помощниковъ Главноначальствующаго по гражданской части и и. д.

Губернатора.

Дѣло въ томъ, что Начальникъ Черноморской губерніи получилъ по закону права Главнопачальствующаго и при немъ было создано двѣ должности Помощинковъ Начальника Губерніи (одна для Управленія губерніей, другая для завѣдыванія звакуаціей) и 4 должности чиновниковъ особыхъ порученій.

Сдёлано это было по моему настоянію, такъ какъ мић приходилось и управлять Министерствомъ и губерніей, и зав'вдывать звакуаціей. Положиться же на старый составь въ виду его паническато настроенія я не могь, и хот'ять им'ять около себя

людей безстрашныхъ, на которыхъ я могъ бы положиться.

Такими людьми были М. П. Шаповаленко, бывшій Товарищь Прокурора Крымской Судебной Палаты, работавшій со мною въ Крыму, гдѣ я быль Прокуроромъ Палаты, и С. И. Тельпуговъ, Товарищъ Прокурора Московской Судебной Палаты.

Первый приняль на себя управленіе губерніей, а второй ближайшее зав'ядываніе текущей работой Министерства Внутреннихь Д'єль въ качеств'є Члена Сов'ята М. В. Л.

С. Д. Тверской по своей должности зав'ядываль эвакуаціей.

Я предложиль ему остаться на своемъ посту, такъ какъ находиль, что въ такой серьевный моменть нельзя мѣнять подей, ведущихъ столь отвътственную работу и уже знакомихъ съ нею. Должность же Помощника Начальника губерніи съ правами Главноначальствующаго, которую занималь С. Д. Тверской, были въ служебномъ отношеніи равноцѣнны.

Тверской категорически отказался. Я, заявиль онь мив, не могу служить при левомь Министерстве, по существу ничего не имея противь того, чтобы служить

съ Вами.

Постѣ моихъ настояній, постѣ указаній на невозможность «перепрягать лошадей по середниѣ брода» С. Д. Тверской согласился продолжать завѣдывать звакуаціей до конца, но съ тѣмъ, чтобы формально во главѣ ся была постановлено другое лицо, которое подписывало бы нужныя бумаги и завѣдывало частью звакуацій (кажется, звакуаціей въ Сербію).

Такимъ лицомъ былъ мной назначенъ на правахъ моего помощника С. Л. Флокъ,

энергичный и самоотверженный человѣкъ.

Впрочемь, С. Д. Тверской не сдержаль своего слова остаться до конца эвакуаціи и вав'ядывать ею, хотя ему пичто не утрожало, такь какь въ то время въ моемъ распоряжени уже быль сосбый для всёхъ чиновъ Министерствъ пароходъ «Віолетта», о чемъ будеть разсказано ниже.

Отъйздъ С. Д. Тверского быль въ сущности бъгствомъ, и точно также поступили еще два полковника Центральнаго Управленія Государственной Стражи, фамиліи

которыхъ я запамятовалъ.

Бътство С. Д. Тверского произошло такъ. Однажды, придя на службу, я увидалъ передъ кабинетомъ Тверского большую толиу желавшихъ эвакуироваться, находившуюся въ сильномъ возбуждении.

На мой вопросъ, въ чемъ дѣло, мнѣ отвѣтили, что кабинетъ Тверского запертъ, нѣтъ ни одного чиновника изъ его служебнаго персонала и что по ихъ свѣдѣніямъ

Тверской бъжалъ.

Я не могъ повърить этому и посладъ разыскивать Тверского, назначивъ ожидавшимъ его придти на другой день.

Разыскать Тверского оказалось невозможно, но въ объденный перерывъ, зайдя объдать въ ресторанъ, я увидаль его въ ресторанъ.

- Сергъй Димитріевичь, спросиль я его, что это значить? Вашъ кабинеть заперть, ни Вась, ни чиновниковь не было, просители волнуются, говорять даже, что Вы бъжали.
- Какъ видите, ничего подобнаго. Я, какъ объщалъ, останусь до конца эвануаціи. Я побхадъ переговорить съ англичанами въ портъ, а чиновники, очевидно, воспольвовались моимъ отсутствіемъ и разошлись. Что д'влать, дисциплина пала.

На этомъ разговоръ окончился.

Каково же было мое изумленіе, когла въ тоть же день, часовъ въ 10-11 вечера, ко мнъ на квартиру пришелъ растерянный Тверской со словами:

Николай Сергъевичъ, моя сульба въ Вашихъ рукахъ.

- Что такое, что случилось?

- Видите ли, сегодня ночью или завтра рано утромъ (не помню хорошо) отходить пароходъ «Св. Николай», на которомъ я увзжаю. Я былъ у Командующаго Войсками (б. Главноначальствующаго) генераль-лейтенанта Макбева, но онъ отказался меня отпустить безь Вашего согласія.

Я быль поражень.

 Да, вѣдь, Вы, Сергъй Димитріевичь, сегодня, только что, во время объда говорили мнъ, что Вы, какъ дали слово, останетесь до конца эвакуаціи. Успокойтесь, Вамъ ничего не угрожаєть, въ моемъ распоряженіи «Віолетта», и Вы всегда успъете вывхать. Какъ же можно бросить двло?

Но Тверской продолжаль просить, чтобы я выдаль ему удостов реніе, что не

имъю препятствій къ его отъъзду.

- Очень имъю. Не говоря уже о брошенной на произволъ судьбы работъ по эвакуапіи. Вы не сдали паже денежнаго отчета по губерніи, какъ и. д. Черноморскаго Губернатора.

- Отчеть со мной, заявиль Сергви Димитріевичь, я сейчась его сдамъ.

 Я не могу его принять въ одну минуту. Вообще его нужно сдать С. Л. Флоку или М. П. Шаповаленко, а не мит лично.

Тогла Тверской сталь просить присутствующаго у меня С. Л. Флока принять отчетъ.

Флокъ категорически отказался принять отчеть ночью безъ провърки.

Тверской всталь, озлобленный. Такъ. Николай Сергъевичъ, не дадите удостовъренія?

Не могу, С. Д.

Мы разстались крайне холодно.

Черезъ часъ звонокъ по телефону Командующаго Арміей генералъ-лейтенанта Маквева.

Николай Сергъевичъ, что Вы сдълали съ Тверскимъ?

- Я не далъ ему удостовъренія, онъ не только бросиль работу, не передавъ ее другому лицу и не сдёлавъ никакихъ указаній, но даже не сдаль денежныхъ суммъ по должности Губернатора.

- Смотрите, Николай Сергъевичь, въдь Тверской сбъжить, сказаль мнъ Макъевъ,

не арестовать ли его?

- Ну, что Вы! Я не допускаю мысли, чтобы бывшій Прокуроръ Суда сб'вжаль такимъ образомъ.

- Ну, смотрите.

На следующее утро намъ сделалось известнымъ, что Тверской, действительно, «сбѣжалъ» на пароходѣ въ ту же ночь.

По произведенному дознанію выяснилось, что С. Д. взошель на пароходь легко

пропущенный контръ-разв'вдкою, которая продолжала считать его Губернаторомъ. Были также показанія, что по просьб'в его пароходъ отошель на 2 часа раньше назначеннаго срока.

На утро сюрпризъ:

Является ко мит развязный юноша и приносить кучу квитанцій, счетовъ и т. д. и нѣсколько соть рублей.

Это квитанцій и счета Тверского, онъ, убзжая, приказаль мит передать ихъ

Вамъ.

- А Вы кто?

 А я секретарь Тверского, но на служов не состою. Воть бумага, что я уволень С. Л. Тверскимъ согласно прошенія.

Пришлось о происшедшемъ составить протоколъ.

А дал'ве сюрприяв за сорприявомъ. Явились подрядчики, требуя деньги за ваказы, сдъланныя Тверскимъ по должности. Одинъ требовалъ 300,000 рублей, а въ кассъ всего итсколько сотъ.

Бумаги по эвакуаціи, списки эвакуируємых оказались въ политишемъ безпорядкі, и С. Л. Флоку пришлось сидіть дни и ночи, чтобы какъ нибудь поправить діло и не задержать эвакуаціи населенія.

Черезъ день послѣ отъъзда Тверского я заъхалъ къ Министру Финансовъ М. В.

Бернацкому, прося выдать мнѣ деньги на расходы по эвакуаціи.

Бернацкій удивился: В'єдь Тверскому я выдаль н'єсколько милліоновъ на эвакуацію. Гді они, гді отчеть?

Вотъ такъ штука.

Когда я подать рапорть Главнокомандующему А. И. Деникину относительно Тверского и двухь полковниковь, собъжавшихь также безь разръшенія (такой же рапорть быль подань, кажется, и Командующимь Черноморской Арміей), А. И. Деникинь возмутился и даль приказь по радіотелеграфу въ Константинополь задержать Тверского и доставить его обратно въ Новороссійскъ.

Такой же приказъ быль и относительно обоихъ полковниковъ.

Результата этоть приказъ не им'яль и не пом'яшаль С. Д. Тверскому впосл'ядствіи при генерл'я Врангел'я получить въ Крыму м'ясто Управляющаго В'ядомствомъ Внутреннихъ Д'яль.

Возвращаюсь къ разсказу.

Я видёлть, что паническое настроеніе чиновниковъ нельзя остановить и чувствоваль также, что работа Министерства, губернскихъ властей и государственной стражи идеть не какъ слъдуеть изъ-за той же паники и бозяни остаться не звакумрованными.

Долженъ сказать, что паникъ не менъе гражданскихъ чиновъ были подвержены

военные.

Такъ, Командующій Черноморской Арміей генералъ-лейтенанть Макъ́евъ, которому я разсказалъ о настроеніяхъ среди гражданскихъ чиновъ, отвѣтилъ: да и у

меня то же самое. Всв бъгуть и скоро я останусь одинъ.

Надо сознаться, что гражданскіе чины имѣли основаніе бояться, что ихъ не звакупрують, памятуя, какъ проходила звакуація Харькова, Курска, Ростова, когда гражданскіе чины извѣщались въ самую послѣднюю минуту и должны были заботиться сами о себѣ, чтобы не быть брошенными и оставленными не любившимъ шутить большевикамъ.

Чтобы не остаться безъ чиновниковъ и безъ государственной стражи, я обратился къ Правительству съ просьбой предоставить спеціально для служащихъ во всъхъ Министерствахъ какой либо большой пароходъ на случай эвакуаціи. Тогда,

писалъ я, всѣ будуть знать, что они не будуть брошены въ случаѣ краха и будуть виветѣ съ семьями вывезены изъ Новороссійска. Какъ на подходящій пароходь, я указаль на большой транспортъ «Віолетту», могущій вмѣстить всѣхъ чиновъ всѣхъ Министерствъ и другихъ лицъ неслужащихъ, но которымъ по ихъ дѣятельности гровила опасность въ случаѣ прихода большевиковъ.

«Віолетта» им'єла пробонну, чинить которую было негді, и была предоставлена Министерству Путей Сообщенія, такъ какъ желібенодорожники взялись ее починить, разсчитывая, что въ случай, если имь это удастся, они смогуть вывезти себя и свои семьи. Эта надежда давала имъ возможность самоотверженно работать на своихъ

мъстахъ, не боясь приближенія непріятеля.

Въ отвътъ на свое ходатайство я получилъ отъ Министра Путей Сообщенія Звърева телеграмму, направленную также Начальнику Морского Транспорта генералъ-майору Ермакову, въ которой Министръ извъщалъ, что согласно постановленія Южно-Русскаго Правительства транспортъ «Віолетта» предназначается для перевозки всъхъ Министерствъ и поступаетъ въ распоряженіе Начальника Черноморской губерній.

Получивъ эту телеграмму, я отправилъ на «Віолетту» своихъ чиновниковъ особыхъ порученій инженера Черникова и Г. И. Царика, чтобы они осмотрѣли пароходь, выяснили степень его готовности, количество мѣсть и груза, который возможно

погрузить и т. д.

Г. И. Царикъ, артиллерійскій офицеръ, должень быль кромѣ того остаться на пароходѣ въ качествѣ коменданта или распорядителя отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, завѣдующаго охраной парохода, въ его распоряженіе поступала также организованная для охраны парохода команда.

Оба чиновника, однако, не были допущены на пароходь, такъ какъ по заявленію коменданта или капитана парохода «Віолетта» онъ обязанъ подчиняться лишь приказанію генералъ-майора Ермакова, отъ котораго никакихъ распоряженій не посту-

пало

Моя бумага, Ермакову не оказала никакого дъйствія. Объясненія съ Ермаковымъ

моихъ помощниковъ также не привели ни къ какому результату.

Только недѣли черезъ полторы-двѣ, когда Южно-Русское Правительство переѣхало въ Новороссійскъ, удалось настоять, чтобы генералъ Ермаковъ отдалъ необходимый приказъ.

На пароход'ї пом'їстился Г. И. Царикъ во главі охраны, а инженеръ Черниковъ, потерять даромъ эти полторы-дві неділи, спінню запялся устройствомъ необходимыхъ приспособленій, чтобы дать хоть какія нибудь самыя примитивныя удобства бурущимъ пассажирамъ «Віолетты».

Что генералъмайоръ Ермаковъ всячески тормозилъ передачу «Віолетты» въ распоряженіе Начальника Черноморской губерніи мнѣ было понятно, тамъ преслѣдо-

вались свои пъли.

Но было совершенно непонятно, почему этой передачей были недовольны высшіе чины путейскаго в'ядомства, съ которыми мн'я пришлось им'ять крушное объясненіе.

Они хотёли и настаивали, чтобы я передаль распориженіе «Віолеттой» исключительно имь и очень были недовольны, когда я отказаль имь въ этомъ, указавь, что разь я несу отвётственность за дёло, то и не могу передать ее хотя бы въ порядкё подчиненности людямъ, мий незвакомымъ.

Справедливость требуеть сказать, что когда эвакуація закончилась, и мы были уже въ Феодосіи, тѣ же путейцы явились ко мнѣ и благодарили меня за все сдѣланное

по эвакуаціи.

Въ послѣдніе дни эвакуаціи и въ особенности теперь, оглядываясь назадъ, говорили они, мы видимъ, что только благодаря Вамъ мы были вывезены, иначе мы не были бы взяты на пароходъ.

Привожу эги слова не для своего восхваленія, но чтобы показать, какова была

обстановка въ то время въ Новороссійскъ.

Одновременно съ командировкой Черникова и Царика мною было образовано совъщание изъ представителей всъхъ Министерствъ подъ предсъдательствомъ Члена Совъта Министерства Внутреннихъ Дълъ С. П. Тельпугова для обсуждения вопросовъ, связанныхъ съ порядкомъ эвакуаціи на «Віолеттъ» и для оповъщения Министерствъ о времени погрузки и поседки.

Когла по моимъ св'яд'ннямъ положеніе Невороссійска сд'ядалось угрожаемымъ, а обратился къ Министру Внутреннихъ Д'ядъ Зеслеру и Предс'ядагелю Сов'ята Министровъ Медьникозу съ просьбой разр'ящить начать погрузку имущества Мини-

стерствъ и посадку семей на пароходъ «Віолетту».

На представление ихъ по этому поводу последоваль отказъ, такъ какъ Главно-

гомандующій нашель, что это вывоветь большую панику.

Правда, этотъ отказъ вызывалъ большое недоумъніе. Паника и такъ была и вызывалась положеніемъ на фронть и нахлынувшими въ городъ воинскими частями, которые самоуправничали на улицахъ города, производили самочинные наберы, обыски и поборы, буйствовали, а, главное, подыскивали себъ пароходы для отъбъяда.

Но какъ ни ясно было, что огромное имущество въдомсгвъ, своевременно не погруженное, останется краснымъ, какъ это было въ другихъ городахъ при безчисленныхъ эвакуаціяхъ, приходилось повичоваться прямому приказу А. И. Дени-

8 марта вечеромъ, подъ предсѣдательствомъ С. П. Тельпугова было назначено обычное звакуаціонное совѣщаніе представителей всѣхъ Министерствъ, которые очень нервничали, види, что каждый часъ промедленія можетъ погубить дѣло звакуаціи имущества вѣдомствъ. Особенно опасались за машины Экспеді ціи запутовленія государственныхъ бумагъ (которые такъ и не были вывезены). Большое имущество было у Министерства Торговли, какъ и у другихъ Мунистерствъ.

Прівхавъ отъ Предсвдателя Соввта Министровъ на это совъщаніе, я объявиль, что Главнокомандующій отказаль въ разръшеніи начать погрузку, но отъ себя добавиль, что по моммъ свъдвніямъ, положеніе очень серьезное и Министерства должны

быть готовы эвакупроваться каждую минуту.

Въ ту же ночь я былъ вызванъ въ Совътъ Министровъ, гдъ миъ было объявлено Предсъдателемъ Южно-Русскато Правительства, что положение катастрофической и Главнокомандующій потребовалъ, чтобы Министры немедленно уъзжали екъ Севастополь на пароходъ (кажется, «Бургомистръ Шредеръ»), отходящемъ утомъ.

Я же долженъ остаться и озаботиться немедленной погрузкой Министерствъ

на «Віолетту».

Правда, добавили Министры, пароходъ, какъ говорятъ, захваченъ силою какой то гвардейской частью, но она «будетъ выбита».

Вообще же, по словамъ Министровъ, въ моемъ распоряжении имълось всего

два-три дня.

Вернувшись домой подъ утро и недоумъвая, какъ я буду грузить на пароходъ, захваченный гвардейцами, и съ помощью какихъ силъ при общей разнузданности войскъ, не признающихъ никакого начальства, удастся «выбить» гвардейцевъ, я отправился на пароходъ узнать въ чемъ дъло. Оказалось, что дъйствительно около 200 гвардейцевъ ворвал сь на пароходъ, но благодаря такту Г. И. Царика, командующаго охраной парохода, удалось придать этому видъ недоразумънія. Мало того, Царикъ включилъ эту часть въ свою охрану и разставиль пинетами по пристани; и гвардейцы очень ревностно исполняли свои новыя обязанности, не допуская самовольной посадки на пароходъ своихъ товарищей-дезертировъ.

Въ тотъ же день утромъ я отправился съ докладомъ къ А. И. Деникину.

«Віолетта» можетт идти, сказаль мнё Главнокомандующій, но Вы, какъ Начальникъ губерніи, должны остаться до последняго момента.

На это я указаль, что въ виду введенія осаднаго положенія у меня нѣтъ никакой внасти и никакого аппарата, ибо веб дѣла и государственная стража съ момента введенія осаднаго положенія подчинень Командующему войсками.

 Остаться я могу до посл'ёдняго момента, — сказаль я при этомь, но на чемь я вы'ёду, если уйдеть «Віолетта». Можеть быть Вы дадите мн'є м'єсто на своемь миноносц'є?

 У меня нътъ свободныхъ мъстъ, ръзко отвътилъ А. И. Можете уъзжать на «Віолеттъ».

Я откланялся; по дорог'в за'вхалъ къ Командующему войсками генералъ-лейтенанту Мак'веву и разсказалъ ему и о распоряжении Правительства относительно «Віолетты», и о моемъ разговор'в съ А. И. Деникинымъ.

- Конечно, убажайте съ «Віолеттой», — сказалъмнѣ Макѣевъ, — иначе Васъоставятъ ядѣсь. А что касается работы, то во первыхъ, у Васъ ея и нѣтъ, а во вторахъ, и у меня не осталось помощниковъ, всѣ бѣжали, распоряжаюсь я только самъ собой. Больше дѣлаю видь. Совѣтую скорѣе уѣзжатъ и вывозить кого нужно.

Равстались мы очень сердечно и я поъхалъ распорядиться на счеть эвакуаціи, Погрувка началась 9 марта утромъ, но за отсутствіемь средствь передвиженія и огромной толим обженцевь, запрудившихъ всё улицы, удалось доставить къ пароходу только небольшую часть имущества Министерствъ.

10 марта я распорядился начать одновременно съ погрузкой и посадку людей, несмотря на протесты капитана «Віолетты», который доказываль невозможность одновременно грузить имущество и людей.

Отходъ парохода я назначиль на 11 марта, предполагая, что посадка трехъчетырехъ тысячъ человъкъ будеть закончена благодаря выработанному плану въодинъ день, т. е. 10 марта, а на слъдующій день удастся закончить и погрузку.

При этомъ, такъ какъ «Віолетта» была отдана въ мое распоряженіе, я считалъ, что время отхода зависить исключительно отъ меня. Торопилъ же я съ посадкой, такъ какъ, по словамъ Предсёдателя Правительства, у меня было въ распоряженіи всего 2–3 дня, да кромѣ того я боялся подхода недисциплинированныхъ войскъ, которыя, не довёряя своему начальству, боясь, что ихъ бросятъ въ Новороссійскъ, самовольно оставляли фронтъ и шли на Новороссійскъ, захватывая побяда, а иногда и вступая въ бой съ находившимися въ вагонахъ отступающими частями чтобы выбить ихъ изъ побяда и занять ихъ мёсто.

Завъдующему погрузкой и посадкой чиновнику Министерства Внутреннихъ Дътъ Черникову я отдалъ распоряженіе отвести на ночь «Віолетту» отъ пристани, боясь покушеній на взрывь парохода или захвата его; а рано на разсвътъ «Віолетта» должна была снова подойти къ пристани и догрузиться.

Совершенно неожиданно для меня, въ восьмомъ часу вечера, комендантъ парескода, старшій лейтенантъ Слезкинъ, объявилъ миж, что имъ получено распоряженоотъ генералъ-майора Ермакова, чтобы «Віолетта» отошла въ тотъ же день, 10 марта въ 8 часовъ вечера, причемъ идти должна не въ Севастополь, какъ распорядилось Правительство, а въ Феодосію.

При этомъ онъ добавиль, что такъ какъ этотъ приказъ Завъдующаго Морскимъ Транспортомъ генерала Ермакова, его главнаго Начальника, то онъ, Слежинъ, моихъ распоряженій исполнять не можеть, а долженъ исполнить приказъ Ермакова.

Полагая, что это недоразумёніе и что нёть никакихь основаній, если даже считать гианным распорядителем «Віолетты» Ермакова, отходить въ 8 часовъ вечера, отправиль къ Ермаковку одного изъ своихъ чиновниковъ, чтобы указать на необходимость отложить отходъ «Віолетты» до слёдующаго дия, такъ какъ часть пассажировъ (около 500) и большое количество цённаго имущества не можеть быть погружено къ 8 часамъ, что пароходу не гровить ни малёйшей опасности, такъ какъ погружено къ 8 часамъ, что пароходу не гровить ни малёйшей опасности, такъ какъ погружено къ 8 часамъ, что пароходу не тодеть на рейдъ. Указивалось также Ермакову, что ночью отходить безсмысленно, такъ какъ тогда «Віолетта» придеть въ Феодосію къ ночи и по дёйствующимъ правиламъ въ портъ ночью не будеть впущена, и такимъ образомъ время будеть все равно потеряно, а люди и имущество останутся непогруженными.

Въ отвътъ на это Ермаковъ, игнорируя меня, прислалъ коменданту Слезкину новый «боевой» приказъ, требуя немедленнаго отхода «Віолетты» въ Феодосію.

Этотъ второй «боевой» приказъ былъ приведенъ въ исполненіе немедленно, но благодаря какой то неисправности (кажется, вызванной мягкосердечіемъ команды) пароходъ задержался часа на полтора-два, чёмъ и воспользовался Черниковъ и экстренно въ темнотѣ произвелъ дополнительную погрузку и посадку.

Около 10 часовъ вечера «Віолетта» отошла отъ пристани, оставивъ машины экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ, всѣ бумаги Министерства Торговли (въ томъ числѣ дѣлопроизводство о заграничной валютѣ на сумму до милліона фунтовъ стерлинговъ), оставивъ часть багажа чиновниковъ и около 200 человъкъ, причемъ многіе оказались разлученными со своими близкими и даже съ дѣтъми.

Однако, въ ворогахъ порта «Біолетта» была задержана на нѣсколько часовъ, такъ какъ Ермаковъ, приказавъ отправить пароходъ немедленно, забылъ сообщить объ этомъ на Восточный маякъ, безъ чего ин одно судно не могло быть выпущено изъ порта.

Новая попытка воспользоваться этой небрежностью и убъдить Ермакова задержать отправку парохода до утра, сдъланная по телефону Начальникомъ Части Министерства Торговли и Промышленности Андерсономъ (по телефону съ маяка) успъха не вмъла, и «Віолетта», потерявъ на безполезную стоянку около 4 часовъ, передъ разсевтомъ ушла изъ Новороссійска.

На борту парохода мной было созвано сов'єщаніе изъ Начальниковъ вс'яхъ в'єдомствъ и результаты сов'єщанія вылидись въ рапорт'є на имя Главнокомандую-

щаго (см. приложеніе).

Кром'в того мной были послана уже изъ Феодосіи, — куда «Віолетта», какъ мы и ожидали, пришла ночью и не была впущена въ портъ, потерявъ опять время въ теченіе нѣсколькихъ часовъ на новую безполевую стоянку, — телеграмма Зав'ядующему звакуаціей воинскихъ чиновъ генералъ-лейтенанту Вязьмитинову съ просъбою позаботиться о брошенномъ имуществ и людяхъ.

Объ обстоятельствахъ эвакуаціи «Віолетты» было доложено мной также Южно-

Русскому Правительству, доживавшему въ Крыму последние дни.

Впрочемъ, все это не имѣло никакого значенія, а генералъ Ермаковъ продолжаль оставаться въ своей должности и при генералъ Врангелъ, когда ни о Южно-Русскомъ Правительствъ, ни объ юстиціи уже не было и помину.

# Совътская цензура

(По личнымъ воспоминаніямъ)

### Д. Лутохина

Въ 1919 г., сначала при Обществъ Взаимопомощи Литераторовъ и Ученыхъ, а затъмъ самостоятельно, началъ А. Е. Кауфманъ выпускатъ ежемъсячно небольшими тетрадями «Въстникъ литературы». Первоначально журналъ, главнымъ образомъ, посвященъ бълъ «бълому» русской литературы — и кромѣ того, давалъ рецензіи вновь выходящихъ книгъ и литературную хронику. Одно время это былъ единственный несовътский журналъ въ Россіи. И потому имъ очень интересовались, особенно въ провинци. «Вы не можете себъ представить», говорилъ мић одинъ провинциальный педаготъ, «какую роль игралъ для насъ этотъ журналъ. Какъ внимательно мы его читали, какимъ событіемъ было полученіе новаго номера»... Весной 1921 г. петербургскіе литераторы торжественно отпраздновали 2-хъ лётній мойлаго журнала, устроивъ задушевное чествованіе престарѣлаго редактора — создателя журнала. Два года — въ Совътской Россіи, да еще для неказеннато журнала — очень

большой срокъ – и поэтому «юбилей» не вызвалъ недоумъній.

Провозглашение нэпа породило въ обществъ надежды на смъну политическаго курса. «Бытіемъ опредѣляется сознаніе» – одно изъ основныхъ положеній Маркса, и большевики, развязывая стихію народнаго хозяйства, какъ будто бы сами подготовляли раскр'впощение жизни вообще. А. Е. Кауфманъ очень дорожилъ своимъ изданіемъ, очень берегь его отъ цензурныхъ каръ, но все же нашелъ возможнымъ со второй половины 1921 г. несколько изменить содержание журнала. Въ последнемъ стали появляться статьи публицистического характера, кое-гд начинала проскальвывать робкая оппозиція. Въ одномъ же изъ посл'єдныхъ номеровъ «В'єстника» за 21 годъ появилась небольшая статья Ю. И. Айхенвальда, съ превеликой наивностью, крайне ехидною, указывающая на неумъстность въ Совътской Россіи чествовать память автора «Бъсовъ». Нъкоторые принимали эти мысли за чистую монету и начинали защищать... Достоевскаго. Большевицкіе же генералы статью поняли. Особенно негодоваль московскій генераль-губернаторъ Каменевь. Какой-то личный секретарь Ленина, прівхавь въ Петербургь, просиль дать ему для патрона два полныхъ комплекта журнала. Греха таить нечего: старый редакторъ быль и взволнованъ, и польщенъ такимъ вниманіемъ «высокихъ особъ». Никакихъ предостереженій, никакого усиленія цензурнаго гнета, несмотря на обнаружившійся вдругь къ журналу интересь въ Кремлѣ, - не послѣдовало.

А. Е. Кауфманъ давно уже страдаль сердечной бользнью и послъднее время не разставался съ пузырькомъ нитроглицерина. Тъмъ не менъе ему приходилось

очень много ходить и постоянно быть въ работъ. Гос. Издат. мънялъ типографіи. въ которыхъ разръшено было печатать «Въстникъ» - иногда распоряжение о немедленной передачь заказа въ другую типографію дълалось, когда весь номерь быль уже набрань. И старику нужно было бъжать къ начальству: хлопотать объ отсрочкъ распоряженія, улаживать діло въ типографіяхъ и т. п. Онъ быль ревнивъ къ своему литературному д'втищу и никого не подпускалъ къ изданію. Самъ в'вдалъ всеми редакціонными и техническими деталями выпуска журнала. Очень удручала его и матеріальная сторона дела. Конторы у журнала не было, журналь сдавался на комиссію - а сл'ядуемыя суммы уплачивались комиссіонеромъ иногда съ такой задержкой, что составляли къ моменту разсчета при хроническомъ обезценения рубля дъйствительно quantité négligeable. Единственно, на чемъ можно было наводить экономію - это на гонорарахъ сотрудниковъ. И они были мизерны. Старикъ очень водновался за будущее журнала. А тутъ начались еще расхожденія съ колдегами по корпораціи по вопросу о задачахъ литературныхъ учрежденій... А. Е. почувствоваль себя въ одиночествъ. И сталь быстро чахнуть. Въ декабръ 1921 г. его не стало. Смерть свою онъ предвидёль и говориль мив, что хотёль бы видёть во главъ изданія Н. О. Лернера. Послъдній, однако, желанія взять дъло въ свои руки не обнаруживаль. Между тъмь, всъ матеріалы редакціи Б. О. Харитонь, по порученію вдовы покойнаго, передаль мнв. Следующій номерь уже набирался. И я, будучи ближайшимъ сотрудникомъ А. Е. по журналу и однимъ изъ душеприказчиковъ покойнаго, съ согласія остальныхъ, взяль на себя редактированіе журнала. Издательницей журнала была теперь вдова А. Е. - М. С. Кауфманъ. Кром'в зам'втокъ, посвященныхъ памяти почившаго редактора, всё остальныя статьи были уже выправлены покойнымъ А. Е. И номеръ вскор вышелъ, не встретивъ какихъ-либо затруднени въ цензуръ. Второй двойной номеръ (38-39 отъ основанія журнала) я ръшиль выпустить, уже обновивъ его программу (введена была беллетристика, введены научныя статьи, усилена публицистика) и измѣнивъ самый «тонъ» журнала. Выпускъ слѣдующаго номера, въ которомъ были помъщены неизданные тексты Пушкина, найденные П. Е. Щеголевымъ, хотёлось пріурочить къ Пушкинскимъ поминкамъ - дню его смерти. Номеръ нужно было представлять для полученія разр'вшенія на выпускъ револ. цензур'в (предварительной цензуры для журнада не было). Въдала этимъ типографія. Изъ нея миж вдругь сообщили, что цензура номерь задерживаеть. А до Пушкинскихъ поминокъ оставался одинъ день. Пришлось вхать въ цензуру самому. Какой-то молодой челов'якъ, въ военной форм'в, сообщиль мн'в, что разр'ящение выпуска встр'ятило затруднения. «Весь номеръ составленъ у Васъ черезчуръ ... скользко», заявилъ онъ, – «двъ-три статъи особенно насъ смутили. И мы посдали номерь въ Чека». - «Что же это предръщаеть запрещеніе номера?»— спросиль я. «Трудно сказать, в врояти в всего, что да. Йодождите». Ждать пришлось цёлый день. Я торопиль, просиль снестись по телефону, но лишь часу въ б-омъ вечера, когда почти всѣ служащіе цензуры разошлись, номеръ былъ возвращенъ изъ Чека съ резодюціей: «номеръ безусловно пропустить за исключеніемъ разсказа «Бандитъ», тоже не очень вреднаго». «Значитъ, и «Бандитъ» пропустить можно съ купюрами?» — спросидъ я. «Нътъ, - лучше отложите его до слъдующаго номера, мы вчитаемся въ разсказъ и устранимъ въ немъ вредное», серьезно заявилъ мнв цензоръ. Пришлось на это пойти - но номеръ нужно было переверстывать - и къ Пушкинскому торжеству онъ, конечно, опоздалъ: номеръ былъ сравнительно большой, въ 5 листовъ. Вскор'в посл'в выхода этого номера цензура была преобразована, учрежденъ быль отдълъ печати при Гл. Полит. Управлении, помъстившийся въ Петербургъ въ квартиръ редакціи бывшаго «Правительственнаго В'астника», на Фонтанкі 57. Введена была для всёхъ частныхъ изданій, какъ общій порядокь, предварительная цензура. Я

началь представлять въ Г. П. У. матеріалы для слёдующаго номера, какъ вдругь получиль лаконнческое изв'ященіе отъ этого учрежденія о томъ, что дальн'ямпее яздание «Вбетника Литературы» прекращено. Пошель узнать — почему? — «За общее направленіе». — «По чьему распоряженію» — «Москвы». — «По чьей иниціатив'я?» — «Не знаемъ». Я написаль памятную записку, въ которой указаль, что даже Піб. чем признала безусловно возможнымь выпустить посл'ядній номеръ, что никакихь указаній о неум'ядній никогда не получала. Поэтому д'ялать ее отв'ятственной за номеръ, разр'яшенный и военной цензурой, и Чека, представляется неправильнымъ. Записку эту я послаль въ Сов'ять Народныхъ Комиссаровъ. Черезъ н'якоторое время — по протекціи — мяй частнымъ образомъ сообщили, что записка моя разсматривалась, запрещеніе журнала признано было неправильнымь но отм'ятьт распоряженія Г. П. У. сочло неудобнымъ. Предложили просить о разр'яшенія подъ новымъ наз-

ваніемъ журнала, об'вщали немедленно разр'вшеніе дать.

Между тъмъ, пока шли переговоры съ Москвой, завъдующій отдъломъ печати въ Петербургъ Быстрянскій заявиль мнъ, что, хотя право разръшать новыя періодическія изданія у нихъ отнято и цередано Москвѣ, онъ можеть разрѣшить мнѣ изданіе нецеріод. сборника. Обращаться въ Москву, гдѣ, какъ мнѣ было извѣстно, этимъ вопросомъ въдали злостные и не вполнъ вмѣняемые Мещеряковъ и (врачь по профессіи) Лебедевъ-Подянскій, я не хот'єль и пошель на комбинацію съ выпускомъ сборниковъ, тъмъ болъе, что подписки на журналъ въ Р. С. Ф. С. Р. не существуетъ. Миж было дано разръшение представлять матеріаль на цензуру въгранкахъ, причемъ болъе «сомнительныя статьи» я даваль на цензуру въ рукописи, чтобы не тратиться вря на наборъ. Я указалъ въ отдълъ печати, что запрещение «Въстника Литературы» заставляеть меня быть предусмотрительнымь и что по отношению къ статьямь скользкимъ я буду самъ просить ихъ быть внимательне. Разсказъ «Бандитъ», представленный въ дензуру подъ новымъ названіемъ «Л'єсь рубять – щепки летять» и сильно передължный - быть цензурой процущень, причемь очень смягчена лишь сцена разстр'яла «бандита». Рецензія А. С. Изгоева на изданіе Екатеринб. Губисполкома «Изъ исторіи рабочаго движенія на Ураль» быда запрещена цъликомъ. Въ рецензируемой книжкъ впервые появилось описаніе убійства Царской семьи и рецензія сжато, но передавая стиль пов'єствователя, излагала исторію убійства. Запрещеніе быдо мотивировано такъ: «Писать о трегедіи (sic!) дома Романовыхъ можно дишь на основании строго провъренныхъ научныхъ матеріаловъ, которыми разбираемая книга не является, почему зам'єтка невольно сводится къ запоздалой сенсаціи. Безусловно запретить». Въ некоторыхъ статьяхъ кое-какія купюры были сделаны, но въ общемъ книга особенно не пострадала отъ цензуры и вышла безъ задержекъ. Военная цензура, въ которую книжку все же надо было представлять для окончательнаго разр'вшенія уже въ сверстанномъ вид'є, давала его безъ затрудненій. Книга вышла - и вызвала н'екоторое раздражение въ сов'етской печати. Особенно не понравилось воспроизведение въ «Утренникахъ» ръчи П. А. Сорокина на Университетскомъ актъ, ръчи, которая послъ ея произнесения 21 февраля 1922 г. вызвала неистовые доносы профессора Гредескула въ совътскихъ газетахъ, и еще больше не понравилась статья А. С. Изгоева «Судь надь терроромъ». Большую влобу – особенно въ провинц. коммунистической печати - вызвала и моя маленькая рецензія на книгу проф. Оппедя «Успъхи хирургіи», гдё я рекомендоваль эту книгу сторонникамъ политических в операцій, не использовывающим в ни наркоза, ни других гуманных в пріемовъ хирургіи... и указываль самую безплодность операцій надъ сложными сопальными организмами. Но въ общемъ особаго вниманія все же сперва книга не

вызывала. «Утренники – названіе такое д'ятское. Мы долгое время въ нихъ и не заглядывали» какъ бы оправдывался Зиновьевъ въ одной изъ своихъ р'ячей.

Олнако, матеріаль, представленный для II книги, подвергнуть быль уже боде тщательной цензуръ. Статья П. Сорокина «Върую, Господи, помоги моему невърію» была пъликомъ зачеркнута отдъломъ печати. Статья проникнута необычайнымъ пессимизмомъ по отношенію къ будущему Россіи и написана очень сильно. Я преддожиль Быстрянскому поместить контръ-статью въ оптимистическомъ тоне. Ходилъ къ Быстрянскому объясняться и авторъ статьи. Вопросъ пересмотръди, но остадись при прежнемъ решении. Забраковала цензура и два сатирическихъ очерка М. Я. Козырева. Особенно интересно было описание имъ чудеснаго происшествия въ какомъ-то увздномъ городкъ «Большевіи», мъстами напоминающее по силъ и яркости «Исторію города Глупова». Посл'є моихъ настойчивыхъ требованій разр'єшить пом'єщеніе этихъ очерковъ, подкръщденныхъ ссыдкой на положительный отзывъ о литературномъ дарованій автора на страницахъ «Московской Правды», мнѣ удалось все же отвоевать второй очеркъ «Прыгунки». Въ стихотворении М. М. Шканской была зачергнута красными чернилами последнія семь словъ стиха, гласившаго: «и взглядь потерянный, невидящій и б'ялый т'яхъ, кто ведеть по утру на разстр'ялы». Эти слова зам'янили многоточіемъ. Въ письмахъ Короленко, собранныхъ С. Д. Протопоповымъ, были выброшены строки, осуждающія уничтоженіе большевиками свободы печати. Моя краткая рецензія о выпущенномъ «Задругою» сборник в памяти Короленко, сводившаяся къ цитат'в изъ предисловія сборнику, кажется, В. А. Мякотина – была вычеркнута п'вликомъ. Въ автобіографіи А. С. Яковлева было выброшено мъсто, гит онъ говорить о своемъ эсеровскомъ прошломъ, когда они мечтали «дать революціей курицу въ суп'в каждому крестьянину, а заставили его кушать собственныхь д'втей». Въ письм'в въ редакцію А. С. Изгоева, гд'в овъ отм'вчасть, что въ № 2 «Красной Нови» за 1922 годъ Воронскій «докладываеть» начальству совершенно превратно мысли Изгоева въ его статъ в «Личность и общество», помъщенной въ «Въстникъ Литератры», слово «докладываеть» было замънена цензоромъ словомъ «сосбщаеть», а «Красная», совершенно не понятно почему, опущена. Въ статъв «Эстетическое дышло» проф. Ф. Ф. Зълитскаго, присланной миъ передъ его отъвздомъ въ Польшу, подданство которой онь ортироваль, было, действительно, опасное место. Цитируя одного древняго римскаго поэта, онъ приводить двустише, гласящее приблизительно такъ: «Сл'єдую темь, кто такъ посп'єшно покидаеть Вашу республику: ею управляють нынъ глупые юноши»... Цензоръ оказался классикомъ и двустишіе вымаралъ.

Любопытный эпиводь произошель съ другой статьей проф. Зѣлинскаго «Красная наука». Статья была помѣщена на двухъ гравнахъ. Первая гранка прислана изъ цензуры съ разрѣшительной надгисью безъ помарокъ, вторая оказалась — цѣликомъ зачеркнутой. Я помѣстиль тогда въ «Утренникахъ» начало статъи, подписавъ подъ ней «Продолженіе слѣдуетъ» и заявилъ цензурѣ, что снесусь съ авторомъ, прося ето иначе изложить свои мысли, считаясь съ современными условіями русской печати, чего, конечно, я не сдѣлалъ. Мысли запрещенныя, даже при ихъ неизвѣстности, силънѣе воздѣйствують на общественное миѣніе мыслей разрѣшенныхъ1.

Однако, когда вторая книга «Утреннаковъ» вышла, въ типографію явились представители инспекціи надъ типографіями для разслідованія, почему начало статьи зідлинскаго «Красная наука» пом'єщено было безъ тіхъ кушоръ, которыя цензура признала необходимыми. Оказалось, что цензоръ, ролучая по 2 экземпляра гранокъ, проглядываеть первый экземпляръ, сотающійся затімъ при ділахъ цензуры, а на другой экземпляръ помітки цензора переносить обычно канцелярія отділя печати, когорая на этоть разъ забыла перенести ихъ во 2-ой экземпляръ, посылаемый въ типографію, почему мы и получили начало статьи безь измѣненій. Невинность редакцій и типографіи были вы данномь случай совершенно очевидны, — однамо быль составлень протоколь, а у отвѣтственнаго представителя типографіи отобрана была подписка о невытвять изъ Петербурга. Какія купюры хотѣла сдѣлать цензура въ началѣ статьи «Красная наука», я не знаю, но вторая ея половина была перечеркнута цензоромь цѣзикомъ\*.

 Первая половина заканчивалась вопросомъ: должна ли въ красномъ государствъ проходиться исключительно красная наука? Защитникамъ положительнаго отвъта авторъ предлагалъдополнительные вопросы;

«Какъ вы думаете осуществять эту исключительность прохожденія красной науки?»— «и что для вас дороже: чтобы молодежь слушала исключительно красную науку, яли чтобы она проникалась исключительно красными убежденіями?»

Вторая половина статьи проф. Зълинскаго гласила:

#### VIII.

«Как осуществить? Нет ничего проще. Неисправимых мы усграним от дела преподавания; подозрительных будем держать под бдительным, хотя и негласиным, надоором с помощью образованных нами вческ; а взамен устраненных введем новых преподавателей, которые будут читать в недательном для нас духа.

Старые меры, много раз практиковавшиеся и в нашем Петербургском Университете от Рунича до Кассо! Можете ли вы серьезно утверждать, что они что либо принесли, кроме незавидной славы своим неполнителям?

Правда, первую меру можно осуществить без особого труда; к чему она поведет, это мы увидим в дальнейшем, но ее практической осуществимости отринать пе приходится.

Труднее обстоит дело со второй. Я и адесь пе ставлю вопроса, насколько одобрительна сама по себе эта вносимая в университетские стены система цензуры, шпионства и доносов— о правственности я вообще во всей этой статье не говорю, о целесообразности сканку потом, адесь же идет речь голько об осуществямости. Я не представляю себе, как вообще можно контролировать профессор, контролировать профессоро, зная, что за ним следят, будет воадерживаться от слишком приких суждений; по развое или пунки. Во-первых, у нас вместа выработальный столетией практикой, свершенно драговимый и пеутавномый эзопомеский язык; во-эторых, я даже без всякого суждения одным подбором и группировкой фактов могу произвести желательное для меня печататение; в гретых, даже если би вы моттрожном статовном статов произвестно образовать то, что я говорю— гото, о чем я молчу, вы контролировать не можете. А это подчас

Что же касается третьей меры, то о ней даже трудно говорить без удыбки. Введем подходящих порей! Легко сказать; откуда вы их возьмете? Ведь в том то и горе, что в серьезной науке таковых нет. Вот вы и вводите, кого считаете возможным; но уже та первенствующая роль, которую среди ных играет много раз названный взобретатель, докамывает, что блесиуть вам некем. Да вы и сами знаете им цену; а учапался молодекь, думаете вы, их не раскуслить размете. Да вы и сами знаете

#### IX

Нет, приговор истории неумолим: контроль и насильственное направление научного преподавания неосуществиям. Что толку в том, что вы перед лациом всей Европы очторовенно и честно отменяты своболу научи? Конфуа вышел нарядный, а толку нет и не будет. Свобола — неот емлемое достовные научи; это доказала история уже не последнего столетия только, а всего тысячелетия слишком новой нетории. Античность на своболу научи не посятала — она была дли этого слишком умна. А смехотнорные, хотя порой и жестокие попытки новых времен, уподобили ее колобку нашей народной сказать пложбое му, и она может сказать: эк от схоластики ушла, я от инкевымищи ушла, я от пуританнамы ушла, я от абсолютизма ушла, я от Рунича ушла, я от Кассо ушла — и от вас, товарищ имярек, и подавно уйду».

Вяноват, сравнение как будто хромает: дело в том, что колобок под конец был все-таки с'едев лиондей. — Но нет, все в порядке: «ибо лисица, говарищи — имиреки, — не вы. Для этого вы слишом и откроменны, и честны, и честны

x.

Довольно, однако, об этом; переходим ко второму вопросу. Что важнее для вас: чтобы молодемьслушала одно красцое (прошу прощения за путаницу чувственных восприятий) или чтобы она становывае, красцой?

Вы скажете, конечно, что тут накакой разделительности нет, что первое – естественное условие второго: вменять отогда она и станет красной, когда будет слушать одно только красное. И в том, что вы этому серьезно поверили, и заключается ваша колоссальная наивность, ваше полнейшее непонимание психологии.

Ведь, если даже допустить, что с кафедры раздается слово не такого дворянина на безлюдии, как много раз нами означенный Фома, а убеждениое красное слово неопороченного человъка; если допустить На этомъ я прерву изложеніе исторіи дензурныхъ пресл'єдованій «Утренииковъ» и перейду къ исторіи журнала «Экономисть», такъ какъ вносл'єдствій нути ихъ совпали. Но для этого нужно начать н'есколько издалека.

Въ январѣ 1921 г. я былъ выбранъ товарищемъ предсъдателя Промышленне-Экономическаго отдъла Русскаго Техническаго Общества, предсъдателемъ же Е. Л. Зубашевъ, бывшій директоръ Томскаго Технологическаго Института, высланный въ свое время изъ Томска министромъ вн. дълт В. К. Плеве, а впослъдствіи избранный въ члены Государств. Совъта отъ торгово-промышленной группы. Е. Л. Зубашевъ лишенъ былъ возможности удълять много времеди предсъдательствуемому имъ отдълу Об-ва и все веденіе дъла довърилъ мнъ. Я прежде всего организовать рядъ засъданій, посвященныхъ вопросамъ послъ-военной экономики. Засъданія шли очень оживленно. Доклады дългию обстоятельные, возбуждали къ себѣ большой

далее, что поглошенное умственно содержание так же меклически окращивает душу вноши, как выпитая комаром кровь его тело — долго ли такая окраска останется нелипочей? В Универентете вы всячески берегли его от науки немелательных оттенков, а в жизни он встретител с ним на канядом шагу, т. е. в такое время, когда ему нельзя будет говорять своему учисалю своя сомнении. Нет, ваем же, снажете вы: эти учителя должим тоже взапатать на своих лекциях мения противников— конечно, для того, чтобы их опровертать. — Позвольте полюбопытетвовать: излагать хорошо виля излос? Всё, корошо, го зачем же вам было устранять этихъ противников. У Ведь оки, надо полагать, гораждо жучше в состоянии валожить свои собственные мнения. Если же — илохо, то что вы вывтраете? Ваш высова будет беспомощен в споре с камадым, кто изложит их лучше, будь то человек или кинка

Древние философы — профессора афинских школ нарочно посылили своих учеников слушать лекции философов иных направлений — именно для того, члобы их для себя сохранить. Это были умные жюди.

Но это не все и даже не главное.

#### XI.

Главное то, что сама теория, о которой здесь идет речь, основана на психологической оп**ибле.** Человен проинкается теми убеждениями, которые ему внушают — в самом деле? Иногда да, но вногда и нет; вы же создаете все условия для того, чтобы результат получился отридательный.

Позволю себе тут процитировать самого себя. Мет 17 тому назад, когда управдженный импе строй был еще очень сильным и те же меры, как и имне, применялись в интересах не красной, а черной ввуки, я в следующих словах протестовал против иих (Из якзани идей т. 11, стр. 240, 2-го вадания —

цитирую его, так как я эгого экскурса уже не переиздавал):

- Ученики, особенно старших илассов (а студенты, прибавлю теперь, тем более) очень ревнию относятся но всяким воздействиям на их чувства; всегда они, созначельно или инстинктивно, ставит преподавателю вопрос: «да сам-то ты по убендению говоришь?» Почему всякие оппозиционые учения, даже самме неостоятельные, так сочувственно воспринимаются учениками? Потому, что они знают: говоря нам это, учитель рискуст своей карьерой – заначи, он убежден. Влутренние крити правды доступны лишь немногим; большинство заменяет их внешними: «правда – это то, за что человек готов постовлать».

Это было напечатано, повторию, в 1905 году; полагаю, что случившееся двенадцатыю годами слуствя вполне подтверяма правыльность моего предостереневия. Теперь побеловоная партия применяет те же меры для укрепления своей собственной позиции в головах и сердцах молодежи; и разве мы видим, как опы, еми далее, тем более горяет почву и в тех, и в других? Извишее большинством выпиством, а кто присмотрелся к составу этого меньшинства и к его умственному и иравственному уровню, тот и подавно бучет сключей поставить и в мем крест.

#### XII.

Переубедит ли это разсуждение моих противников? Мы вообще народ мало переубедимый и не сдаемся даже перед оченидностью; вывернуться каким инбудь ригорическим фокусом всегда можно. А тут, пожалуй, даже этого не нумно.

Я не хотел преждевременно смущать себя и своих читателей, но теперь признаюсь: во время всего этого спора я видел на лице моих противвиков ульбку — не то насмешливую, не то преврительно.
— Мы вовсе не такъ наявны, как вы вообранкаете. Мы прекраско знасм, что то студенчество, о

— Мы вовее не такъ наивны, как вы воображаете. Мы прекрасио энаем, тот от отуденчество, от мотором вы говорите — студенчество интеллигентное, сознательное, одним словом — настоящиве — не за нас. Мы, поэтому, сами на нем поставили крест. .. или вернее, поставили бы, если бы таковой выевля внашем распоряжении. Но зато в нашем распоряжения иная мододень, с вной цеяхологией, не стодьно образованная, сколько натасканная необходимыми специальными знаними и, прежде всего, предватанная пенавистью. Для нее то, в сущности, товарищ-мижрек и изобрел красную науку. Вы совершеемно напрасно изобрязования волюваться: из всех ваших стрем но одна не попала в цель.

Да, если так, то это — опять новая постановка вопроса. Ну, что-ж, хорошо, что хоть до этого договорились.»

-------

витересъ – тѣмс болѣе, что обстановка засёданій допускала полную свободу сужденій. Лиць, сколько-нибудь подозрительныхъ, на засёданіяхъ замётно не было. Какъ-то, въ середнить лѣта 1921 г., на засёданіе заглянулъ очень энергичный молодой издатель А. С. Каганъ, до того у насъ не бывавшій. Послё засёданія мы вышли вытеств и А. С. предложилъ миё организовать изданіе вѣствика отдѣла. Я считаль мало вѣроятнымъ разуѣшеніе спеціальнаго экономическаго журнала, но полное согласіе отъ имени отдѣла на возбужденіе надлежащаго ходатайства. Совѣть Об-ва по локладу отдѣла утвердилъ ред. коллегію журнала, въ составѣ 12 лицъ, наъ среды экономистовъ-практиковъ и теоретиковъ, и одобрилъ предложенное мною наименованіе: «Экономисть».

Пока получено было разръшеніе на журналь, пока собирался матеріаль, пока онь печатался — прошло нѣсколько мѣсяцевь — и первая книга «Экономиста» випла въ декабрѣ 1921 г. Потомъ дѣло пошло живѣе. Вторая книга вышла уже въ февралѣ 22 года. Ни первая, ни вторая книга цензурнымъ преслѣдованіямъ не подвергались. Даже въ части Совѣтской печати — нѣкоторыхъ спеціальныхъ журналахъ — къ «Экономисту» отнеслись почти привѣтливо. Зато и петерб. и моск. газеты открыли противъ него ожесточенную кампанію.

Долженъ сознаться, что гоненія противъ журнала, а пожалуй и самую высылку и его сотрудниковъ, а съ ними заодно и многихъ другихъ интеллигентовъ, спровоцировадъ, – конечно bona fide – авторъ настоящей статьи, въ чемъ и считаю нужнымъ чистосердечно покаяться!..

Разсылая «Экономиста» для отзыва разнымъ лицамъ, я счелъ нужнымъ послать одинь экземплярь перваго и второго номера В. И. Ленину. Для върности эта посылка осуществлена была черезъ управляющаго дълами Совъта Нар. Ком., Н. П. Горбунова. одинь изъ родственниковъ котораго быль моимъ сослуживцемъ. Хотя на книгахъ было пом'вчено «отъ редакции», самъ Ленинъ эпизодъ съ получениемъ ихъ издожилъ неполно. Въ № 3 журнала «Подъ знаменемъ марксизма» за 22 годъ Ленинъ разразился статьей противъ «Экономиста», въ которой отметилъ, что одинъ молодой коммунистъ съ восторженнымъ отзывомъ принесъ ему «Экономисть»: коммунисть этотъ де или плохо читаль его, или не поняль. О томъ, что журналь прислань быль ему отъ редакціи, Ленинъ не упомянулъ. Журналъ, по мнѣнію Ленина, преслѣдуеть сознательно или безсознательно крацостническія тенденціи, и Ленинъ сов'єтуєть господамъ, подобнымъ сотрудникамъ «Экономиста», предложить провхаться въ Зап. Европу, чтобы на своей шкур'в они оценили прелести той «демократіи», о которой мечтають ддя Россіи. (Ленинъ уже тогда не могь различить «крепостничества» отъ «демократизма»...) Статья написана была Ленинымъ на одръ бользни – въроятно, въ одинъ изъ свътлыхъ промежутковъ – и являлась какъ бы его политическимъ завъщаніемъ – блюсти за «крѣпостниками изъ интеллигенціи». Г. П. У. статью приняло къ свѣдѣнію и началась подготовка списковъ тёхъ, кого надлежало ознакомить съ «прелестями демократіи на Западъ», благо прецеденты съ высылкой за-границу уже были: высланы быди туда меньшевики, выслана была и Е. Д. Кускова съ мужемъ С. Н. Прокоповичемъ. Въ то же время до насъ начали доходить слухи, что «Экономистъ» будетъ вапрещенъ. Однако, третью книгу удалось выпустить въ начал'в мая. Рядъ статей еказался крайне пострадавшимъ отъ цензурной правки. Но послъ статьи Ленина всевозможных в здов'вших слуховъ приходилось радоваться и тому, что журналь еще можно было выпускать, и на всякій случай я пустиль следующую книгу двойной то объему, пометивь на обложке: № 4-5. Увы! Объемъ книги вышедъ гораздо меньше предположеннаго. На этотъ разъ цензура рвала и метала. Три статьи были оовершенно запрещены. Запрещена была статья Б. Д. Бруцкуса «Объ историческихъ корняхъ русской революціи», заготовленная имъ за нѣсколько иѣсяцевъ до того для другого журнала, не осуществившагося по вол'в начальства; статья А. С. Изгоева. являвшаяся первымъ опытомъ ввести въ «Экономистъ» внутреннее обозрвніе, а также переводъ замътки одного нъмецкаго экономиста, кажется, Лентца, о русскомъ золотомъ фондъ. Почему запрещена была статья Б. Д. Брупкуса, мнъ и до сихъ поръ не понятно, хотя Зиновьевъ съ большимъ озлобленіемъ огласиль на събяде Р. К. П. большую цитату изъ этой статьи, очевидно, бывшей у него въ гранкахъ. Потомъ, в'вроятно, спохватившись, что цитировать статьи, не увид'ввшія св'єта, не очень удобно, онъ выбросиль это мёсто рёчи изъ отдёльнаго йзданія послёдней. Статья А. С. Изгоева, возможно, была запрещена потому, что авторъ ея, между прочимъ, подробно останавливался на д'ятельности редактора Петерб. «Правды» Сафарова въ Туркестанъ, гдъ онъ неудачно въдалъ экон. политикой края, борясь съ крупными формами хозяйства и возстанавливая хозяйство натуральное, почему и быль затымь отозванъ. Сафаровъ въ Петербургъ сдъдался очень причастенъ къ дъятельности Чека, даже въ своихъ статьяхъ онъ нередко подготовляль публику къ особо важнымъ и волнующимъ актамъ сего учрежденія, а вскоръ затьмъ и заступиль Быстрянскаго. въ качествъ завъдующаго отдъломъ печати Г. П. У...

Другихъ объясненій запрещенія статьи А. С. Изгоева не придумать. Развѣ другихъ объясненіе то обстоятельство, что она цѣликомъ была основава на свѣдѣніяхъ совѣтской печати, а большевики особенно разпражаются, когда ихъ

бьють ихъ же оружіемъ!

Замътка Лентца запрещена была мотивированно: авторъ, по мнънію цензора, стремился доказать, что золотой фондъ Советской Республики будеть скоро исчерпанъ. Следуетъ оговорить, что въ действительности Лентцъ утверждалъ - на основаніи ряда цифрь, - что у Правительства Кремля больше золота, чімь оно оффиціально показываетъ... Да, не пропущена была еще цензурой моя рецензія на книгу Г. Г. Швиттау. Почти вев остальныя статьи болбе или менве отъ ценвуры также пострадали. Изъ статьи «Россія и международный рынокъ» была выброшена даже большая цитата изь стихотворенія Демьяна Б'єднаго, пом'єщенная въ Изв'єстіяхъ В. Ц. И. К.-а. Въ Статъв «Наши финансы въ 1918-20 гг.» вычеркнули, между прочимъ, ссылку на циркуляръ Наркомфина, запрещавшій примънять тэлесное наказаніе при взысканіи налоговъ, что по словамъ циркуляра имёло м'всто въ н'вкоторыхъ губерніяхъ Р. С. Ф. С. Р. Въ стать «Голодъ и идеологія общества» П. А. Сорокина всъ соображенія послъдняго о причинахъ и мотивахъ участія интеллигенціи не голодающей въ коммунистическихъ движеніяхъ, которыя онъ карактеризуеть, какъ продукть голода, выправили весьма внимательно. Въ стать в «Значеніе Мурманской ж. д. въ хозяйственной жизни Россіи» цензура взяла даже подъ защиту Царское правительство, по мивнію автора, въ своей экономической политикв игнорировавшее потребности населенія. Соотв'єтствующій абзацъ цензура выбросила. Очевидно, только потому, что «на вор'в шапка горить»...

Но такъ или иначе, въ концъ іюня вышла и эта 4-5 книга «Экономиста».

Вскор'в посл'в того въ СПБ. «Правдъ» появилось письмо въ редакцію Льва Марковича Василевскаго, въ которомъ онъ сообщаль, что выходить по политическимь мотивамъ изъ состава сотрудниковъ «Экономиста». Въ дъйствительности, г. Василевскій не былъ приглащенъ въ сотрудники «Экономиста», а, явившись ко мит въ качествъ вятя покойнаго А. Е. Кауфмана, просилъ помъстить его статью о голод'в въ «Утренникахъ». Ввиду того, что статья для посл'ящихъ не подходила, а была не безынтересна, я помъстиль ее, съ согласія автора, въ «Экономистъ», устранивъ въ ней безтантныя выходки противъ дізтельности въ провинціи представителей АРА. Воть въ чемъ выразвилось сотрудничество г. Василевскаго въ «Экономистѣ» – и письмо его въ редакцію на меня произвело тогда впечативніе доноса.

Между тъмъ, по Петербургу ходили какіе-то молодые, совсъмъ неграмотные чекиеты, собиравшіе свъдънія о томъ, гдъ какой литераторъ живеть. Узнавъ, заходили въ соотвътствующій Управдомъ и разспрашивали, кто изъ жильцовъ дома еще литературой занимается...

13 іюля я получить оть петербургскаго отдівла печати Г. П. У. язвівщеніе о томь, что по распоряженію Москвы дальнівшій выходь журнала «Экономисть» запрещень, а черезь неділю я быль уволень оть службы вы бумажной промышлен-

ности, гдв работаль съ 1918 года.

Я зашель въ Г. П. У., чтобы разузнать причины запрещенія, но ихъ мив не сообщили. Только заявили, что такое же распоряженіе одновременно получено и по отношенію къ «Утренникамъ», но такъ какъ посл'ядніе выходили не какъ період. изданіе, то они не сочли нужнымъ меня объ этомъ предварительно изв'встить.

16 августа утромъ я подалъ Быстрянскому два прошенія: одно о разрѣшеніи мнѣ вядавать сборникъ «Экономистическій магазинъ», причемъ я указываль, что названіе мною заимствовано у масона Новикова, издававшаго подъ этимъ названіемъ особыя приложенія къ «Московскимъ Вѣдомостямъ» въ 1779—84 гг. (привожу годы на памятъ). Другое — о разрѣшеніи издавать альманахъ «Млечный путь». Этимъ названіемъ я хотѣлъ намекнуть на то, что альманахъ будеть отражать настроеніе не читаба контръ-революціонной буржуазіи», которымъ Зиновьевъ объявиль на съѣздѣ РКП. редакцію «Экономиста», а безчисленнаго множества людей, волею исторіи оказывавшихся людданными правительства РКП. и Коминтерна.

Я захватиль съ собой къ Быстрянскому на всякій случай и рукописи для обоихъ сборниковъ, но онъ ихъ не взяль: «Подождите нъсколько дней – мы разсмотоимъ

сначала вопросъ принципіально».

Я полюбопытствовать, какой должень быть подборь рукописей, чтобы застраховать сборники оть участи «Экономиста» и «Утренниковъ». «Воть не хорошо, то зявить онь. — «Очень трудно установить, что съ вашей точки врѣнія является политики» — завиль онь. — «Очень трудно установить, что съ вашей точки врѣнія является политикой, и кастрировать себя, вытравлять въ себѣ какую-то «политику» писателю не всегда дегко. Ужъ пусть этимъ занимается цензура... Цензуруйте, какъ хотите, на то — вы диктаторы, но дайте возможность продолжать литератору заниматься своимъ дъмомъ. Ему, вѣдь, теперь трудиѣе писать, чѣмъ при Николаѣ І» — откровенно высказаль я завѣдующему отдѣломъ печати.

Въ ту же ночь и я, и еще 161 человъкъ были въ разныхъ мъстахъ Россіи арестованы по одному списку, утвержденному ВЦИК.\* Всёмъ намъ было предъявлено обвиненіе по ст. 57 совътскаго угол. кодекса, а затъмъ предложено подать прошенія о разрѣшеніи на вытъдъ за-траницу. До оформленія отъъзда петербуржцевъ около змъсяцевъ держали въ тюръмъ. Допрашивали меня только разъ – и допросъ сведскя лишь къ «интервъю», какъ я отношусь къ структуръ Сов. государства и къ системъ пролетарской власти, къ с-рамъ, савниковцамъ и смѣновъховцамъ и т. д. Интервью сдълано было събрователемъ по «шпаргалкъ», состоявшей изъ 6 стереотипныхъ вопросовъ. Ничего конкретнаго слъбдствіе узнать не желало.

Покойный Д. С. Зерновъ, участвоващій въ коллегія «Экономиста», разеказываль мита, что
оль быль включень въ этоть списокъ, но изъ него по требованію Главпрофобра (отдѣль комиссаріата нар. пр., завѣпующій профессіональнымь образованіем») исключень.

Уже послѣ освобожденія, ко мнѣ на домъ являлся молодой чекисть, допытывавшійся, кто такой Гадаевъ, будто бывшій моимъ сотрудникомъ. Увы! Я не могъ удовлетворить его любоцытства, ибо такая фамилія мнѣ совершенно не извѣстна. Воть и все — «слѣдствіе».

Пока я находился въ тюрьмѣ, какъ-то ко мнѣ на квартиру зашелъ какой-то служащій отдѣта печати и сообщиль моимъ родственникамъ, что одно изъ моихъ прошеній о разрѣшеніи мнѣ издавать сборникъ (не знаю, какой) удовлетворено и что нужно представить на цензуру рукописи.

Я этого не сдёлаль. Я быль радь, что знакомство съ совётской цензурой кон-

чилось еще благополучно.

Сидя въ Г. П. У. на Гороховой я схватилъ жестокій ревматизмъ, сдѣлавшій мою высылку невыполнимой до начала февраля 23 г. Я еще и тогда не оправидоя отъ болѣзни, но спѣпилъ уѣхать. А вдругъ-де передумають – и примѣнять иную

гвру наказанія.

О томъ, за что конкретно меня высылають, мнѣ, правда, не объяснили, но было очевидно, что высылають за литературную чанти-совътскую» дѣятельность. Опѣнквали ли ее иначе тѣ цензора, которые разрѣшали инкриминируемыя мнѣ изданія, я не внаю... Можеть быть, имъ предложено было до поры — до времени дать подямъ выговориться... Можеть быть, этого и не было. Когда-нибудь историкъ освѣтить этотъ интересный эпизодъ въ исторіи русской печати при диктатурѣ пролетаріата. Въроятно, объяснить онъ также, почему Г. П. У., разрѣщающее добровольный выйздъ за-грапицу только «благонадежнымъ» лицамъ, часть «неблагонадежныхъ» туда высываеть, ссылая другихъ въ Обдорскъ и прочія внутреннія мѣста отдаленныя.

Но последній вопрось уже выходить за рамки темы настоящей статьи.

# Бѣгство

(Іюль—Октябрь 1921 г.)\*

## А. А. Гольденвейзера

#### на путяхъ къ границъ.

Тяга на волю. - Способы провада къ границъ. - Подготовка къ путешествію. - Таинственныя исчезновенія. - Мой уговоръ съ жельзнодорожникомъ. - Путевыя впечатленія. - Быть «протекціоннаго вагона». - Въ пограничномъ мъстечкъ: типы, нравы, занятія и настроенія. -Контрабанда. - Ночная повздка по лесу. - У роковой черты.

Нелегальные отъёзды за-границу стали въ Кіевё сравнительно частымъ явленіемъ, начиная съ осени 1920 года. Къ этому времени упроченіе большевиковъ сдълалось для всёхъ очевиднымъ, а надежды на интервенцію пали. И воть всё, кому совътскій режимь быль не въ моготу, стали спасаться, кто какъ могь, за собственный страхъ и рискъ.

Кто уважаль за-границу? Уважали всё тв, кто теперь составляеть разношерстные кадры русской эмиграціи. Бъгство отнодь не носило классоваго характера. Жизнь стала невыносимой - и въ моральномъ, и въ матерьяльномъ отношеній — для громаднаго большинства городского населенія. И всякій, кто им'вль малейшую возможность, уезжаль, а кто этой возможности не имель, - мечталь объ отъёздё заграницу.

На этой мечть сходились люди самыхъ различныхъ круговъ, соціальныхъ положеній и политических убъжденій. Одинь бъжаль оть политическихъ преслъдованій, другой — отъ матерьяльной нужды, третій — отъ невозможности придожить свои силы. Одинъ и тотъ же гнеть душиль всехъ – отъ меньшевика до монар-

хиста, отъ интеллигентнаго пролетарія до разореннаго милліонера.

Людямъ умственнаго труда жилось во многихъ отношеніяхъ несравненно тяжелье, чыть представителямы торгово-промышленной буржуваіи, хотя гивы коммунистовъ быль направленъ, главнымъ образомъ, противъ последнихъ. Интеллигенція была болье уязвима, ся горе глубже, ся разочарованіе трагичнъе. И труднъе

\* Настоящій очеркь можеть служить эпилогомь къ моей работь «Изъ Кіевскихъ воспеминаній (1917—1921 г. г.)» (Архивъ русск. революціи, т. VI, стр. 161-303).

Пользуюсь случаемъ исправить одну допущенную мною въ указанной работъ ощебку. На стр. 172, цитируя слова о пазначенів адвокатуры, я приписать ихъ В. Д. Спасовичу. Въ дъйствительности приведенныя мною слова принадлежать О. О. Грузенбергу.

давалось ей приспособленіе къ новому строю, для чего приходилось профанировать свое самое святое и направлять свою умственную работу въ новыя, насильственно навяванныя формы.

Съ другой стороны, «бывшіе буржуи» въ большей степени, чёмъ интеллигенція, подвергались личной опасности. На нихъ съ особой силой сыпались обыски,

аресты, принудительныя работы и прочіе напасти и скорпіоны.

И, въ результатъ, тъхъ и другихъ объединяла мысль объ отъъздъ, какъ объ

единственномъ оставшемся пути избавленія.

Случан выбыда становились все чаще и чаще. Всю зиму 1920—1921 гг. въ Кіевѣ только и говорили объ отъбыдажь и попыткахъ отъбыда — прошлыхъ, настоящихъ и будущихъ. И во всъхъ случаяхъ, когда принято обмѣниваться добрыми пожеланіями лали другь другу только одно: уѣхатъ, не быть больше эдѣсь, оказаться скоро тамъ...

Городъ пустѣлъ.

До заключенія, осенью 1920 г., перемирія съ поляками, б'єгство могло происходить только путемъ перехода черезъ фронтъ. Однако, такого рода экспедиціи представляли значительную опасность и были поэтому многимь не по вкусу. Впосл'ядствіи, когда боевыя д'явтетія затихли, опред'ялились два направленія, по которымь открывалась возможность отъ'яда. Первое изъ этихъ направленій шло черезъ Бессарабію, ставшую составной частью Румынскаго королевства. Второй маршрутъ лежать черезъ Польшу; установленная по окончаніи войны граница Польскаго государства проходила черезъ бывшую Волынскую губернію, и н'якоторые ея городки и м'єстечки стали излюбленными м'єстами для переплавы.

Переходъ черезъ самую границу, какъ говорили, особыхъ трудностей не представлять; и всё помыслы невольныхъ эмигрантовъ были направлены прежде веего на то, какъ добраться изъ Кіева до намъченнаго пограничнаго пункта. Във. на каждое передвиженіе по желъзной дорогъ требовался пропускъ, выдаваемый «Особымъ отдъломъ Че-ка». Полученіе же пропуска въ пограничную полосу было свя-

зано со спеціальными трудностями.

Для полученія пропуска на любую станцію было необходимо им'єть служебную командировку оть какого-любо сов'єтскаго учрежденія. Когда, літомъ 1921 г., мніс понадобилось съ'єздить по своему личному дізлу въ Москву, я должень былъ заручиться командировкой оть одного, — существовавшаго главнымъ образомъ на бумагі, — учрежденія, носившаго названіе «Бюро промышленныхъ разв'єдокъ». Въ полученной мною бумагі была очень подробно расписана важность промышленныхъ разв'єдокъ для сов'єтскаго государства и важность мосій по'єздки въ Москву для промышленныхъ разв'єдокъ. Простоявъ н'єсколько дней въ очереди, я получилъ тогда изъ Особаго отд'єла пропускъ въ Москву.

Но съ выёздомъ къ границё дёло обстояло далеко не такъ просто. «Особый отдёлъ» весьма настораживался, какъ только вопросъ касался пропуска въ городъ, подозрительно близкій къ западной границё. Начинались упорные разспросы о пёли поёздки и чаще всего въ выдачё пропуска отказывали. При этомъ, нередко какъ лицо, хлонотавшее о пропуске, такъ и учрежденіе, выдавшее командировку,

брались подъ подозрѣніе, и дѣло кончалось худо.

Но къ счастью взятка издавна служить у насъ върнъйшей гарантіей гражданскихъ вольностей, и благодаря взяткѣ не существуеть препятствій, которыхъ невоможно было бы преодолѣть. Въ концѣ концовъ, послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ практики, выработался цѣлый рядъ способовъ переѣяда въ погравичные пункты.

Операціи съ фиктивными командировками не всегда сходили благополучно, и поэтому многіе не останавливались предъ тѣмь, чтобы добыть себѣ командировки настоящія. Для этого нужно было поступить на службу въ какое-нибудь учреждевіе, имѣющее связь съ пограничной полосой, а затѣмъ добиваться перевода на новую должность куда-нибудь поближе къ границѣ. Конечно, приходилось запастись изряднымъ терпѣніемъ, такъ какъ тотчась по поступленіи на службу такіе переводы не давались; кромѣ того, было необходимо до извѣстной степени заслужить довѣріе у своего начальства. Все это было и продолжительно, и непріятно. Зато въ результатѣ получалась возможность выѣзда съ семьей на вполнѣ легальныхъ началахъ и при довольно сносныхъ условіяхъ. Пріѣхавъ на «новое мѣсто службы», такого рода сотрудники обыкновенно немедленно переправлялись черезъ границу.

Возможность выдавать командировки въ пограничный районъ создавала для начальственных особъ нѣкоторыхъ совътскихъ учрежденій совершенно для нихъ непреоборимый соблазнъ. Въдь такая возможность была равносильна патенту на то о г о в л ю к о м а н д и р о в к а м и. Этой торговией и занялисъ миогіе совътскіе магнаты.

Всякое коммерческое дѣло, — даже въ коммунистическомъ государствѣ, — идетъ лучше всего при помощи посредниковъ. Поэтому у насъ вскорѣ создался особый типъ людей, которыхъ можно назвать предпринимателями или подрядчиками по вывозу за-границу. Они устраивали сближеніе между жаждущимъ уѣхать гражданиномъ и жаждущимъ получить вяятку совѣтскимъ чиновникомъ. Они же обставляли самый отъѣздъ и сопровождали уѣзжающихъ вплоть до границы.

Самымъ дорогимъ и комфортабельнымъ способомъ отъезда былъ тотъ, когда въ роли предпринимателя фигурировалъ гонецъ, спеціально присланный за какой либо семьей ен родными изъ за-траницы. Такіе гонцы пріёзжали въ Кіевъ во всеоружіи опыта и знакомствъ съ пограничной стражей. И, что самое главное, они привозили съ собой изъ за-границы валюту, отъ вида которой, какъ отъ солнечныхъ лучей, таяли ледяныя сердца советскихъ чиновниковъ...

Полученіемъ командировки и пропуска не ограничивались хлопоты и приготовленія къ отъйзду. Не менйе важнымъ было обставить свой выздъ сть внишней стороны такъ, чтобы онъ ни въ комъ не возбудиль подозувній и не закончился проваломъ. Къ этому велъ только одинъ путь — опрощеніе. Необходимо было превратиться въ рядового путешественника, отнюдь не могущаго обратить на себя вниманіе злыхъ геніевъ Че-ка или Особ-отдъла. Надлежало принять внишнее обличье, ничъмъ не отличающееся отъ нормальнаго вида публики, какая въ то время наполняла пойзда и вокзалы. Косоворотка, сапоги, фуражка или картузъ: болъе изысканный костюмъ отнюдь не допускался...

Внёшній видъ и содержимое багажа также служили предметомъ тяжкихъ заботъ и думъ. Первое и главное условіе, касающееся багажа, сводилось къ тому чтобы его было какъ можно меньше. Всякій лишній свертокъ, — говорили подрядчики по перевозкѣ за границу — привлекаетъ излишнее вниманіе, каждый лишній фунтъ ватрудняетъ передвиженіе. Отъ взяжающихъ стращали разскавами о томъ, какъ многіе изъ ихъ предшественниковъ попадались изъ-за своего багажа, и увѣщевали ихъ отрѣщиться отъ патубной привязанности къ вещамъ.

То малое, что разрѣшалось брать съ собой, предписывали сложить въ простой мъщокъ. Всъ виды чемодановъ считались признакомъ принадлежности къ буржуазіи. Кром'в того, м'вшки им'вли преимущество большей портативности.

Чтобы собрать средства на дорогу, а также чтобы уменьшить предательскій объемъ своего багажа, отъвзжающе посвящали последния недели своего пребыванія пома усиленной распродаж'в вещей. Продавали весь остатокъ своего имущества. – все, чего не продали раньше: квартиру, мебель, шубы, бълье и т. д., и т. д. Единственное, что старались по возможности сохранить и во что стремились превратить все свое имущество, это были драгоценности и иностранная валюта.

Съ ценностями была, однако, новая беда. Возникаль роковой вопросъ: куда ихъ спрятать? Громадное большинство увзжавшихъ были людьми разоренными и обнищавшими. Въ какомъ нибудь одномъ, купленномъ ценою величайшаго напряженія, камешк' заключался экстракть изъ всего остатка ихъ достоянія. На этомъ же камив или на бумажкв въ ивсколько полларовъ покоилась вся належна на возможность кой-какъ перебиться первое время за границей. А вмъсть съ тъмъ, достаточно было обнаружиться какой-либо ценности на обыске, - отъ какового ни одинъ путешественникъ гарантированъ не былъ, - чтобы не только деньги пропали, но и самъ владълецъ ихъ оказался пойманнымъ «съ поличнымъ»...

Глф только ни прятали люди свои миніатюрныя богатства! Кажется, не существовало такого укромнаго уголка человъческой одежды, который бы въ этихъ случаяхъ не служилъ кому-нибудь сэфомъ. Камни вдълывались въ каблуки, золотыя монеты общивались матеріей и служили пуговицами. Секретными хранилищами для камней служили карандаши со спеціально выдолбленнымъ дупломъ. стеариновыя свъчки съ выскобленнымъ и затъмъ вновь залитымъ отверстіемъ. Кредитные билеты полагалось зашивать въ платье.

Пригодность различныхъ сортовъ валюты для этой цёли учитывалась въ ихъ курст на кіевской подпольной биржт.

 Доллары котируются выше фунтовъ, говорили наши биржевики, — потому что они не шуршатъ...

Нужно, однако, сказать, что всё эти ухищренія не приносили особой пользы. Если дело доходило до обыска, то обычно, такъ или иначе, все скрытое обнаруживалось. Чаще всего самъ обыскиваемый приходиль въ такое состояние духа, что ему становилось уже безразличнымъ, до какихъ предъловъ онъ будетъ ограбленъ; тогда онъ добровольно показываль те секретныя хранилища, на измышление которыхъ было пущено въ ходъ столько изобретательности. Кроме того, обыскиватели постепенно изловчались и познавали всё пріемы сокрытія ценностей. Въ концѣ концовъ, пограничные чекисты додумались до слѣдующаго радикальнаго и безошибочнаго способа ограбленія: арестованному предлагали совершенно раздъться и затъмъ давали ему полный комплекть другого бълья и платья. Снятое съ него одъяніе забирали себъ и могли затьмъ на досугь подвергать самому тщательному анализу. Противъ такого «обыска» не могли помочь никакія укрывательскія ухищренія...

Самый отъездъ обставлялся глубочайшей таинственностью. Никто въ городе не долженъ быль знать, когда именно вывздъ состоится; редко кто решался преститься съ друзьями и родственниками. Уважали обычно изъ чужой квартиры; вещи выносились и отправлялись къмъ нибудь постороннимъ заблаговременно.

О проводахъ на вокзалъ не могло быть и ръчи. Мнъ разсказывали о проважь одной уважавшей дввицы, который быль вызвань единственно твиъ, что ея мать имъла неосторожность не только пріъхать на вокзаль проводить ее, но еще и заплакать во моменть отхода повзда. На путешественницу обратили особое вниманіе, обыскали ее и, обнаруживъ подозрительныя вещи, арестовали.

Вынужденная осторожность убажавшихъ невольно вызывала у остававшихся какое-то тяжелое чувство. Бывало, видишься съ челов'вкомъ постоянно и ведеть онъ себя какъ ни въ чемъ не бывало. И вдругь въ одинь прекрасный день передають: увхаль. И черезъ нъкоторое время снова передають: получилось извъстіе, что такой-то уже за-границей!

Такъ, украдкой и таинственно, разставались съ нами знакомые и друзья, пу-

скавшіеся въ долгій путь б'яженства.

Насъ взялся вывезти одинъ инженеръ-желѣзнодорожникъ, занимавшій довольно важный пость въ Управленіи Юго-Западныхъ дорогь. По своей должности онъ имъль въ своемъ распоряжении отдъльный вагонъ и могъ совершать въ любомъ

направленіи «служебныя» повздки по линіи.

Мой уговоръ съ этимъ желівзнодорожникомъ состояль въ слідующемъ: онъ дасть мив удостов вреніе на мое имя, какъ «временному конторщику» при управленіи жел. дор., и въ то же время командируєть меня на лісовозныя вітки близь польской границы «для пріемки заготовленныхъ шпалъ». Вм'єсть съ тімь, онъ береть нась въ свой вагонъ и довозить до пограничнаго местечка, где передасть «съ рукъ на руки» людямъ, занимающимся отправкой черезъ границу. Моя жена будеть фигурировать въ качествъ супруги другого конторщика, также ъдущаго съ нами въ вагонъ.

27 іюля 1921 года этотъ номинальный мужъ моей жены явился къ намъ и отвезъ на вокзалъ нашъ багажъ. Черезъ часъ послѣ этого мы вышли изъ дому и направились пъшкомъ на Крешатикъ. Съ нами шли двое наиболъе близкихъ людей, оставляемыхъ нами въ Кіевъ. Завернувъ за уголъ, мы пожали руку провожаюшимъ, съли на извозчика и поъхали на вокзалъ.

Повздъ долженъ быль отойти только на следующій день утромъ, но намъ было изъ предосторожности предложено прівхать на вокзалъ не къ самому отходу поъзда, а наканунъ. Мы ночевали въ вагонъ. Утромъ присоединился къ намъ нашъ желевнопорожникъ, приставленный къ нему комиссаръ и еще какая-то девица, функціи которой для насъ были сначала не совсемъ понятны. Намъ было строго наказано не выходить изъ вагона и не поднимать шторъ, чтобы никто съ перона насъ не увипълъ.

Рано утромъ 28-го повздъ тронулся.

Характеръ железнопорожныхъ путешествій по Советской Россіи быль ми-

уже знакомъ по повздкв въ Москву, совершенной двумя мъсяцами раньше.

Болъе всего поразиль меня тогда громадный контрасть между тъмъ, что я слышаль про жел взнодорожные нравы въ начальную, демобилизаціонную эпоху большевизма, и темъ, что я увиделъ своими глазами теперь. Ничего похожаго на солдатскія толпы, выбрасывающія пассажировь, бьющія окна и захватывающія мъста, теперь не было. Напротивъ, все протекало чрезвычайно чинно. Каждый зналъ свое мъсто въ новомъ общественномъ строъ и соотвътствующее ему мъсто въ совътскомъ повядв. И никому не приходило на мысль добиваться другого места или, темъ менте, смъстить для этого какого-либо «законнаго» обладателя таковымъ.

При этомъ, распредъление мъсть въ повздажь, - отражавшее, какъ зеркало, распредъление жизненныхъ благъ вообще, - установилось вопіюще неравномърное

и несправедливое. Я таль въ Москву (какъ и теперь къ границт) въ особомъ типт вагона, весьма расплодившемся за посттание тоды на Руси, а именно въ отдъльном или «собственномъ» вагонт. Вагонъ принадлежавть тому самому «Бюро промышленныхъ развтаюкъ», которое снабдило меня командировкой. Такого рода вагоны получили у насъ весьма характерное назване «протекціонныхъ»; дтйствительно, и право на вагонъ, и право на мъсто въ такомъ вагонт получались не иначе, по протекціи. И воть, въ то время, когда ни паровозовъ, ни вагоновъ не было, когда потвада по важнъйшимъ линіямъ шли по одному разу въ недълю, когда люди мъснами ждали возможности передвинуться съ мъста на мъсто, — въ то же время всякое, даже самое мелкое управленіе и всякій, даже самый неважный комиссаръ имъли по собственному вагону, который прицёплялся къ любому потваду.

Въ обратный путь, изъ Москвы въ Кіевь, я вхаль также въ «протекціонномъ вагонѣ», а имено въ вагонѣ извѣстнаго дрессировщика и клоуна Владиміра Дурова, который получиль командировку — съѣздить за пополненіемъ для своихъ зоологическихъ коллекцій. Понятно, эти послѣднія, какъ и все вообще въ Россіи, къ тому времени уже подвергиись обобществленію, такъ что его четвероногіе пи-

томцы едва ли не числились на государственной службъ.

Въ пути, — какъ тогда въ Москву, такъ и теперь, — меня крайне поразило то полное смиреніе, съ которымъ публика относилась къ этому новому кричащему неравенству, олицетворяемому «протекціонными вагонами». Толпы народа безропотно валялись пѣлыми сутками по станціямъ на перронахъ, въ то время какъмимо нихъ проходили поѣзда съ полупустыми вагонами новыхъ баловней фортуны. Кондуктора обращались съ «простымъ народомъ» грубъе, чѣмъ когда либо прежде, а для привилегированной публики они вновь обрѣли самыя почтительныя, заискивающія интонаціи.

Страсть къ подчиненію, — думаль я, глядя на эти заполнявшія перроны толпы, — повидимому, очень глубоко сидить въ челов'єк'в и только изр'єдка и ненадошо уступаєть она м'єсто бунтарскимъ порывамь къ свобод'є...

\* \*

На этотъ разъ наше желъзнодорожное путешествіе оказалось долгимъ и тонатальнымь. Мы простояли цълый день на первой узловой станціи, день — на второй и день — на послъднемъ полустанить предъ конечнымъ пунктомъ. Въ общемъ, про-

деть, составляющій менѣе 150 версть, заняль у нась четыре дня.

За это время я могъ хорошо приглядѣться къ внутренней жизни «протекціоннаго вагона». Нашъ вагонъ былъ сравнительно новый и чистый: это была вновоорудованная, преобразованная теплушка, разбитая на салонъ и три куп». Ъхали въ ней, кромѣ насъ, — какъ я уже говорилъ, — желѣзнодорожникъ, комиссаръ, конторщикъ, барышня, а также какихъ-то трое рабочихъ. Барышня, какъ потомъ выяснилось, направлялась въ рекогносцировку относительно возможностей: перехода черезъ границу въ различныхъ пунктахъ на нашемъ пути. Она имѣла въ виду какую-то партію выѣзжающихъ, которыхъ «взяла съ подряда», и готовила имъ маршрутъ. Для этого, пользуясь знакомствомъ, пристроилась въ служебномъ въснов; а чтобы не терятъ времени, использовала поѣзкиху также для нѣкогорыхъ коммерческихъ операцій. Эти послѣднія, видимо, составляли основную цѣль по-вадки и нашего инженера, и его конторщика, а, бытъ можетъ, и комиссара. Во всѣхъ пунктахъ, которые мы проѣзжали, продукты были дешевле, тѣмъ въ Кіевѣ. Нѣ-которыя станціи на нашемъ пути славились дешевнымъ масломъ, а въ пограничнов

нолосѣ можно было добыть контрабандные товары изъ Польши: чай, сахаринъ и т. д. Вее это закупалось нашими спутниками и сиссилось въ вагонъ. Чтобы всемѣрно использовать свой вагонъ, наши желѣзнодорожники взяли съ собой изъ Кіева не только деньги, — происхожденіе которыхъ намъ было слишкомъ хорошо извѣстно, — но и нужные деревнѣ товары, напр. серпы и т. д.

Меня поравило, что мёновой торгъ производился ими почти совершенно открыто, безъ всякаго стёсненія, хотя желёзнодорожники не могли не учитывать, что рискують подвергнуться большимь непріятностямь и скандалу въ видё обыска

со стороны страшной «Орт.-Чека»\*, а зат'вмъ и конфискаціи товара.

Но соблаять использовать разницу въ цѣнахъ на продукты былъ, повидимому, ужъ слишкомъ великъ. Разница же въ цѣнахъ происходила исключительно изъ-за нешѣпой политики совѣтской власти, всячески затруднявшей перевозку подей и товаровъ, устанавливавшей «заградительные отряды» и т. д. Благодаря этимъ мѣрамъ, такой продуктъ, какъ соль, цѣнился въ Кіевѣ дороже сахара и считался деликатессомъ, въ то время какъ въ Одессѣ, у моря, его было сколько угодно. Перевозить же соль изъ Одессы въ Кіевъ было, конечно, воспрещено. И, въ результатѣ, скорый поѣздъ, курсировавшій два-три раза въ недѣпо между Одессой и Кіевомъ, получиль названіе «соляного поѣзда»: почти всѣ пассажиры этого поѣзда везли въ своемъ багажѣ контрабандную соль.

Вопросъ снабженія городовъ продовольствіемъ быль въ то время на Украинѣ исключительно вопросомъ транспорта, такъ какъ деревня имѣла продукты, а городъ могъ ихъ оплачивать. Но изъ-за беземысленнаго вмѣшательства власти въ естественный процессъ товарообмѣна получилось то, что разница въ цѣнахъ на продукты въ различныхъ пунктахъ оказывалась колоссальная. Соотвѣтственно великъ становился соблазиъ использовать всякую возможность свободныхъ разъѣздовъ. Почти всѣ прикосновенные къ желѣзнодорожному мірку люди имѣли эту возможность. И почти всѣ спекулировали на продуктахъ.

Протекціонные же вагоны были какъ бы нарочито созданы для такихъ «дѣло-

выхъ» повздокъ.

\*

Изъ нашихъ стоянокъ наиболѣе томительной была послѣдняя— на маленькомъ полустанкѣ, въ 20-ти верстахъ отъ нашей цѣли. Мы провели тамъ цѣлый день; жара стояла такая, что приходилось скрываться отъ палящихъ солнечныхъ лучей, сидя на путяхъ подъ вагономъ.

Инженеръ съ комиссаромъ уѣхали на дрезинѣ впередъ; они должны были прислать за нами паровозъ, который бы отвезъ имъ вслѣдъ нашъ вагонъ. Но часы проходили за часами и ни ожидаемаго паровоза, ни какого-нибудь проходящаго поѣзда не появлялось. Наконецъ, поздно вечеромъ наши спутники возвратились на той же дрезинѣ, на которой утромъ уѣхали.

Мы улеглись въ довольно тревожномъ настроеніи и не усл'яли заснуть, какъ въ купе появилась 'яхавшая въ нашемъ вагонъ барашня. Она подвяла насъ со словамъ.

Приморов на бупетъ. Васт сейвать отворуть на прознић ух У и сладууть по

 Паровоза не будеть. Вась сейчась отвезуть на дрезин'я въ Х. и сдадуть дорожному мастеру. Вагонь отойдеть утромъ обратно въ Кіевъ.

Вскакиваемъ, приводимъ себя въ порядокъ и выходимъ изъ вагона. Страшнъйшая темень. Стоимъ на путяхъ и ждемъ, пока неузнаваемые силуэты какихъ то людей выносятъ изъ вагона вещи. Откуда-то появляются и оказываются рядомъ съ

<sup>\*</sup> Такъ назывался отдёль Чрезвычайки, свирёнствовавшій на желёзнодорожныхъ станціяхъ.

нами трое рабочихъ, вхавшихъ въ нашемъ вагонѣ изъ Кіева. Раздается жужжаніе приближающейся дрезины. Она останавливается подлѣ насъ. Съ трудомъ нащупываемъ въ темнотѣ скамейку, садимся. Дрезина трогается.

Мы ъдемъ часа три по лъсу на одинокой рельсовой колев дороги. Погода сначала кажется привътливой, появляется луна; но затъмъ небо заволакивается тучами, становится прохладно и насъ пронизываетъ предразсвътная сырость.

Наконецъ, добхали. Останавливаемся у домика подлъ шлагбаума. Идутъ будить дорожнаго мастера, который довольно неохотно соглашается принять насъ

до утра. Рабочіе разм'єщаются въ пустомъ товарномъ вагон'є.

Черезь нѣсколько часовъ, ознакомившись путемъ разспросовъ съ несложной топографіей мѣстечка, я отправляюсь разыскивать двухь представителей мѣстисовнати, къ которымъ имѣю рекомендательныя письма. Перваго не застаю дома: этотъ мѣстный Ротпильдъ пошелъ выводить корову на выговъ. Второй принимаетъ меня довольно сухо, кряхтитъ, говоритъ, что переходъ границы теперь вещь опасная и почти невозможная. Въ концѣ концовъ, онъ указываетъ мнѣ адресъ, по которому можно вайти пристанище.

Возвращаюсь съ этими свѣдѣніями обратно въ домикъ дорожнаго мастера. Нашъ козяннъ Михаилъ Семеновичъ представляеть собой типъ Чеховскаго телеграфиста, перешедшаго на службу въ другое вѣдомство. Очень аккуратный и чистый, говерить по благородному, при этомъ чрезвычайно невѣжественъ и глупъ. Проводимъ въ его обществѣ весь день и ночуемъ, вмѣстѣ съ рабочими, въ его кишащей насѣкомыми теплушткѣ. Рабочіе эти оказываются какими-то бывшими военно-плѣнными, съ весьма сомнительнымъ прошлымъ и не менѣе темнымъ будущимъ. Выясняется, что нашъ инженеръ взялъ съ подряда ихъ переправу, и они весьма недовольны имъ за то, что онъ ихъ броситъ на произволъ судьбы, едва довезя до пограничнаго пункта. Мы также имѣемъ основаніе быть въ претензіи на нашего желѣзнодорожника, — но что толку въ претензіяхъ?

На сл'ядующій день мы пере'яхали «на квартиру». Началось наше приграничное житьс.

Мы уважали изъ Россіи на самой зарв Нэп'а. (Названіе это еще, впрочемъ, не было выдумано.) Мысль о націонализаціи торговли была въ принципѣ оставлена, но разрѣшенія на частные магазины даввались еще туго и купцы пользовались ими съ опаской и съ оглядкой. Всякій боялся держать у себя въ лавкѣ что-либо хоть до нѣкоторой степени цѣнное; и дѣйствительно, видъ сколько нибудь внушительнато запаса товаровъ приводилъ непривыкшій къ новымъ временамъ глазъ чекистовъ въ себычно изливалось въ вядѣ всевозможныхъ, путанныхъ и другъ другу противорѣчащихъ, приказовъ, въ резуньтатъ которыхъ товаръ въ той или иной формѣ отъ влатѣльца отбирался.

Подъ знакомъ этого переходнаго времени жилъ, когда мы увзжали, Кіевъ; то

же въ миніатюр'в застали мы зд'всь.

Лавки на базарной площади не были ни закрыты, ни открыты: онъ были пріоткрыты. Внъшне это выражалось тъмъ, что выставочное окно было скрыто подъ ставнями и дверь въ магазинъ открывалась только на два-три часа въ день, а то и вовсе не открывалась. Въ послъднемъ случать ее успъшно замънялъ черный ходъ. Внутри магазина полки были пусты, а товаръ держался въ болъе укромныхъ мъстахъ. Торговали преимущественно събствими припасами.

Главнымъ нервомъ дъловой жизни мъстечка была контрабанда. Все русское было строго запрещено къ вывозу, все польское — не менъе строго запрещено къ вывозу. Благодаря этому, все русское было крайне дешево для Польши, а все польское

 заманчиво для Россіи. И въ результатъ въ пограничныхъ мъстахъ шла непрерывная тайная ярмарка.

Въ Польшу вывозили лошадей, скотъ, шерсть, кожу. Изъ Польши ввозили сахарить, чай, галантерейныя мелочи. Взаимный разсчетъ производился на польскія марки либо на «царскія деньсти». Особенно были въ ходу послѣднія, въ частности пятисотки, которыя почему-то назывались здѣсь «такерами». На совѣтскія бумажки существовалъ измѣнчивый курсъ; во внутреннемъ оборотѣ онѣ свободно принимались, но въ «международныхъ разсчетахъ» эта валюта примѣненія не имѣла. Совѣтскія деньсти сокращенно назывались «совѣтами». За одинъ «такеръ» давали при насъ 40-50 т. «совѣтовъ».

Общественныя настроенія въ пограничномъ район'в были сколкомъ съ кіевскихъ настроеній. При этомъ, къ сожалівнію, не м'встечко поднялось до Кіева, а,

напротивъ, Кіевъ опустился до м'встечка.

Такъ же, какъ въ Кіевъ, и здъсь населеніе жило пустыми надеждами и наивными слухами. Благодаря непосредственной близости мъстечка къ границъ, эти надеждам и слухи имѣли особый источникъ питанія въ видъ функціонировавшей вто время «Комиссіи по проведенію границы», задачей которой было точное установленіе линіи границы между Россіей и Польшей, намѣченной по Рижскому мирному договору. Комиссія засѣдала, соматривала мѣстность и рѣшала судьбу каждой отдѣльной деревни, причисляя одну къ Польшѣ, другую къ Россіи. И вотъ жители всѣхъ пограничныхъ мѣстъ съ русской сторовы втайнѣ уловали на то, что комиссія подъ тѣмъ или другимъ передлогомъ передасть ихъ Польшѣ. Отсюда рождались слухи объ ужо состоявшемся, будто бы, благопріятномъ постановленіи Комиссіи относительно нашего мѣстечка, и многіє здѣсь со дня на день ждали звакуаціи большевиковъ. Намъ даже предлагали не спѣшить съ отъѣздомъ, а лучше выждать, пока мы, черезь недѣлюдругую, автоматически окажемся въ предълахъ Польши.

Всё эти пограничныя надежды были, однако, по существу весьма легкомысленны и тщетны: полномочія «комиссіи» были весьма ограничены, и она, конечно, не могла ни въ чемъ измёнить постановленій мирнаго договора. Между тёмъ, судьба всёхъмало-мальски значительныхъ поселеній и желёзно-дорожныхъ станцій была въ

Рижскомъ договорѣ предрѣшена.

Мий припилось впосителения вновь встретиться съ подобными же настроеніями — по другую сторону границы, въ кругу эмигрировавшихъ жителей пограничной полосы, которымъ очень хотёлось «переманить» на польскую территорію свои родныя места. Говорять, что для этой цёли пускались въ ходъ даже разнаго рода пріемы воздействія на большевистекихъ членовъ пограничныхъ комиссій...

Я всегда вспоминаю объ этихъ настроеніяхъ и мечтахъ по объ стороны границы, когда приходится слышать или читать о «взрывъ русскихъ патріотическихъ чувствь.

вызванномъ интервенціей».

Хозяинъ (или върнъе: пристанодержатель), у котораго мы жили, представляль собой довольно любопытную фигуру. За нъсколько лъть до войны, еще будучи колостикомъ, онъ эмигрировалъ въ Америку и провель въ одномъ городкъ Канады три года. На мой вопросъ, чъмъ онъ тамъ занимался, нашъ хозяинъ отвътилъ:

 Я служиль въ «factory» и быль тамъ «инспекторомъ надъжелезными кроватями».

Это необыкновенное наименование онъ, повидимому, перевелъ съ какого-то англійскаго фабричнаго термина; повторялъ онъ его весьма часто и съ нёкоторой гор-

достью. Онь усп'яль пріобр'ясти въ Канад'я права гражданства и храниль теперь, какъ величайшую драгоц'яность, документы велико-британскаго подданнаго, несищаго его же энглизированное имя. Несмотря на вс'я эти усп'яхи, его въ концю концовъ потянуло обратно на родную Вольнь. Онъ возвратился домой, женился, родиль трехъ мальчиковъ и сталъ снова заниматься м'ястечковой коммерціей.

По своей невольной близости съ этой семьей, — мы жили въ проходной столовой, а семейство хозинна занимало сосіднюю комнату, — мы им'яли случай присмотртьсько его теперешнимъ занятіямъ. Хозиннъ водиль знакомство съ крестьянами изъ ото педпихъ къ Польш'в деревень, которые н'всколько разъ въ недълю на'язкали сюда за покупками. Покупали они главнымъ образомъ лошадей, а иногда и рогатый скотъ, уводя затъмъ ближайшей ночью все вновь пріобр'ятенное черезъ границу. И ни одна покупка не обходилась безъ «Госеля», какъ называли нашего хозянна крестьяне.

Наблюденіе за этой контрабандной торговлей само по себ'в не представляло особеннаго интереса. Но наше вниманіе было невольно приковано къ каждому прівзжавшему съ той стороны границы мужику, потому что — какъ оказалось —

съ каждымъ изъ нихъ могла быть связана наша собственная судьба.

Какъ мы узнали въ первый же день, навъжавшие въ мѣстечко мужики-контрабандисты, въ качествъ подсобнаго промысла, перевозили въ Польшу также епассажировъ». Какъ выяснилось, это и былъ единственный способъ перебраться черезъ границу, такъ какъ всъ жившие по русскую сторону возчики были въ такой
мѣрѣ напуганы совътскими скорпіонами, что ни за какія деньги не рѣшались заниматься переправкой выѣзжающихъ. Ихъ сосѣди, оказавшіеся на польской сторонѣ, были, естественно, гораздо смѣлѣе. Притомъ наиболѣе рискованнымъ элементомъ этихъ операцій была перевозка не людей, а товаровъ; въ случатъ провала,
товаръ, разумѣется, конфисковывали и предприниматель терпѣлъ большой убытокъ.
Наличность двухъ-трехъ пассажировъ почти инчего не прибавляла къ этому риску.
Поэтому контрабандисты довольно охотно брали съ собой, въ придачу къ лошадямъ
и коровамъ, также и человѣческую контрабанду.

Такова была установившаяся въ наше время система переправы черезъ границу. Непріятная сторона этого способа бітства состояла въ томъ, что паша судьба оказывалась въ полной зависимости отъ результата коммерческихъ операцій мужиковъ. Сторгуется прівъжій мужичесь съ Іоселемъ, купить лопадь — хорошо;

не сторгуется - жди другого случая.

Наша немедленная отправка не лежала, повидимому, въ интересахъ нашего хознива. Намъ приплось прождать двѣ недѣли, пока наконець представился подходящій
«случай». Нѣсколько разъ сдълки по покупкѣ лошадей не состоялись и мужики
уѣзжали въ дурномъ настроеніи. Одинъ разъ произошла непріятность съ продавцомъ контрабандныхъ лошадей: у него сдѣлали обыскъ и препроводяли его въ особый отдѣлъ», требуя выдачи «такеровъ», полученныхъ за проданный товаръ. Былъ,
наконець, случай, когда все, казалось, было въ полномъ порядкѣ: лошади куплены,
Іосель удовлетворень, мужики въ хорошемъ расположенія. Но, на несчастье, во
всемъ мѣстечкѣ нельзя было достать воза съ драбинками\*, чтобы посадить насть
и увезти черезъ границу. И вотъ пришлось опять оставаться на мѣстѣ и выжидать.

Признаться, я до этого дня вообще не зналь, что значить слово «драбинка» и, во всякомь случав, мив никогда не приходило въ голову, что этоть предметь будеть играть какую либо роль въ моей жизни...

<sup>\*</sup> Стоячіе отлогіе брусья по бокамъ воза, между которыми пом'вщается поклажа.

Наконецъ пришелъ долгожданный день.

Намъ сообщили, что мужикъ изъ находящейся по ту сторону деревни прітхальт со своимъ возомъ на русскую территорію, на которой онъ намѣренъ произвести большую коммерческую операцію. Онъ закупаеть лошадей, коровъ, кожи — и готовъ присоединить къ сему также и насъ. Товаръ уже закупленъ и находится гувъ-то въ дѣсу, верстахъ въ восьми отъ мѣстечка. Туда же должны предъ вечеромъ отправиться и мы, чтобы затѣмъ ночью перейти черезъ границу.

Мужика — звали его Захарко — намъ аттестовали, какъ «перваго ризиканта на деревнѣ». Твадить, молъ, каждую недѣлю за закупкой, ничего не боится и еще ни разу не попадался. Обладаеть двойнымь подданствомь, такъ какъ чисилися недавно у большевиковъ при какихъ-то землиныхъ работахъ и имѣетъ соотвѣтствен нее удостовѣреніе отъ Совѣтской власти; въ то же время, вмѣстѣ со своей родной деревней, отошелъ теперь къ Польшѣ. Можетъ, такимъ образомъ, предъявлять въ

предълахъ Россіи одинъ паспортъ, въ предълахъ Польши – другой.

По всёмъ этимъ даннымъ, Захарко былъ контрабандиетъ Божьей милостью. Въ нашемъ дёлё онъ сейчась же и показаль себя отчалннымъ «ризикантомъ». Самый трудный и опасный моменть во всемъ нашемъ предпріятіи былъ вытёздь изъ м'єстечка. Встр'ятить или не встр'ятить стражу въ л'ясу — дёло случал. Но передвигаться съ вещами по кишащему чекистскими элементами м'ястечку, да еще по направленію къ пограничному л'ясу — было чрезвычайно рискованно. Сначала у насъ былъ выработанъ планъ шти п'яшкомъ къ условленной стоянкѐ товара Захарки. Но планъ этотъ, посл'я одной неудачной попытки, пришлось оставить. Тогда Захарко предложить взять быка за рога: онъ взялся профхать съ возомъ черезъ все м'ястечко къ домику дорожнаго мастера, гдё хранились наши вещи, нагрузить ихъ тамъ, а затымъ — въ л'ясь! Такъ мы и р'яшпли.

Распрощавшись съ нашими хозяевами, я пошелъ впередъ къ домику дорожнаго мастера, сътъ во дворъ на лавкъ и сталъ ждать событій. Ждать пришлось довольна дошто и наблюденія, которыя я при этомъ дълать, были крайне неутъщительны. Оказалось, тто цѣлый рядь сосѣднихъ домовъ занятъ красно-армейцами, которые непрерывно шныряють по переулку въ своихъ «буденовскихъ» фуражкахъ съ хвостами на затылкъ. Дорога въ лѣсъ, хотя не длинная, но лежить совершенно отъкрыто. Едва ли, — думалъ я, — можеть нашъ отъѣздъ пройти здѣсь незамъченнымъ.

Я ждаль, сидя на скамейкъ, часа три и это, быть можеть, оказалось къ лучшему. Постепенно красиоармейцы утихомирились, повидимому, занявшись часшитемь въ своихъ реквизированныхъ квартирахъ. Однако, сумерки все не хотъли начаться: дъло было лътомъ, да и часы наши были, по декрету, переставлены
такъ далеко впередъ, что никакъ нельзя было дождаться вечера.

Наконець, я увидъль переходящую черезь рельсы фигуру жены, а вслъдъ за ней на нъкоторомъ разстояніи показался возокъ Захарки. Онъ ъхаль быстро, не

оглядываясь, весь красный оть страха и возбужденія.

Провхавъ шлагбаумъ, онъ остановился у воротъ желѣзнодорожнаго дома. Я быстро раскрылъ ихъ и впустилъ его во дворъ. Мѣшки съ нашими пожитками въ минуту оказались на возу, и Захарко погналъ лошадей по направленію къ лѣсу.

Мы шли за нимъ пѣшкомъ и усѣлись только на самой опушкѣ.

Тогда началась бъшенная гонка по лъсу. Мы дълали глубокій объъздъ мъстечка, выбирая наиболъе глухія мъста. Мы неслись безь всякой дороги, ломая вътки, перебъжая черезь молодыя деревья. Нъсколько разъ пришлось пересъкать шоссе, и эти моменты были наиболъе опасны, такъ какъ по шоссе разъвзжали дозоры... Мы никого не встрътили.

177

Посят двухъ часовъ такой скачки, Захарко привезъ насъ въ условленное мъсто, гдв насъ дожидались его двуногіе и четвероногіе спутники. Нашего возчика сопровождать изъ Польши его младшій братъ, а изъ мъстечка онъ захватиль еще одного юношу въ качествѣ погонщика.

Въ томъ облюбованномъ уголисъ, въ который привезъ насъ Захарко, овъ чувствовалъ себя совершенно спокойнымъ. Онъ распрягъ лошадей и выпуствить кахъ на пастбище. Мы провели тамъ нѣсколько часовъ, пока, наконецъ, не спустывась ночь.

Оъ наступленіемъ полной темноты, мы двинулись дальше. Мы образовали цѣлую кавалькаду: спереди нашъ возъ, затѣмъ двое верховыхъ, коровы, телита. Эта процессія двиталась медленнымъ шагомъ по лѣсу. На душѣ стало какъ-то безпричино спокойно: видно, такъ дъйствовала окружающая обстановка — тишина лѣтней ночи, лѣсная темень и медленное, мърное продвиженіе впередъ.

Только однажды мы немного испугались. Мы увидёли впереди себя костеръ и сидящаго подл'є огня челов'єка. Нашъ караванъ остановился. Послали кого-то на разв'єдку, давшую успокоительныя св'яд'єнія: у костра сидёлъ крестьянинъ,

также переводившій черезъ границу какую-то скотину.

Наше шествіе возобновилось.

Часа въ два ночи мы подошли къ роковой чертѣ границы. Въ томъ мѣстѣ, въ которомъ намъ пришлось переходить ее, русско-польская граница представляла собой остроугольный трехугольникъ, составленый изъ двухъ сходящихся дорогъ. Чтобы попасть на польскую территорію, приходилось либо ѣхать по дорот и огибать уголъ, либо пройти напрямикъ лѣсомъ. Для всей нашей громоздкой компанія выбора не было: приходилось избрать первый путь, т. е. ѣхать дорогой, по которой отъ времени до времени разъѣзкали патрули красноармейцевъ. Но сами мы могли сойти съ воза и пройти черезъ лѣсъ пѣпкомъ.

Однако, нашъ «ризикантъ» Захарко уговорилъ насъ остаться на возу и вхать

съ нимъ. Мы довърились судьбъ.

Когда мы выбхали на пограничную дорогу, насъ сразу обдаль лунный свъть, показавшійся намъ особенно яркимь постъ черноты тьса. Мы вяглянули въ обстороны; насколько достигаль глаять, предъ нами степлялась широкая, гладкая, освъщенная луной дорога; патруля не было. Захарко ръзко повернуль лошадей и погналъ ихъ во весь духъ. Добхали до угла, снова завернули и помчались въ обратномъ направлении. Достигнувъ какого-то пункта, нырнули опять въ лъсную чащу.

Захарко сбавиль ходу и облегченно вздохнуль. Мы были въ Польштв и сюда

не могь уже прійти ни одинь красноармеець или чекисть.

Захарко обернулся къ намъ и протянулъ руку. Мы поздравили другъ другъ. Впрочемъ, нашъ возница окончательно успокоился только, когда пересчиталъ головы привезеннаго съ собой «товара». Его спутники, изъ менѣе храбраго десятка, были блѣдны какъ полотно. И только тяжеловѣсныя коровы отнеслись ко всему происшедшему съ большой флегмой.

Двинувшись дальше, мы вскор'в выбхали въ открытое поле. Луна зашла, и насъ окуталъ предразсв'ятный туманъ. Захарко какъ будто внезаино потерялъ свой

даръ оріентировки и началъ часами плутать по кочкамъ и рвамъ.

Въ одномъ мѣстѣ мы даже чутъ не попали въ бѣду. Наши лошади, продвигаясь впередъ, стали каждымъ своимъ шагомъ выбивать изъ вемли искры. Присмотрѣвшисъ, мы увидѣли, что вся земля кругомъ покрыта тлѣющими искорками и что подмающійся съ нея паръ не похожъ на обыкновенный туманъ.

Оказалось, что мы наскочили на горящее торфяное болото...

Уже приближаясь къ деревнъ и различая во мглъ неясные контуры избъ, мы услышали позади насъ какіе-то странные, никогда еще не слышанные звуки. Ідъ-то, далеко-далеко, раздавался какъ будто женскій плачъ, жалкій и протяжный. Лошади наши заржали и бросились впередъ.

- Волки воють, сказаль Захарко.

Этотъ жалобный вой стан голодныхъ волковъ быль послёднимь звукомъ, донесшимся къ намъ изъ Россіи.

#### НА ПОЛЬСКОЙ СТОРОНЪ.

Въ Польитъ. – Безнаспортность. – Сарим. – «Полицейская демократія.» – На вызвадной сессія. – Ровенское ведикогътіе. – Въ газетномъ кісскъ. – Та-же ли Европа? – Отъйздъ въ Варшазу. – На германской гранција.

Село N. — нашъ первый этапъ на польской территоріи — было небольшимъ, вахолустнымъ украинскимъ селомъ. Какъ все кругомъ, оно жило подъ знаком нашего времени — жило воспоминаніями, сравненіями и сожалґьніями. Прежде была школа — теперь закрыта, прежде былъ врачъ и больница — теперь нёть и фельдшера, прежде пили чай съ сахаромъ — теперъ ничего горячаго не пьютъ. Неизмънной осталась въ селіъ съ прежнихъ временъ только его единственная, но зато широчайшая улица, по которой, вздымая облака пыли, проходили на пастбище стада.

Нашъ перевозчикъ Захарко пріютиль насъ въ своей хатѣ. Мы провели въ ней два дня, ночуя на узенькихъ лавкахъ, вдѣланныхъ въ стѣнку. Хозяева наши спали

туть же на болве помъстительныхъ полатяхъ.

Общій видъ interieur'а Захаркиной хаты и всё отдёльныя попадавшіяся намъ на глава вещи были необыкновенно стильны. Огромная русская печь, самод'яльных горшки, деревянная посуда кустарнаго производства — по всему было видно, что начала мёнового хозяйства и не прикоснулись къ этому обзаведеню. Захарко былъ молодоженъ, и всё вещи его были новыя; но всё онё, по своему облику, имёли такой стильный, подлинно-столётній видъ, какого не удается достигнуть въ своихъ городскихъ квартирахъ самымъ изысканнымъ любителямь антикваріатовъ

Отъ каждой вещицы вѣяло настоящей стариной. Чувствовалось, что смастерившій ее человѣкъ не задавался нарочитой цѣлью подражать образцамъ, изученнымъ по книжкамъ, но что весь онъ и все его мастерство еще полны тѣхъ же линій и формъ, какія выливались изъ подъ рукъ его предковъ въ XVII вѣкѣ.

Мы здёсь какъ будто въ Грановитой Палате, – подумали мы, вглядываясь въ

эту непривычную, своеобразно-привлекательную обстановку.

\*

Какъ большинство вывзжавшихъ въ ту эпоху изъ Россіи бѣженцевъ, мы были глубоко убѣждены, что всѣ опасности, непріятности и испытанія кончаются для нась въ моменть перехода границы. Переѣхавъ въ Польшу, — казалось намъ, — мы будемъ свободными гражданами; въ случаѣ какихъ либо сомнѣній въ нашей личности, — снесемся по телеграфу съ друзьями и родными за границей и все мигомъ уладится.

Какъ и вебхъ, насъ ожидало разочарованіе. Паспортные страхи и полицейскія ватрудненія начались у насъ съ перваго же дня перехода черезъ границу. Насъ

встрътили не какъ плънниковъ, вырвавшихся изъ тюрьмы, а какъ незванныхъ, докучливыхъ гостей, прітъхавшихъ дълить съ хозяиномъ его скудную трапезу. Мы оказались пока еще не въ Европъ, пересъченной по всъмъ направленіямъ усовершенствованными путями сообщенія, а въ русской деревенской глуши, откуда «хоть десятъ лътъ скачи — ни до какого государства не доскачешъ».

Самымъ прискорбнымъ было, однако, то, что приходилось еще радоваться, что мы оказались въ глуши, куда почти не проникали признаки организованной государственности. Ибо не будь этой спасительной некультурности, — первый же жан-

дармъ или полиціантъ отправилъ бы насъ обратно «за кордонъ»...

Призракъ насильственнаго водворенія обратно въ Сов'єтскую Россію преслъдоваль нась — какъ и вс'єхъ, бывшихъ въ нашемъ положеніи, — все время пербыванія въ Польшів. Этотъ призракъ казался слишкомъ чудовищнымъ и дикимъ, чтобы можно было ему хоть на минуту пов'єрить. Но вм'єст'є съ т'ємъ онъ быль слишкомъ страшенъ, чтобы о немъ можно было хоть на минуту забыть...

Мы решили какъ можно скорее ехать вглубь страны, продвинуться впередъ

на Западъ и не искушать судьбы явкой къ пограничнымъ церберамъ.

Мы договорились съ тъмъ же Захаркой, который взялся отвезти насъ на своемъ возу въ Сарны, т. е. еще на нъсколько десятковъ верстъ дальше на Западъ. Повзяка эта заняла два дня. Мы выбхали изъ N. съ утра и, протрясшись часовъ восемь и основательно вымокнувъ подъ ливнемъ, ночевали въ мъстечкъ Т. На второй день 
поъздки, Захарко закапризничалъ, и пришлось премънить нашъ фаэтонъ на другой, 
на сей разъ заприженный волами. Послъдніе 20 верстъ пути мы ъхали по глубокой 
коле в песчаной дороги, по которой степенно пагали волы, понукаемые непрестаннымъ прикрикиваніемъ нашего новаго возницы.

Быль двадцатый день со дня нашего отъезда изъ дома, когда мы, приближаясь къ Сарнамъ, енова увидёли желбэнодорожные рельсы. Путь имёль, какъ вестда, аккуратный и чистый видъ; по сторонамъ стояли телеграфные и верстовые стоябы. Взглянувъ на одинъ изъ последнихъ, я прочель цифру: 178. Это значило, что за

все это время мы успъли отъбхать отъ Кіева всего на 178 верстъ...

Желе́зно-дорожнаго сообщенія здесь еще не было, такъ какъ польскія войска во время своего отступленія лѣтомь 1920 года взорвали всё мосты. Кромѣ того, по всей линіи, начиная отъ Кієва, были тогда же сожжены и станціонные вокзалы. Теперь на этой части линіи, перешедшей къ Польшѣ, полякамъ приходилось вовстанавливать все ими-же разрушенное. Капитальныя работы производились на большомъ желѣзнодорожномъ мосту предъ Сарпами; нашъ возчикъ не безъ ехидства указываль намъ на этотъ образецъ производительнаго труда. Сами мы должны были префажать рѣку еще въ бродъ.

Наконець, мы прибыли въ Сарны. На улицахъ царило оживленіе, въ кіоскахъ продавались газеты, лавки были открыты, своими вывъсками и витринами онъ стремились бросаться въ глаза прохожимъ и обращать на себя ихъ вниманіе... Все это

показалось намъ страннымъ и необычайнымъ.

Неопредъленность нашего юридическаго положенія не давала намъ, однако,

возможности заниматься этими спокойными и пріятными наблюденіями.

Сарим — ближайшій къ восточной границѣ Польши административный центрь, обладающій своимъ староствомъ и прочими органами мучительства эмигрантовъ. Здѣсь мы уже не были среди спасительнаго захолустья, становилось необходимымъ такъ или иначе урегулировать свой «личный статутъ». На улицахъ Сариъ непрерывно проходили солдаты, всё гостиницы, — какъ говорыли намъ, — были подъ строгимъ наблюденіемъ начальства. Намъ передавали различныя страшныя исторів о томъ, какъ безжалостно расправляются здёсь съ безправными беженцами, кото-

рыхъ будто бы неминуемо ждеть обратное водворение въ Россію...

Ни одна гостиница, ни одинъ постоялый дворъ не хотъли принять насъ, какъ безпаспортныхъ, на ночлегъ. Мы чувствовали себя травленными звърями и были бивяки къ отчаннію... Въ концъ концовъ, однако, одна добрая душа сжалилась надънами и пріютила у себя на ближайшую ночь. Это была совершенно незнакомая женщина, сама недавно прібхавшая изъ Россіи. Спасибо ей!

Та же благодѣтельница направила меня въ учрежденіе, сокращенно называемое «Украннскій Комитеть». Полный титуль этой организаціи гласиль: Комитеть помощи евреямъ — выходцамъ изъ Украины и Россіи». Центрь его былъ въ Варшавѣ, а сѣть отдѣленій раскинулась по всей восточной окраинѣ Польши. Функціи комитета состояли въ оказаніи матерьяльной и юридической помощи бѣзкенцамъ и репатріантамъ. Секретарь сарненскаго отдѣленія Комитета — симпатичный и многорѣчвый д-ръ Бурко — принялъ меня чрезвычайно привѣтливо. Вполнѣ одобрявь мою тактику продвиженія вглубь страны, онъ посовѣтовалъ со слѣдующямъ же поѣздомъ выѣхать въ Ровно. Для огражденія насъ отъ какихъ либо неожиданностей въ пути, д-ръ Бурко вызвался дать намъ особаго провожатаго.

На следующее утро мы выехали изъ Сарнъ.

Перевадъ былъ недолгій — кажется, около четырехъ часовъ; намъ было строго наказано вести себя въ повадѣ ениже травы, тише воды», быть по возможности незамѣтными и ни въ какомъ случаѣ не говорить между собой по русски. Вагажъ нашъ, который предъ перевадомъ черезъ границу, въ цѣляхъ опрощенія, былъ переложенъ изъ корзинъ въ мѣшки, здѣсь, въ цѣляхъ облагороженія, былъ переложенъ обратно — въ купленную для сего въ Сарнахъ корзину. Этотъ обратный маскарадъ наглядно доказалъ намъ, что и здѣсь мы находились еще въ царствѣ фикцій...

Мы прі вхали въ Ровно 19 августа и провели въ немъ пять недвль въ хлопотахъ в ожиданіяхъ по своимъ паспортнымъ двламъ.

Положеніе русскихъ б'яженцевъ во вс'ях отношеніяхъ и, въ частности, въ правовомъ — непрерывно ухудшалось. Каждаго вновь пріфхавшаго неизм'янно встр'ячали словами: «какъ жаль, что вы не пріфхали м'ясяцемъ раньше, тогда было совс'ямъ другое д'яло, а теперь едва ли что либо можно устроить». Эмигрантъ приходиль въ отчанніе отъ этихъ словъ. Онъ, конечно, не могъ знать, что м'ясяцъ тому назадъ ему бы сказали въ точности то же самое.

Прямо съ вокзала мы отправились въ ровенское отдѣленіе «Украинскаго Комитета», въ которое имѣли съ собой рекомендательное письмо изъ Сарнъ. Тамъ мы застали главнато дѣятеля этой организаціи — энергичнаго д-ра Скорецкаго. Онвило наши имена въ заканчиваемый имъ списокъ русскихъ бѣженевъ, которыхъ министерство объщало евъ послѣдній разъ» зарегистрировать и легализовать. До полученія распоряженій изъ Варшавы по поводу этого списка намъ оставалось

только жить въ Ровно на нелегальномъ положении.

Въ сопровожденіи одной дамы, принявшей теплое участіе въ нашей судьб'є, мы стали блуждать по незнакомымъ улицамъ города, въ поискахъ пристанища. Въ конців концовъ, нашли старыхъ кіевскихъ друзей, которые радушно приняли накъ себъ. Какъ хорошо, — подумали мы, — что на севтів не исчезь еще патріархальный обычай гостепріимства и что не повсюду, по прим'вру большихъ городовъ, челюв'вческія жилища уподоблены наглухо заколоченнымъ каменнымъ ящикамъ...

Подъ гостепрівмнымъ кровомъ друзей мы — бевпаспортные и незаявленные — провели всё пять недёлъ нашего ровенскаго этапа. Легализація нашего самовольнаго перехода черезъ границу оказалась дёлюмъ нелегкимъ. Въ Ровно, какъ центръ восточной пограничной окраины Польши, сосредоточивались всё многоразличныя учрежденія, имъющія цёлью отсёмваніе репатріантовь и улавливаніе нелегальныхъ бёженцевъ. Туть быль и «Юръ», и «Deffensiva», и сыскная, и обыкновенная полищи. Наконецъ, обще-административный органъ правительства — Староство — такжю быль по преимуществу занять охраной границы.

Какъ работали вет эти учрежденія? Мит почти не пришлось войти съ ними въ непосредственное соприкосновеніе. Я слышаль только отзывы о нихъ — быть мо-

жеть, пристрастные отзывы...

Всё отвыы сходились въ томъ, что въ мёстныхъ административныхъ органахъ царилъ хаосъ, канцелярщина, произволъ. По сценкамъ, которыя передавали очевидци, было ясно, что большинство подвизавшихся здёсь чиновниковъ было преми полнено того полицейско-бюрократическаго духа, который Щедривъ такъ мѣтко назвалъ «административнымъ восторгомъ». Какъ непохожи были эти чиновники на представителей демократической, народной власти! Нѣкоторый наружный лоскъ и отесанность манеръ только оттѣняли ихъ внутрениюю грубость. Каждый референтъ или комендантъ старался перещеголять другого въ надменно-презрительномъ обращени съ тѣмъ свободнымъ гражданиномъ республики, который имѣлъ къ нему дѣло. Низшіе же чины полиціи и жандамерні — это мы видѣли своими глазами — были весьма не прочь при случаѣ пустить въ холь свои кулаки.

Одинъ мой пріятель назваль государственный строй современной Польши «полицейской демократісй». Не знаю, какь въ центр'в, но зд'всь — на восточ-

ной окраинъ - это опредъление казалось очень удачнымъ.

Мъстная власть, по внушению свыше и по собственной склонности, проводила

усиленную полонизацію края.

Когда-то при проваде по улицамъ Варшавы нашъ глазъ коробили принудительныя двуязычныя надписи и вывёски, на которыхъ, рядомъ съ каждымъ польскимъ словомъ, обязательно фигурировалъ его русскій переводъ. Теперь поляки, завладень частью Вольпи, сочли нужнымъ въ этомъ отношеніи еще перещеголять прежнихъ руссификаторовъ: всё вывёски, всё названія улицъ, всё оффиціальныя надписи и бумаги пишутся вдёсь на одномъ польскомъ языкъ. Всё казенныя учебныя заведенія — польскія, по-польски происходить и судоговореніе. Чиновники — въ большинствъ уроженцы этихъ же мёстъ — неизм'єнно дёлаютъ видъ, что не понимають ни слова по русски.

Легко вообразить, какія затрудненія все это создаеть и какія чувства вызываеть у жителей, изь которыхь добрыхь три четверти польскаго языка не внаеть.

\*

Во время моего пребыванія въ Ровно прівзжаль туда на вывздную сессію **Луп**кій окружный судь, и я воспользовался этимъ случаемъ, чтобы повнакомиться съ ходомъ уголовнаго процесса въ польскихъ судахъ. «Подпрокураторомъ» окружнато суда, прівхавшимъ на сессію въ Ровно, оказался мой товарищъ по кіевской адвокатурѣ; онъ служилъ вдѣсь моимъ чичероне и растолковаль миѣ все то, чего нельзя было увидъть своими глазами.

Судебное в'ядомство, по прим'яру прочихъ учрежденій на восточной окранить Польши, подверглось самой радикальной ломк'й въ целяхъ его совершенной пежониваціи. Весь прежній составь суда, прокуратуры и даже адвокатуры былт тогранеть. На ново назначали въ судьи только поляковъ. Адвокатовъ, желающихъ вновь ваписаться въ сословіе, весьма усердно фильтровали, причемъ особыя препятствія д'ялались, какъ водится, адвокатамъ-евредим.

Какъ и уже упомянулъ, судъ производился исключительно на польскомъ языкъ. Подсудимые — мъстные крестьяне — не понимали по польски; большинство судей, прослужившихъ всю жизнь въ русскомъ судъ, изъяснялись по польски съ видимымъ трудомъ и охотно переходили, въ разговоръ съ подсудимымъ, на болъе для нихъ привычный русскій языкъ. Переводчика не было. Тъмъ не менъе, оффиціальнымъ языкомъ судоговоренія былъ польскій и только польскій языкъ.

Присутствуя въ судѣ, я снова невольно припоминалъ прошлос. Я вспоминалъ, что, напримъръ, въ Галиціи, во времена императорской Австріи, въ судахъ быль вполнъ равноправны всѣ три языка, на которыхъ говорило мъстное населеніе: польскій, украинскій и пѣмецкій. И вотъ теперь, послѣ торжества идеи самоопредѣленія народовъ, даже въ этомъ элементарномъ вопросѣ начала толерантности устушили мъсто національному гисту. Неужели — думалъ я — лозунги національнато равноправія дъйствительны только для ирриденты и на время революціи, предавамсь забвенію, какъ только цѣль освободительнаго движенія достигнута?.

На восточных окраинах («крэсах», какъ ихъ называли по-польски) примѣнялись, въ польскомъ переводѣ, всѣ кодексы русскаго матерьяльнаго и процессуальнаго права: законы гражданскіе и уголовные, уставы гражданскаго и уголовнаго судопроизводства. Однако, въ уголовномъ уставѣ была сдѣлапа весьма существенная кушора: былъ уничтоженъ судъ присяжныхъ. Какъ извѣстно, во времена старато режима судъ присяжныхъ не дѣйствовалъ въ Царствѣ Польскомъ. Теперь, ставъ хозяевами на своей землѣ, поляки еще не успѣли его ввести и, что сосбенно прискорбно, уничтожили его на своихъ «крэсахъ», гдѣ населеніе уже шестьдесятъ тѣть пользовалось этой наилучшей формой уголовнаго суда. Мой чичероне, устѣвшй въ качествѣ подпрокуратора въ значительной мѣрѣ утерять свой прежній адвокатскій образъ мыслей, объясняль такой строй польской юстиціи тѣмъ, что «этика въ народѣ еще не установилась».

Присутствуя теперь въ качествъ слушателя въ засъдании вытвядной сессии, мит пришлось увидъть своими глазами, какъ безприсяжный судъ воспитываетъ въ

народѣ этику.

Судъ засъдаль въ парадномъ залѣ какого-то клуба. Изъ-за плохой акустики и вслъдствіе недостаточнаго знавія языка, я не вполнѣ уловиль смыслъ обвиненія и плохо поняль рѣчь прокурора. Видѣль я только, что судебное слѣдствіе заняло минуть дваддать, что прокуроръ сказаль всего пѣсколько словъ и что защитника не было вовсе. Процессъ произвель на меня впечатлѣніе мелкаго дѣло въ съѣздѣ мировыхъ судей — дѣла о кражѣ селедокъ съ базарнаго лотка или чего-либо въ этомъ родѣ. Когда судъ удалился на совѣщаніе, прокуроръ спустился съ судейскихъ подмостковъ и подошель ко миѣ. Онъ показался миѣ какъ будто смущеннымъ.

 Сегодня одинъ изъ тъхъ ръдкихъ случаевъ, – сказалъ онъ, не выжидая моего вопроса, – когда я нашелъ необходимымъ требовать для подсудимаго смертной

казни. Обвиняемый — гнуснъйшій типъ большевистскаго наводчика.

Я быль ошеломлень. Какъ?! Этоть съвядь мировыхь судей можеть приговаривать къ смерте? И въ такомъ порядкъ — послъ получасоваго разбирательства, бевь участія защиты? А онь, мой товарищь, послымый всёми за свою чистую душу, — въ качествъ прокурора требуеть казни сидящаго передь нимъ мужика, который ничего не поняль изъ его ръчи и не имъеть никакихъ средствь къ защитъ?

Къ счастью, судъ не пошель такъ далеко въ дълъ установленія въ народъ этики, какъ того требоваль прокуроръ. Подсудимый быль приговоренъ къ 15-ти годамъ каторжныхъ работъ.

Ровно — заурядный уёздный городъ Волынской губерніи — теперь, благодаря своему положенію вблизи новоиспеченной русско-польской границы, было полию пихорадочнаго оживленія. Непрерывный потокъ людей — репатріированныхъ поляковъ и русскихъ б'ёженцевъ — изливался сюда съ Востока. Ровно стало первымъ бол'ве или мен'ве крупнымъ пунктомъ, въ которомъ сосредоточивались вс'ѣ вновь прибывшіе эмигранты и откуда они разселялись въ различныя стороны. Зд'ёсь уже была довольно регулярная почтовая и телеграфная связь со вс'ёмъ міромъ; отсюда была поэтому возможность снестись съ родными и получить отъ нихъ визы и деньги на дальн'ёйшій путь. Въ Ровно функціонировали отд'ёленіе американскихъ филантическихъ организацій — Joint'а и Hias'а, — которыя съ утра до вечера осаждались просителями.

Не менъе интенсивна была коммерческая жизнь города. Никогда въ прежніе времена, — говорили старожилы, — Ровно не видывало подобнаго оживленія. Для насъ же, пріъхавшихъ изъ опустъвшаго и омертвъвшаго Кіева, уличная картина

ровенской жизни казалась какой-то фееріей.

Ровно когда-то жило Кієвомъ — кієвскими газетами, кієвскими учебными заведеніями, по'відками м'єстныхъ пом'єциковъ въ Кієвъ на «Контракты», разсказами о кієвскихъ театрахъ и магазинахъ. Теперь положеніе перем'єнилось: Кієвъ сталъ глухой провинцієй по сравненію съ блистательнымъ Ровно.

Нашъ глазъ, привыкшій къ убогости, къ подавленности, къ лохмотьямъ и заплатамъ, былъ пораженъ видомъ самодовольной, расфранченной толпы, видомъ помящихся подъ тяжестью товара магазинныхъ полокъ, видомъ переполненныхъ ресторановъ и кафъ, видомъ всяческихъ признаковъ довольства, изобилія и мотовства. Мы были какъ дѣти въ магазинъ игрушекъ... Каждая площадка, нагруженная ящиками съ какимъ нибудь товаромъ, казалась намъ чѣмъ-то необычайнымъ; мы не могли отдѣлаться отъ мысли, что вотъ сейчасъ ее остановитъ милиціонеръ и заставитъ повернуть обратно — въ сторону района или Че-ки...

Жители Ровно, видимо, и сами восхищались и гордились всемъ этимъ великоленіемъ.

Злоключенія этихъ жителей начались еще за полтора года до революціи, осенью 1915 года. Во время Маккензеновскаго наступленія на Югь Россіи, городъ Ровне быль совершенно звакуированъ, и тысячи ровенчанъ выґхали тогда на Востокъ — главнымъ образомъ въ Кіевъ. Несмотря на то, что городъ въ концѣ концовъ не былъ занятъ нѣмцами, уѣхавшая публика не спѣшила вовратиться домой и, въ результатѣ, переживъ въ Кіевѣ революцію и Гетманщину, застряла въ совѣтскихъ тискахъ. Во время гражданской войны Ровно много разъ переходило изъ рукъ въ руки и испытало на себѣ всѣ ужасы междувластья, звакуацій, завоеваній и погромовъ. Наконецъ, по Рижскому договору городъ окончательно отошелъ къ Польшѣ. И вотъ тогда-то, послѣ пятилѣтняго изгнанія, бывшіе ровенчане стали непрерывнымъ потокомъ возвращаться во-свояси.

Оставленное дома добро они застали, конечно, въ изрядно потрепанномъ видъ; по благодаря не стъененной торгово-промышленной жизни, они довольно быстря освоились съ новымъ положеніемъ и возстановили старыя, либо завели новыя, далеко не бездоходныя дѣла. Въ то время, когда мы были въ Ровно, для большинства вить нихъ еще «были новы вей впечатьтей бытіл». Они явственно подавались на вей приманки, спёшили использовать вей возможности. Это было замётно по ихъ образу визвин, по наружности повально-блондированныхъ дамъ и по всему господствовав-

шему въ городъ духу и тону...

Ровно — влад влическій городь, принадлежащій, какъ родовое пом'єстье, князьямь Любомирскимь. По обоимь концамъ города находятся румны двухъ княжескихъ резиденцій: стол'єтнія развалины «стараго палаца» и голыя ст'єны ограбленнаго большевиками «новаго палаца». Одинъ ровенскій патріоть водиль нась по окружающему «новый палацъ» парку и съ піэтегомъ показывать намъ старинный домъ князя, выдержанный въ стил'є деревенскихъ резиденцій англійскихъ лордовъ, съ несчетнымъ количествомъ службъ, конюшенъ, оранжерей и т. д.

Предъ нами была любопытная реликвія старо-польскаго магнатства, которое теперь видимо исчезаєть, уступая своє м'єсто юпитерскому высоком'єрію «старость»,

референтовъ и прочихъ чиновниковъ...

Въ городъ Ровно, на углу Шоссовой и Аптекарской улицъ, стоитъ газетный кіоскъ, въ которомъ продаются польскія, русскія и иностранныя газеты. Я ежедневно отправлялся на паломничество къ этому кіоску; это быль для меня какъ бы микрокосмъ, отражавшій всё краски и переливы вновь открывшагося моему глазуміра.

Русскія газеты— варшавская «Свобода», берлинскій «Руль» и парижскія «Посявднія Новости»— получались въ кіоск'в регулярно; по нимъ можно было получить довольно полное представленіе объ общественныхъ теченіяхъ и жизни эмиграціи. Изъ газеть на иностранныхъ языкахъ почти всяктій день получался въ Ровно другой образець. Влад'влецъ кіоска какъ будто сговорился съ почтой, чтобы давять своимъ покупателямъ возможно бол'ве разнообразную духовную пищу.

Несмотря на самое страстное желаніе, въ посл'єдніе годы въ Россіи было совершенно невозможно оставаться въ курсі міровых событій. Информація, которая была намъ доступна, давала крайне неполную, зіяющую пробълами картину исторіи посл'єднихъ л'єтъ. Теперь наступила долгожданная минута, когда можно было, наконець, восполнить эти раздражающіе, обидные пробълы. Газетный кіоскъ

на Шоссовой улицъ сталъ моимъ университетомъ.

Нужно сказать, что при всемъ изобиліи въ продуктахъ кулинаріи и парфюмеріи, Ровно было значительно бъдить пищей для ума. Книжныхъ магазиновъ почти не было, а изъ случайно попадавшихся въ писче-бумажныхъ магазинахъ книгъ по общественнымъ вопросамъ мнѣ удалось извлечь только брошюру съ текстомъ новой польской конституціи.

Приходилось довольствоваться свёдувніями, извлекаемыми изъ газетъ. И вотъ отрывочнымъ намекамъ влободневной хроники случайныхъ номеровъ газетъ — мы должны были возсоздавать себё картину великихъ историческихъ событій, пере-

житыхъ Европой въ годы нашего духовнаго карантина.

Специфическій характерь, стиль и даже внішній видь отдівльныхь газеть будили множество притаившихся воспоминаній. Гладенькая «Neue Freie Presse» сь ся міщанской Gemütlichkeit; понедівльничный «Berliner Tageblatt» съ умно-прещовной передовицей Теодора Вольфа; парижскій «Matin» со своимь насмішливымь, ивысканно-литературнымъ пересказомъ сенсаціонныхъ небылицъ; и, наконецъ, «Le Тетръ» — этотъ тяжелов'єсный органъ дівлового и солиднаго французскаго шови-

нивма: все это воспринималось теперь, какъ утраченные и вновь возвращенные кусочки нашего умственнаго обихода...

Во всёхъ попадавшихъ въ руки газетахъ я искалъ ответа на одинъ и тотъ-же

волнующій вопросъ:

- Та-же ли это Европа, которую мы оставали въ 1914 году?

И отв'ють быль: да, какъ будто та-же. Нужды н'ють, что съ т'юхъ поръ повалились престолы, что перекроены имперіи, что новыя тревоги занимають умы и сердца. Нужды н'ють, что земля оскуд'юла, что люди измучены и устали. То «что-то», что мы ц'юнили и чему учились у Европы, то — осталось. Какъ встарь, мы чувствуемъ себя зд'юсь въ верхнемъ этажъ культуры.

Европа осталась Европой въ то время, какъ Россія перестала быть Россіей.

\*

Мы сидёли въ Ровно, тщетно дожидаясь об'ящанной д-ромъ Скорецкимъ дополнительной регистрации б'яженцевъ и не мен'я тщетно хлопоча о предоставлении намъ такъ-называемаго «права азиля». Насъ опекали два еврейскихъ б'яженскихъ комитета — фолькистский на Шоссовой и сіопистическій на Школьной, — относившеся безъ особой симпатіи другь къ другу, но съ большой любезностью къ намъ. А въ то же время у «старостью въ другомъ пограничномъ городкъ (въ Острогъ), какъ потомъ выяснилось, уже н'ясколько м'ясяцевъ лежалъ приказъ изъ м-ва внугр, д'яльо нашемъ безпрепятственномъ пропускъ въ Варшаву. Узнавъ объ этомъ совершенно случайно, мы на слъдующій же день получили зав'ятную бумажку и у'яхали.

До Бреста передвижение носило еще полу-россійскій характерь; въ неосвъщенномъ вагонъ, въ толкотнъ и безпорядкъ. Зато изъ Бреста въ Варшаву шелъ уже заправскій D-Zug нъмецкаго типа. Было съ непривычки пріятно просидъть пълую

ночь безъ сна въ купэ такого поъзда.

\*

Варшава — третья столица на нашемъ пути, на этотъ разъ уже настоящая столица. Впечативніе громодится на впечативніе, образь на образь. Сколько стараго, отъ чего отвыкъ; сколько новаго, къ чему нужно пріучаться...

Не касаюсь всего этого здёсь: оно относится къ другому этапу нашего бёжен-

ства, къ другой главъ нашихъ «Wanderjahre».

Черезъ двъ недъли получаемъ бъженские заграничные паспорта. Продолжаемъ

нашъ путь.

Ночь въ поъздъ и мы на новой польско-иъмецкой границъ. Однако, ее порядочно отдалили отъ Варшавы и приблизили къ Берлину со времени нашего посиъд-

няго путешествія въ 1914 году...

На пограничной станцій Збоншинь, выполнивь всё обряды и формальности, садимся вь другой вагонь. Случайно обернувшись кь дверямь, я вижу предъ собой четко и аккуратно выведенную надпись — шесть сакраментальныхъ словъ втъ мъмещкаго желтвянодорожнаго катехивиса: — Nicht öffnen, bevor der Zug hält.

Мы - въ Германіи.

Въ дорогу! -

Декабрь 1922 года.

# документы и дневники

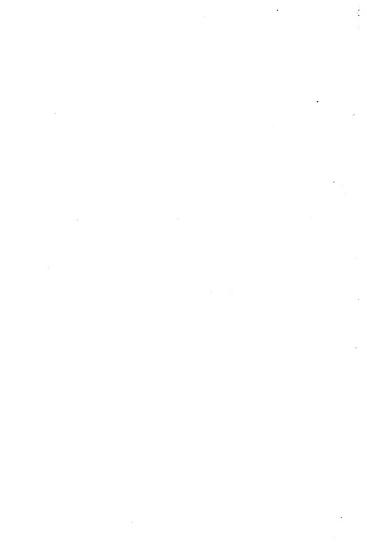

## Конституція Уфимской директоріи

## Акть объ образованіи всероссійской верховной власти

26/8-10/23 сентября 1918 г.

Государственное Совъщаніе въ составъ Съвда Членовъ Всероссійскаго Учредительнаго Собранія и уполномоченныхъ на то представителей Комитета Членовъ 
Всероссійскаго Учредительнаго Собранія, Сабирскаго Временнаго Правительства, 
Областного Правительства Урала, Казачьихъ Войсть, Оренбургскаго, Уральскаго, 
Сибирскаго, Иркутскаго, Семиръченскаго, Енисейскаго, Астражанскаго, представителей правительствъ: Башкиріи, Алашъ, Туркестана и національнаго управленія 
Тюрко-Татаръ внутренней Россіи и Сибири и Временнаго Эстонскаго Правительства 
представителей събзда городовъ и земствъ Сибири, Урала и Поволикъя, представителей 
политическихъ партій и организацій: партіи соціалистовъ-революціонеровъ, россійкой соціаль-демократической рабочей партіи, трудовой народно-соціалистической 
партіи, партіи Народной Своболь, Всероссійской соціаль-демократической организацій 
«Единство» и Сюза Возрожденія Россіи — въ единодупномъ стремленію на споявки 
стотань, возосозданію ен единства и обезпеченію ен независимости по стаповило:

Вручить всю полноту Верховной Власти на всемъ пространствъ Государства Россійскаго Временному Всероссійскому Правительству въ составъ пяти лицъ: Николая Дмитріевича Авксентьева, Николая Ивановича Астрова, Генералъ-лейтенанта Василія Георгієвича Болдырева, Петра Васильевича Вологодскаго и Николая Васильевича Чайковскаго.

Временное Всероссійское Правительство въ своей дъятельности руководствуется слъдующими установленными настоящимъ актомъ положеніями.

#### общія положенія.

 Временное Всероссійское Правительство, впредь до созыва Всероссійскаго Ургантельнаго Собранія, является единственнымъ носителемъ Верховной Власти на всемь пространств'я Госупарства Россійскаго.

Всѣ функціи Верховной Власти, временно отправляємыя въ виду создавшихся условій Областными Правительствами, должны быть переданы Временному Все-

россійскому Правительству, какъ только оно того потребуеть.

 Установленіе предъловь компетенціи Областныхъ Правительствъ, на началахъ широкой автономіи областей и на основахъ приведенныхъ въ изложенной ниже програмиъ дъягельности Правительства, предоставляется мудрости Временнаго Всероссійскаго Правительства.

#### ОБЯЗАННОСТИ; ПРАВИТЕЛЬСТВА [ВЪ ОТНОШЕНІИ ВСЕРОССІЙСКАГО УЧРЕДИТЕЛЬНАГО СОБРАНІЯ.

Въ непремънную обязанность Временнаго Всероссійскаго Правительства витьняется:

1. Всем фрное содъйствіе функціонирующему, какъ государственно-правовой органь, Събаду Членовъ Учредительнаго Собранія въ его самостоятельной работь по обезпеченію прівада членовъ Учредительнаго Собранія и по ускоренію и поптотовкъ возобновленія занятій Учредительнаго Собранія настоящаго состава.

2. Неуклонное руководство въ своей дъятельности непререкаемыми верховными правами Учредительнаго Собранія и неустанное наблюденіе, чтобы въ дъятельности всъхъ подчиненныхъ Временному Правительству органовъ не было допущено начего могущаго клониться къ умаленію правъ Учредительнаго Собранія или къ замедленію въ возобновленіи его работъ.

 Представленіе отчета въ своей дъятельности Учредительному Собранію, немедленно по объявленію Учредительнымъ Собраніемъ своихъ работъ возобновленными, и безусловное подчиненіе Учредительному Собранію какъ единственной въ странть верховной власти.

Примъчание: къ сему прилагается постановление Съъзда членовъ Всероссійскаго Учрепительнаго Собранія отъ 16 сентября 1918 года.

#### программа работъ временнаго правительства.

Въ своей дъятельности по возстановлению государственнаго единства и незавимости Россіи, Бременное Всероссійское Правительство должно ставить въ первую очерель статующия неогложных задачи:

1. Борьба за освобождение Россіи оть совътской власти.

2. Возсоединение отторгнутыхъ, отпавшихъ и разрозненныхъ областей Россіи.

3. Непризнаніє Брестскаго и всёхъ прочихъ договоровъ международнаго характера, заключеныхъ какъ отъ имени Россіи, такъ и отдъльныхъ ся частей послъ февральской революція, какой бы то ни было властью, кромѣ Россійскаго Временнато Правительства, и возстановленіе фактической силы договоренныхъ отношеній съ легнявами согласія.

4. Продолженіе войны противъ германской коалиціи.

Въ сферъ внутренней политики Временное Правительство должно преслъдовать нижеслъдующія цъли:

#### I. Въ области военной.

Воасозданіе сильной, боеспособной, единой Россійской армін, поставленной выть вліянія политическихъ партій и подчиненной, въ лиць ен высшаго командованія, Всероссійскому Временному Правительству.

2. Полное невмѣшательство военныхъ властей въ сферу гражданскаго управления, за исключеніемъ мѣстностей, входящихъ въ театръ военныхъ дѣйствій или объявленныхъ указами Правительства на военномъ положеніи, когда это вызывается крайней государственной необходимостью.

 Установленіе крѣпкой военной дисциплины, на началахъ законности и уваженія къ личности.

женія кь личности.

 Недопустимость политическихъ организацій военнослужащихъ и устраненіе арміи отъ политики.

#### II. Въ области гражданской.

 Устроеніе освобождающейся Россіи на началахъ признанія за ея отдъльными областями правъ широкой автономіи, обусловленной какъ географическимъ и экономическимъ, такъ и этническимъ признаками, предполагая окончательное установленіе государственной организаціи на федеративныхъ началахъ полновластнымъ Учредительнымъ Собраніемъ.

- 2. Признаніе за національными меньшинствами, не занимающими отд'єльной территоріи, правъ на культурно-національное самоопред'єленіе.
- Воастановленіе въ освобождаемыхъ отъ совътской власти частяхъ Россіи демократическато городского и земскаго самоуправленія, съ назначеніемъ перевыборовъ въ ближайщій срокъ.
  - 4. Установленіе всёхъ гражданскихъ свободъ.
- Принятіе мѣръ къ дѣйствительной охранѣ общественной безопасности и государственнаго порядка.

#### III. Въ области народно-хозяйственной.

- 1. Борьба съ хозяйственной разрухой.
- Содъйствіє развитію производительныхъ силь страны. Привлеченіє къ производству частнаго капитала русскаго и иностраннаго и поощреніє частной иниціативы предпріммчивости.
  - 3. Государственное регулированіе промышленности и торговли.
- Принятіе мъръ нъ повышенію производительности труда, и сокращеніе непроизводительнаго потребленія національнаго дохода.
- Развитіе рабочаго законодательства на началахъ дъйствительной охраны труда и регулированіе условій найма и увольненія рабочихъ.
  - 6. Признаніе полной свободы коалицій.
- 7. Въ сферъ продовольственной политики отказъ отъ хлъбной монополіи и твердихъ цънъ, съ сохраненіемъ нормировки распредъленія продуктовъ, имъющихся въ недостаточномъ количествъ. Государственныя заготовки, при участіи частноторговаго и кооперативнаго аппарата.
- 8. Въ сферъ финансовой боръба съ обезпъненіемъ бумажныхъ денегъ, возстановленіе налогового аппарата и усиленіе прямого подоходнаго и косвеннаго обложенія.
- 9. Въ области земельной политики Временное Всероссійское Правительство, не допуская такихъ измъненій въ существующихъ земельныхъ отношеніяхъ, которыя візнали бы разръщенію Учредительнымъ Собраніемъ земельнаго вопроса въ полномъ объемѣ, оставляеть землю въ рукахъ ел фактическихъ пользователей и принимаеть мѣры къ немедленному возобновленію работь по урегулированію земленользованія на началахъ максимальнаго увеличенія культивируємыхъ земель и расширенія трудового земленользованія, примъняясь къ бытовымъ и экономическимъ особенностимъ отдъльныхъ областей и районовъ.

#### порядокъ измъненія состава правительства.

- Осуществляя на указанныхъ основаніяхъ верховную власть, Временное Всероссійское Правительство дъйствуеть, какъ органъ коллегіальный. Члены его до Учредительнаго Собранія не отвътственны и не сисъндемы.
- 2. На случай выбытія изъ состава Временнаго Правительства того или другого члена его въ качествъ замъстителей избираются: Андрей Александровичъ Аргуновъ, Владимиръ Александровичъ Виноградовъ, генераль отъ инфантеріи Михаилъ Васильевичъ Алексъевъ, Василій Васильевичъ Сапожниковъ и Владимиръ Михайловичъ Зензиновъ.
- 3. Въ случать выбытія кого либо изъ членовъ Временнаго Всероссійскаго Правительства, измъненіе состава его совершается въ порядкъ вступленія на мъсто выбывшаго его замъстителя. Замъстителемъ Н. Д. Авксентьева считается А. Аргуновъ, Н. И. Астрова В. А. Виноградовъ, В. Г. Болдырева М. В. Алекъевъ, П. В. Вологодскаго В. В. Сапожниковъ и Н. В. Чайковскаго В. М. Зензиновъ.
- 4. Въ виду необходимости для Временнаго Всероссійскаго Правительства немедленно приступить къ осуществленію власти и управленію Государствомъ въ полномъ своемъ составъ въ составъ его, впредь до прибытія отсутствующихъ нынъ членовъ, немедленно должны вступить ихъ персональные замъстители.

 Члены Временнаго Всероссійскаго Правительства при вступленіи въ него дають торжественное об'ящаніе по прилагаемому при семъ тексту.

За Предсёдателя Государственнаго Совъщанія Товарищь Предсёдателя Евгеній Францевичь Роговскій, Члень Учредительнаго Всероссійскаго Собранія.

Товарицъ Предсъдателя Государственнаго Совъщанія, Министръ

Снабженія Сибирскаго Временнаго Правительства И. И. Серебрянниковъ. Секретарь Государственнаго Совъщанія, Члень Учредительнаго Собранія Ворись Моиссенко.

Сенретарь Государственнаго Совъщанія, члень Областного Правительства **Урала** Петръ Мурашевъ.

Члены всероссійскаго учредительнаго собранія:

К. Буревой, Михаиль Гендельманъ, Апол. Ник. Кругликовъ, В. Подвиций, О. С. Миноръ, Н. Ивановъ, Д. Розенблюмъ, Г. Терегуловъ. В. Павловъ, В. Панкратовъ, Н. Здобиовъ, Г. Титовъ, С. Шендриковъ, Барапцевъ, Н. Огаювскій, К. Щумаковъ, С. Володинъ, Моисей Кроль, А. Власовъ, В. Х. Таначевъ, С. Лотошниковъ, Н. Фоминъ, Момесй Кроль, А. Власовъ, В. Х. Таначевъ, С. Лотошниковъ, Н. Фоминъ, В. Возмитель, Б. Архангельскій, А. Шапошниковъ, Д. Шныревъ, А. Мининъ, Н. Левченко, М. Слонинъ, В. Мамоновъ, В. Л. Утговъ, Б. Соколовъ, Ф. Тухватуллинъ, Н. Любимовъ, Ив. Васильевъ, В. Люмпаковъ, М. Ахмеровъ, Д. Петровъ, Виссаріонъ, Гуревичь, В. Владминивъ, Комама Гуровъ, А. Девизоровъ, Б. Черненковъ, П. Сухановъ, Ах. Байтурсуновъ, А. Беремовъ, М. Линдбергъ, В. Алексъевскій, Л. Кроль, В. Матушкинъ, М. Ф. Тухтаровъ, Брешковская, З. Лазаревъ, В. Вольскій, М. Святиций.

Представители комитета членовъ всероссійскаго учредительнаго собранія:

М. Веденяпинъ.

Представители временнаго сибирскаго правительства:

Генераль-майорь Ивановъ-Риновъ, Упр. Мин. Внут. Дѣлъ С. Старынкевичь, отъ Сибир. Прав. и Сибир. Кал. генераль-лейтенантъ Г. Катанаевъ, полковникъ Бобрикъ, комиссаръ Пріуралья проф. Петръ Масловъ.

Представители временнаго областного правительства Урала:

А. Кощеевъ, Ип. Войтовъ.

Представители войсковыхъ правительствъ казачьихъ войскъ:

Уральскаго Казачьяго Войска генералъ М. Хорошхинъ.

Представитель Сибир. Каз. Войска и. д. Войскового Атамана,

Войсковой старшина Э. Березловскій.

Представитель Семиръченскаго Казачьяго Войска Илья Шендриковъ.

Представитель Енисейскаго Войска Прокопій Шуваєвъ.

Астраханскаго Казачьяго Войска Г. Астаховъ.

Иркутскаго Казачьяго Войска И. Пеженскій.

Представитель правительства Башкиріи:

Членъ Правительства Башкиріи Искандеръ Бекъ-Мухаметіаровичъ Султановъ.

Представители киргизскаго правительства «Алашъ-орды»:

Представитель автономіи Алашъ — представитель Алашъ-Орды Алиханъ Букейханъ, Имамъ Алимбекъ. Представители временнаго правительства автономнаго Турке стана:

Предсѣдатель Вр. Правительства М. Чокаевъ, Членъ Временнаго Правительства автономнаго Туркестана А. Уразаевъ, членъ Временнаго Народнаго Совѣта Туркестана С. А. Муфтизаде.

Представители національнаго управленія тюрко-татаръ внутренней Россіи и Сибири:

Представители Національнаго Управленія Мусульмань Тюрко-Татаръ Внутренней Россіи и Сибири Джантюринъ, М. Г. Исхановъ, Султанъ-Бекъ Шаги-Бековить Мамлеевъ.

Представители временнаго эстонскаго правительства:

Б. Линде, А. Л. Каэласъ, Алексви Нэу.

Представители съвзда городовъ и земствъ Сибири, Урала и Поволжья:

И. Ахтямовъ, А. Гачичеладзе, С. Третьяковъ, Н. Миткевичъ.

Представители центральныхъ комитетовъ политическихъ партій и организацій:

Центральн. Ком. партіи соц.-рев. Михаилъ Гендельманъ, Флор. Федоровичь, Делегаціи соц.-демократич. рабочей партіи— Б. Кибрикъ, С. М. Лепскій, Центральн. Ком. Труд. Н.-Соц. партіи Ф. Чембуловъ, С. Знаменскій, И. Сухановъ.

Членъ Центральнаго Комит. Всероссійской соц.-демократич. организаціи «Единство» В. Фоминъ.

Центральн. Ком. партіи Народ. Свободы А. И. Коробовъ, А. П. Мельгуновъ. Представитель Союза Возрожденія Россіи С. Знаменскій.

#### Подлинный подписали: Временное Всероссійское Правительство:

Н. Авксентьевъ

В. Болдыревъ

В. Зензиновъ

В. Сапожниковъ. Управляющій дѣлами

Временнаго Всероссійскаго Правительства А. Кругликовъ.

Съ подлиннымъ върно:

Исп. об. Начальника Канцеляріи Пермяковъ.

## ДОКУМЕНТЫ

#### къ статъв Н. Каринскаго

В. Срочно.

## поъздъ главкомъ главнокомандующему.

Предсѣдатель Правительства просить направить «Віолетту» на Севастополь точка Это грозить потерею на 5 сутокъ транспорта на три тысячи человѣкъ точка Прошу разрѣшенія высаживать въ ⊖еодосіи точка Отвѣть жду срочно до 7 часовъ вечера, такъ какъ отходъ парохода назначенть на восемь часовъ вечера сегодня точка Телефонъ Портоваго Управленія № 821 точка 10-ІІІ Вязьмитиновъ

Резолюція: В. спъшно. На Өеодосію Деникинъ.

Карандашная надпись: Предсъд Совъта Министровъ точка

Прошу не отказать въ срочномъ возвратъ судна.

Г. Л. Вязьмитиновъ.

В. Срочно.

Коменданту тр.: «Віолетта».

Во исполнение приказания Главнокомандующаго «Віолеттъ» немедленно итти въ Феодосію, гдъ немедленно безъ задержки выгрузить пассажировъ и возвратиться срочно обратно.

Г. М. Ермаковъ 10-III-20.

Боевой приказъ № 74 Г. М. Ермаковъ Быть готовымъ сегодня обязательно

Коменданту-Віолетты.

10 марта 1920 года итти въ Өеодосію срочно выгружить пассажировъ грузовъ не выгружать кромъ пассажирскаго багажа и немедленно возвращаться въ Новороссійскъ.
Г. М. Ген. Маіоръ Ермаковъ.

военная вив очереди

Министру Внутреннихъ дълъ

копія

Предсъдателю Совъта Министровъ Севастополь
Приказомъ Главкома Віолетта прибыла Оеодосію. Приказомъ Ермакова была
отправлена срочно десятаго вечеромъ, не дожидаясь конца погрузки и посадки.
Осталось много цъннаго имущества, документовъ, людей.

Въдомства посылають разыскивать оставленное. Многіе потеряли все имущество, разлучены семьи.

Представители въдомствъ посылаютъ Главкому подробный докладъ.

Каринскій.

военная внъ очереди

Новороссійскъ Ген. Вязьмитинову.

Вследствіе приказа Ермакова немедленномь отходе Віолетты остались непогруженными люди, ценное имущество в'едомстве, документы.

Прошу озаботиться отправной всёхъ и всего. Въдомства посылають обратно на

Віолетть представителей для розыска оставленнаго.

Прошу оказать содъйствіе и помочь вернуться Өеодосію. Подробности слъдують. Каринскій.

## ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ НА ОГЪ РОССІИ

РАПОРТЪ.

Считаю своимъ долгомъ доложить Вашему Высокопревосходительству о техно обстоительствахъ, которыя сопровождали Эвакуацію чиновъ гражданскаго въдомства и ихъ семействь изъ Новороссійска.

Согласно разработанному плану звакуаціи гражданскихъ чиновъ Правительства изъ г. Новороссійска въ Севастополь, отходъ парохода «Віолетта» изъ Новороссійска быль назначенъ по распоряженію Правительства на 11–12 марта 1920 г.

Погрузка имущества Правительственныхъ учрежденій началась 9-го марта и продолжалась 10 марта съ разсчетомъ закончить ее 11 марта. 10 марта съ утра началась и посадка пассажировъ

Совершенно неожиданно вечеромъ 10 марта комендантомъ парохода было объявлено, что по приказанію Генерала Ермакова пароходъ долженъ отойти непремънно 10 марта и немедленно, и притомъ не въ Севастополь, а въ Өеодосію. Во исполненіе сего приказа погрузка вещей и посадка людей были прекращены, и пароходъ съ 10 часовъ вечера 10 марта 1920 года отошель отъ пристани. Въ результатъ сп'ящнаго отхода «Віолетты» въ Новороссійскі остался цільмі рядь чиновь гражданскаго въдомства; многіе, съвшіе на пароходъ, но не успъвшіе погрузить свои имущества, рискують вовсе потерять его; многіе оказались разлученными со своими близкими и лаже съ пътьми. Весьма цънный грузъ въдомствъ остался невывезеннымъ, частью лежащимъ уже на пристани. Такъ не вывезены машины экспедиціи заготовленія государственных бумагь; не вывезены всь дъла Минист. Торгов. и Пром. и въ томъ числъ дълопроизводство о заграничной валютъ на сумму до милліона фунтовъ стердинговъ, дъла Мин. Юст. и Мин. Внутрен. Дълъ и много цъннаго имущества. Времен. Исп. Обязан. Помощника Министра Торговли и Промышленности Начальникь Части Торговли Андресонъ съ Восточнаго Маяка, не давшаго пропуска пароходу за неполучениемъ соотвътствующаго разръшения ген. Ерманова, послалъ ген. Ермакову телефонограмму, въ которой просилъ разръшенія закончить погрузку хотя бы важитышихъ дълъ, но просьба г. Андресона была Генераломъ Ер-

Однако, изъ документовъ, предъявленныхъ Комендантомъ парохода (доклада ген. Вязымитинова Вашему Высокопревосходительству съ резолюціей Вашей «В. Спѣшно. На Өеодосію», боевого приказа № 74 ген. Ермаковъ и Вес. срочнаго приказанія ген. Ермакова коменданту «Віолетты»), усматривается, что Вашимъ Высоко-

превосходительствомъ было измънено лишь первоначальное направленіе «Віолетты»: вмъсто Севастополя – Өеодосія.

Ни времени отхода, ни того, чтобы пароходъ ушелъ не закончивъ погрузки; ни того, чтобы имущество, которое удалось погрузить, надлежало, не выгружая его въ Өеодосіи, везти обратно въ Новороссійсть, — резолюція Вашего Высокопревосходительства ни словомъ не касается, и всё измёненія въ этомъ отношеніи сдёланы непосредственно ген. Ермаковымъ.

Измъненія эти совершенно разрушили планъ эвакуаціи и сверхъ того приказомъ не разгружать пароходъ въ Өеодосіи грозять внести серьезное разстройство въ дъло продовольствія, ибо Министерство Продовольствія везеть на «Віолетть» весьма больщое количество мъшковъ для хитьба и муки.

Мъшки эти спъшно нужны въ Крыму, какъ для мъстныхъ нуждъ продовольствія, такъ и для срочной доставки муки въ Новороссійскъ.

Надлежить отмътить, что ген. Ермаковъ, приказавъ уйти «Віолеттъ» вечеромъ, упустиль изъ вида, что «Віолетта» должна притти въ Өеодосію вечеромъ или ночью на слѣдующій день, и потому безцѣльно простоять на рейдѣ Өеодосіи до утра 12 марта, ибо впускъ въ портъ въ темпотъ воспрещенъ.

Между тъмъ, если бы «Віолетта» вышла изъ Новороссійска часовъ въ 10-ть утра 11-го марта, то пришла бы въ Өеодосію утромъ 12 марта, и безъ всякой потери времени. Все имущество въдомствъ было бы погружено, и всъ люди посажены на пароходъ.

Обсудивъ изложенное, мы признали необходимымъ охрану груза, долженствующаго, соглано распоряженія ген. Ермакова сл'ёдовать обратно въ Новороссійскъ, по-грузку и доставленіе въ Өеодосію оставшагося въ Новороссійскъ имущества Праввтельственныхъ учрежденій и оставшихся безъ посадки чиновъ сихъ учрежденій и ихъ семействъ и багажа, возложить на представителей в'ёдомствь, каковыми в'ёдомствами выданы для исполненія данныхъ порученій соотв'ётствующія удостов'фенія, подтвержденныя Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ д'ёлъ Н. С. Каринскимъ.

Доводя объ изложенномъ до свъдънія Вашего Высокопревосходительства просимъ Вашего приказа о предоставленіи означеннымъ уполномоченнымъ лицамъ права и возможности исполнить данное имъ порученіе и догрузить на «Віолетту» оставшій въ Новороссійскі грузъ и посадить на «Віолетту» оставшихся въ Новороссійскіе чиновъ грандаискихъ въдомствъ и ихъ семьи, а также охранять имущество въдомствъ, при доставків такового изъ Новороссійска въ Өеодосію.

#### Приложенія:

- 1) Копія доклада ген. Вязьмитинова Главноначальствующему отъ 10 марта 1920 г.
- 2) Копія боевого приказа ген. Ермакова за № 74.
- 3) Копія приказа ген. Ермакова коменданту «Віолетты».
- 4) Сообщенія въдомствъ.

Начальникъ Черноморской Губерніи, Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дълъ Н. Каринскій.

Помощникъ Начальника Управленія Торгов. Промышленности В. Семеновъ.

За Министра Юстиціи Н. Андреевъ.

Товарищъ Министра Иностранныхъ Дълъ Нератовъ.

Начальникъ Водно-шоссейной Части Инженеръ Калининъ.

Начальникъ Части Министерств. Торгов. и Промышлен. О. Андресонъ.

И об. Начальника Части Народнаго Просвъщенія Тарановъ.

«Violetta»

12 марта 1920 года.

## Дневникъ

### Барона Алексъя Будберга \*

#### 1917 годъ

7 Октября. "Бадилъ въ штабъ арміи на освядѣтельствованіе для того, чтобы получить право на причисленіе къ Александровскому Комитету о раменыхъ; послѣдствія двухъ тяжелыхъ контузій дають себя знать все сильнѣе и сильнѣе; надо подумывать о будущемъ, такъ какъ дальше служить уже немыслимо, и вопросъ объ обезпеченіи оставшейся живии дѣлается сейчась страшно серьезнымъ. По дорогѣ, какъ всегда, масс расхляставныхъ солдатъ. При освидѣтельствованіи нашли волосную трещину черепа — воспоминаніе о той нѣмецкой шестидоймовой бомбѣ, съ которой пришлось познакомиться на позиціи первой батареи около фольварка Леоново; признали право причисльнія къ третьему классу о раненыхъ, а временю даже ко второму. Сейчасъ всѣ мои мечты сводятся къ тому, чтобы попасть въ члены военнаго Совѣта; думаю, что имѣю на это право и принесу туда очень солидный военный опыть и строевой, и административный, и военнаго, и мирнаго ввемени.

Здёсь на фронте я, какъ и множество насъ начальниковъ, совершенно безполезенъ, и это-то больше всего меня терзаеть и разстраиваеть; работа всегда меня удовлетворяла только тогда, когда приходилось видёть, чувствовать или сознавать, что она приносила полезные результаты, а не была простымъ толченьемъ воды въ ступъ; сейчасъ же всъ мы, несчастные уговаривающіе разныхъ ранговъ, продолжающіе судорожную работу и пытающіеся что-то спасти и что-то предотвратить, напоминаемъ какихъ-то фанатиковъ, которые своими телами хотять остановить сорвавшуюся огромную колесницу, летящую съ крутого откоса въ глубокую пропасть; мы судорожно цёпляемся за что-то, молимъ о какомъ-то чудъ, но большинство понимаетъ, что спасенія уже нътъ; армія, у которой выбили ея душу — дисциплину, давно уже перестала существовать; осталась одна видимость, полная уже внутри такого гноя и разложенія, что только одно великое чудо могло бы насъ спасти; ну, а чудеса встръчаются только въ преданіяхъ, да въ книжкахъ, а въ реальной пъйствительности царятъ непреложные законы природы; разъ нътъ средства для остановки начавшагося разложенія, будь то физическое или нравственное, значить крышка! и весь вопрось только въ температуръ и сырости, которыя могуть вадержать или ускорить разложение; сейчась температура льзеть вверхъ не по днямъ, а по минутамъ, и трупныя пятна расползаются все гуще и гуще.

Въ Двинскъ узналъ отъ одного изъ офицеровъ оперативнаго отдъла штаба арміи о томъ, что штабъ Главнокомандующаго фронтомъ разрабатываетъ какой то проектъ о новомъ наступленіи. Это при теперешнемъ то настроеніи нашихъ товарищей, думающихъ только о безопасности своей шкуры и о томъ, какъ бы побольше сорвать съ казны! и при теперешней непролазной грязи, сдълавшей почти невозможнымъ дальзъйшій подвозъ дневного продовольствія, и при современномъ состояніи лошадей, которыя дохнуть какъ мухи! Вѣдь со всёмъ этимъ не справиться никакими завываніями совътовъ и комитетовъ, инкакими митингами и резолюціями.

<sup>•</sup> Варын Алексій Булберть командовань осенью 1917 г. корпусовь, стоявшимь около Панкось. Въ серешейской побу 1917 г. останиям командование корпуса, въребхаль за. Петербуръ. Въ концій января 1918 г. выбхаль за. Дальвій Восток», грів оставался, преимущественно въ Харабаті, до вески 1919 г. 28 марта 1919 г. Обыли вызначень Тлавным Начальникомъ Снабоженій при Ставаті, до вески чама и въ концій апрівля гого-ме года выбхаль въ Омскь, гді оставался въ умаванной должности, а потомъ и въ должности Управлящила в Военным Манистерствомъ до остября 1917 п. Деввикъ барона Будберга, первая часть которато печатается въ настоящемь томій «АРХИВА», обнимаеть собою премя отът Остября 1917 г. до 31 октября 1917 г.

Уже іюньское наступленіе достаточно ярко показало, что по боевой части мы безналежно больны и что никакія наступленія для насъ уже немыслимы; нѣмцы съ искусствомъ Мефистофеля использовали свое знаніе современной русской дупи и при помощи Ленинской компаніи вспрыснули намъ ядъ, растворившій посл'єднія жалкія корочки, въ которыхъ еще наружно держалась русская армія; уничтоженіе дисциплины, проклятый принципъ «постолько-посколько» и пораженческая пропаганда обратила насъ въ опасныя для всякаго порядка вооруженныя толпы, которыя пойдуть за тымь, кто посулить имъ побольше вкуснаго и давно уже вождельемаго, побольше правъ и наслажденій при минимум'є обязанностей, работы и непріятностей. Тотъ же, кто только заикнется о бож, съ коимъ связаны такіе жупеды, какъ усиденныя работы и возможность страданій. ранъ и смерти, будетъ самымъ ненавистнымъ врагомъ. Ну а съ врагами, несмотря на ихъ положеніе, уже перестали считаться. Сейчась брощенный на фронть лозунгь «полой войну» привленъ нъ себъ сердца и симпатіи всьхъ шкурятниковъ (а ихъ, съ приходомъ послъднихъ укомплектованій, у насъ стало больше 80% и сорвалъ послъднія удерживающія крѣпи съ тѣхъ, у которыхъ шкурятническія побужденія сдерживались когда то дисциплиной, боязнью суда и разстръла, а отчасти старой рутиной повиновенія и обрывками втолканнаго когла-то сознанія обязанности зашишать родину. Н'ампы, видимо, хорошо знали, какими подпорками внутри держится грандіозное снаружи вданіе русской военной мощи; они знали, насколько уже подгнили эти подпорки, и какой смертельный ударъ былъ нанесенъ имъ всеми этими господами Гучковыми и Керенскими, съ великой развязностью и самомнъніемъ продълавшими надъ русской арміей свои диллетантскіе эксперименты; нъмцы нашли вловъщее средство повалить все это окончательно и сдълать это русскими же руками подъ руководствомъ подготовленныхъ quasi русскихъ инструкторовъ; для этого противъ насъ и было пущено то средство, которое оказалось гибельнъе всякихъ піанистыхъ ядовитыхъ газовъ — пораженческая пропаганда и боль-

Я плохо знаю теперешнее состояніе Германіи, но мит кажется, что нъмцы должны были быть очень увтрены въ патріотизмъ и разумъ своего народа и въ его мунитетът отъ выбрасываемой на нашу гибель заразы, когда ръшались на такое исключительное средство, видимо послъднее, что у нихъ оставалось, чтобы вывести изъ строи своего наиболѣе опаснаго по естественнымъ рессурсамъ врага. Еще въ 1905 году юмориствческій журналь князя Волконскаго «Плювіумъ» доказываль, что наиболѣе распространенной въ Россіи партіей являлись С. С. (сукины сыны) съ девизомъ впоменьше работы, побольше денегъ». Теперь этотъ девизъ пущенъ въ самое широкое обращеніе и перевернулъ все вверхъ тормашками, ибо, неперевариваемый и въ мириое время, опъ во время войны, да еще такой, какъ настоящая, хуже самой смерти. Онъ насъ быстро и безповоротно слопаль, ибо не было у насъ противъ него противонадій: здороваго, сердцемъ и головой рожденнаго патріотизма, разума и просвъщенія народныхъ массъ и дъльныхъ и прозорливыхъ политическихъ вождей; не было и необходимыхъ при такой заравъ дезинфенціонныхъ и асетическихъ средствъ: силы и неебходимыхъ пи такой заравъ

Поньско-іюльскіе опыты главковерха изъ адвокатовъ помогли нѣмцамъ не меньше, чѣмъ Ленинъ со «товарищи»; шкурниковъ силой погнали на бойню и реально покавали всю колочую сторону войны и всё ея умасы; шкурники воочію увидали, что можеть случиться съ ихъ шкурой, если слушаться самаго даже наидемократичнѣйшаго и сладко-глаголиваго начальства; они поняли, что при такихъ наступательныхъ непріятностяхъ можно и шкуру продырявить и не получить своей доли въ сладкихъ пріобрѣтенімхъ россійской революціи, каковыхъ они съ большимъ нетеритьніемъ и не меньшей жадностью ожидали.

Товарищъ Керенскій вообравилъ, что арміи можно поднять на подвигъ истерическими визгами и навинчиваніемъ толпы пустопорожними резолюціями; онь такъ прввыкъ къ словеснымъ побъдамъ надъ слабыми головами русскихъ судей, надъ настроеніемъ публики большихъ политическихъ процессовъ путемъ многоглаголанія и сбиванія въ смятку мозговъ у слушающихъ, то считалъ, что эти методы примънимы и при вовдъйствіи на тъ вооруменныя толив-массы, которыя именовались арміей. Штатскій Главковерхъ, вѣроятно, искренно и убъяденно думаль, что обладаетъ такой силой глагола, которал способна произвести тотъ же, какъ и на митингахъ и словопреніяхъ, эффектъ въ примъненіи къ тому Великому Ужасу, который именуется войной, да еще и въ современномъ ен воплощеніи съ ен невѣроятно грандіозными и цѣпенящими даже и не робкія души средствами истребленія и великато душевнато потрисенія. Я до сихъ поръ номню тѣхъ сошедшихъ съ ума солдать-нѣмцевъ, которыхъ мы взяли въ плѣнъ послѣ 48 часового обстрѣла нѣмецкихъ околовъ; а, вѣдъ, у насъ былъ только 6-дюймовый калибръ. Я помню присоланныя намъ выписки изъ дневника убитато при обратнож взятіи Вердена нѣмецкаго капичана, отмѣтившаго, что расположеніе его сосѣда уже седьмой день обстрѣливается непрекращающимся ин на минуту отнемъ 28-сантиметровыхъ орудій, и что почти всѣ защитники этого участка сошли съ ума.

Быть можеть, въ окопахъ мы еще какъ нябудь отсядимся, но мечтать сейчасъ о наступленія могутъ только совершенно безумные людя. Четыре мѣсяца тому назадь мог од разваня была еще способна на порывъ и на наступленіе, а теперь нельзя объ этомъ и заякнуться; о такихъ же отбросахъ, какъ 120 и 121 дивизіи, и говорить нечего. Малѣйшій разговорь даже о подготовкѣ къ какимъ внобудь наступательнымъ дѣйствіямъ ораз швырнеть войска въ руки тѣхъ, которые имъ говорять, что продолженіе войны нужно начальству, чтобы получать побольше денегъ и побольше наградъ, и сдѣлаетъ насъ для нашихъ солдатъ врагомъ безконечно болѣе опаснымъ и ненавистнымъ, чѣмъ сидящіе въ окопахъ нѣмци; послѣдніе очень умѣло бубнять въ ежедненено намъ бросемыхъ «Товарищахъ» и «Русскихъ Вѣстникахъ», что они друзья русскаго народа и совершенно не хотятъ съ нимъ воеватъ; если же нѣтъ мира, то вся задержка только въ русскомъ начачавъствѣ и въ русскихъ офисихъ офисихъ объсмъ

Неужели же Псковъ не знаеть и не понимаеть всего этого, особенно послъ уже бывшаго печальнаго опыта іюньскаго наступленія, которое самымъ кричащимъ образомъ доказало, что даже тогда, при несравненно болье разумномъ настроеніи частей фронта, онъ оказались неспособными даже на небольшой порывъ, необходимый для того, чтобы наступленіемъ пъхоты закръпить результаты, добытые двухдневной и очень продуктивной работой огромной артиллеріи, въ небывалыхъ еще здісь на фронті размірахъ. И это было четыре мъсяца тому назадъ, состояние частей было безконечно лучше, стояла чудная лътняя погода, дороги были въ отличномъ состояніи, въ порядкъ были и лошади. Теперь три недъли сплошныхъ дождей обратили дороги Двинскаго района въ непролазныя топи (сегодня по дорогь въ Двинскъ, на главной магистради я видълъ нъсколько парных в экипажей, затонувших в в грязи и такъ и брошенных в; выпряженныя лощади отлыхали на ближайшихъ пригоркахъ). Весь конскій составъ оть тяжелой работы и плохого подвоза фуража, а также отъ «революціонной» халатности товарищей доведенъ до отчанннаго состоянія; обозные и парковые смотрять только за тъми лошадьми, которыхъ они ръщили взять съ собой при ожидаемомъ ими концъ войны домой (это они считаютъ своимъ законнымъ не подлежащимъ никакому оспариванію правомъ).

Всё эти условія относять всё мечты о наступленіи въ разрядъ совершенно несбыточныхъ и въ то же время очень опасныхъ утопій, въ которыхъ намъ очень легке утотутьь. Но наши Ставки и Главкоштабы живуть на лужё, въ полномъ забвеніи дѣйствительности, съ мѣстомъ и временемъ не считаются, войскъ, ихъ состоянія и условій ихъ живии и службы совершенно не внають; очевидно, что при такой обстановить возможны идпотивмы и нелѣпости всякаго сортя или калыбра.

Какія либо возраженія или уб'ёмденія туть безсильны; въ этомъ отношеніи реводюца ничего не изм'єнила и Главкоштабы по премнему гордо возс'єдають на старыхъ пронахъ, окруженные атмосферой безпрекословнаго послушанія и воспрещенія «см'єть свое сужденіе им'єть». Мы обязаны по рабски все принимать; намъ только прикавывають в приказывають къ исполненію то, что сами приказывающіе осуществить не въ состояніи, причемь опи не могуть не знать, что войска этихъ распориженій все равно не выполнять и что ни комитеты, ни начальники не располагають уже теперь средствами для того чтобы заставить неповичношіняся части выполнять отпаваемыя имъ тинаванія. И в'ёль чёмъ дальше, тёмъ хуже, ибо по той дорожкё, по которой мы катимся внизъ, уже нётъ возврата.

Получается идіотская, невыразимо мрачная и безконечно опасная нелъпица: мы прополжаемъ думать или притворяться, что представляемъ изъ себя еще что-то въ то время, когда мы уже ничто и безповоротно ничто, или во всякомъ случат очень близки къ этому предълу. Уже поздно; поздно и позорно становиться теперь въ грозныя позы и гремьть громами, болье смышными и бутафорскими, чымъ громы Калхаса; никто уже не въритъ въ поверженныхъ и развънчанныхъ боговъ и въ ихъ силу, никто уже не боится ихъ громовъ; а если и продолжають иногда еще слушаться, то это «послъднія тучки разсъянной бури». Все же хочется думать, а временами даже и върится, что несмотря на всю мрачность нашего положенія, не все еще окончательно потеряно, и что, принявъ немедленно самыя исключительныя и не останавливающіяся ни передъ какими экстравагантностями мъры, можно было бы продолжать вести оборонительную войну; ати мъры — отказъ отъ наступленія, переходъ на добровольную службу за большое вознагражденіе, а главное прекращеніе той подозрительности, съ которой относятся къ намъ строевымъ начальникамъ правительство и разные комитеты, особенно послъ Корниловской исторіи. Всѣ мы, сидящіе на самомъ фронтѣ, у самаго солдата, безконечно далеки отъ тъхъ заоблачныхъ фантазій, отъ которыхъ пухла голова ставочныхъ возстановителей, и въ этомъ отношении насъ бояться нечего, а намъ надо повърить и намъ помочь; какъ бы ни далеки были мы отъ согласія съ тьмъ, что установилось сейчась на Руси, но мы думаемъ только о фронтъ, о возможности продолжать войну и побъдить врага; потомъ мы уйдемъ или будемъ, можетъ быть, бороться противъ того, чего не сможемъ признать, но сейчасъ для даннаго порядка вещей н'втъ никого болъе ему лойяльнаго, чемъ огромное количество строевого команднаго состава.

Бояться нась глупо; подозръвать въ желаніи взорвать существующій порядокъ нельно; вёдь это такъ ярко доказано нами и въ марте, и въ августь, когда чувство отвътственности за фроить властно заглушило въ нась все остальное.

Но для спасенія вверху нужны иный лица, иныя рёшенія, иные методы, а имъ, видмо, уже не бывать. Въ тылу опустощительнымъ пожаромъ разливается пораженческая волна; вімецкій ядъ проникаеть все глубже. Все чаще и чаще случаи рёшительнаго отказа частей идти на смёну стоящихъ въ окопахъ; отказаться въ открытую еще зазрять постъдніе, еще не разсосавшіеся остатки старой совёсти, и поэтому выдумывають самыя пестрыя, подчась, невёролятю нелёшяя причины своего отказа; члены армейскаго комметета носятся какъ уторёлые, утоваривая, усовёщивая, убёндая и иногда даже грозя, и съ великим усиліями вытасикавоть уширающихся на фронтъ. За полдня, тоя провель сегодня въ Двинскё въ штабё арміи и въ армейскомъ комитетё было получено три донесенія объ отказё частей идти на смёну, причемъ въ 19 корпусё одинъ изъ полковъ 38 дивявіи заявяльть, что онъ вообще больше въ окопы не побдетъ.

Во всёхъ резервахъ идеть сейчасъ безконечное митингованіе съ выносомъ резолюдія, ребующихъ «мира во что бы то ни стало»; старые разумные комитеты уже развълинсь; и вожанами частей и комитетовъ сръдались оратели изъ послъдне прибывшихъ маршевыхъ роть, отборные экземпляры шкурниковъ, умъло замазывающіе разными выкриками и революціонной макулатурой истинныя основанія своей нехитрой идеологіи: во что бы то ни стало спасти отъ гибели и непріятностей свою шкуру и, пользуясь благопріятной обстановкой, получить максимумъ плосовъ и минимумъ минусовъ.

Всѣ мы начальники — безсильные и жалкіе манекены, шестеренки разрушенной машины, продолжающіе еще вертѣться, но уже неспособные повернуть своими зублами когда то послушные намъ валы и валики. Ужасъ отдачи приказа безъ увѣренности, а часто и безъ малѣйшей надежды на его исполненіе, кошмаромъ повисъ надъ русской арміей и ея страстотерпцами начальниками и эловѣщей тучей закрылъ послъ́дніе просвѣты голубого неба надежды. Штатскіе господа, быть можетъ и очень искренніе, взившіе въ свои руки судьбы Россіи и ея армій, неумолимо гонять насъ къ роковому концу.

Что могу сдълать я, номинальный начальникъ, всъми подозръваемый, связанный по рукамъ разными революціонными и яко бы демократическими лозунгами и нелъпо-

стями, рожденными петроградскими шкурниками такъ называемыхъ медовыхъ дней революціи; никому н'этъ д'яла до того, что всё эти явные или замаскированные пораженческіе и антимилитаристическіе дозунги непопустимы во время такой страшной войны: но ихъ бросили массамъ и они стали имъ дороги, и въ нихъ массы увидъли свое счастье. ивбавленіе отъ многихъ великихъ и страшныхъ золъ, и удовлетвореніе многихъ вожделеній, — жадныхъ, давно лелеянныхъ, всегда далекихъ и недоступныхъ, и вдругъ сразу сдълавшихся и близкими, и доступными. Горе тому, кто покусится или даже будеть только заподозрънъ въ покушени на цълость и сохранность всъхъ животныхъ благъ, принесенныхъ этими лозунгами и сопровождавшимъ ихъ общимъ разваломъ. И всь эти лозунги и патентованныя непогръшимости направлены противъ войны, противъ дисциплины, противъ обязанностей и всякаго принужденія. Какъ же начальники могуть существовать при такой обстановкъ, тъ самые начальники, отъ которыхъ смыслъ ихъ бытія требуеть какъ разъ обратнаго, то-есть напряженнаго веденія войны, поддержанія строгой дисциплины, надзора за добросов'єстнымъ исполненіемъ вс'яхъ обязанностей и примъненія самыхъ суровыхъ и доходящихъ до смертной казни принужденій. Я уже не разъ говорилъ объ этомъ предсъдателю нашего армискома, но онъ увъряетъ, что все пройдеть, и что вскор' должень появиться въ арміи новый здоровый реводюціонный духъ и новая революціонная дисциплина. Это у нашихъ то — товарищей!

Верхи требують оть насъ ръшительныхъ мъръ и поднятія дисциплины, а рядомъ терроризированные вооруженными толпами суды оправдывають вдохновителя и руководители буята, Лейбъ Гренадера Штабсъ Капитана Дзевалтовскаго и его товарищей

героевъ Тарнопольскаго погрома и Тарнопольскаго позора.

Въ тылу начался грабенъ уходящими съ фронта дезертирами товарныхъ поведовъсъ продовольствіемъ, идущимъ въ армін; получено распоряженіе армискома отправить въ тылъ вооруженные конвои для сопровомденія нашижъ повядовъ; дезертирство разливается повсюду; только у меня еще держатся 18 и 70 дивизіи, въ которыхъ, если и есть дезертиры, то только изъ недавно пришедпихъ понолненій самаго гнуснаго состава, и безъ того растерявщихъ въ пути отъ 50 ро 90%.

Разстройство подвоза грозить самыми непріятными посл'ядствінми, такъ какъ теперь не 1915 годъ и «товарищи» не примирятся съ тъми недостатками въ довольствіи, которые такъ молчаливо и теритъливо переносили «солдаты». Мрачно, тякело и безнадежню; продолжаю наружно бодриться, бурно работаю и ташу за собой другихъ, глубоко запрятывая отъ подчиненныхъ то, что сидить въ голов'в и грызетъ сердце, такъ какъ не им'юю права никого заражать своимъ пессимизмомъ.

Кошмарно работать, не въря уже въ успъхъ, и не имъя надеждъ на будущее; сколько работы, энергіи и нервовъ я вложилъ въ подготовку и исполненіе іюньскаго наступленія, а чъмъ все это кончилось! всъ успъхи 70 дивизіи были уничтожены трусостью и разваломъ состьпей.

Начего не понимаю въ поведеніи союзниковъ; говорилъ по этому поводу въ штабъ армін, но и тамъ ничего не знаютъ. Неужели же союзниковъ не тревожить то, что съ нами происходитъ; не знать они не могутъ, ибо весь фронтъ набитъ тысячами ихъ представителей, долженствующихъ видъть и понимать, что дѣлается сейчасъ съ русской арміей и чѣмъ псе это можетъ для нихъ нончиться. Неужели они не видитъ на какіе подводные камни несется русскій корабль подъ руководствомъ присланныхъ изъ Германіи лоцмановъ и ихъ вольныхъ и невольныхъ, явныхъ и тайныхъ помощниковъ, сотрудниковъ и присланниковъ.

Въдь союзники должим понимать, что то, что у насъ происходить, постепенно выводить насъ изъ игры и снимаеть насъ съ боевыхъ счетовъ; должны же они наконецъ понимать, что Россія гніеть, а историческое и соціальное гніеніе также опасло и заравительно, какъ и венкій гнойный процессь. Сейчасъ намъ нужны во что бы то ни стало
иностранные ледники для пониженія температуры и остановки гнилостнаго процесса.
Нѣсколько хорошихъ дивизій, во время намъ присланныхъ, явились бы тѣми крѣпими,
которыя остановили бы происходящее крушеніе русской военной храмины, особенно
всли это были бы замериканскій войска, по сущности своей безопасным отъ каняхъ либо

реакціонных в подозрѣній. Они дали бы устойчивость фронту и явились бы нравственной, а когда повадобилось бы, то и матерьяльной поддержкой того правительства и той военной власти, которыя, не будучи одурманенными туманами революціонной белиберды, понимали, что демократія, реформы и отказъ отъ старыя скверны это одно, а общій равваль, гной и самыя грозным перспективы для всего будущаго Россія ято вѣчго совсѣмь иное, порядка уже анархично-разбойничьнго, а никакъ не революціоннаго.

Комитеты болгають и револирують; лучшіе изъ нихъ пытаются что то дѣлать. Россійское пустобрехство расцвѣло во всю; одинъ изъ полковыхъ комитетовъ вынесъ резолюцію не ходить на занятія, такъ какъ отъ этого портится обувь; въ другомь тоже потребовали отмѣны занятій, но уже по другой причинѣ, ссылансь на то, чтобы воимы не уставали и сохраняли всегда свъижія силы на случай внезапнаго нападенія непрілятеля; дивизіонные комитеть пе осмѣлились сами отмѣнить эти постановленія и передали ихъ въ корпусный комитеть; послѣдній ихъ отмѣниль, но вѣдь никто съ его рѣшеніемь не станеть считаться, предпочитая занятіямь пуру въ бѣ

Равложеніе распространилось и на державшуюся такъ долго въ полномъ порядив 7 подпрявію, которую подсімь переводь ся за Двинскь; она впервые попросила поко отсрочить заступленіе ся въ окопы на сміну 18 дивній, измысливь въ качеств'я предлога необходимость переизбрать всё комитеты. Красная черта всёхъ постановленій это отміна какихъ либо обязанностей, при соотв'ятственномъ оправдательномъ или объяснительномъ осусѣ только что указанныхъ рецептовъ.

Все болѣе и болѣе углубляюсь въ свое убъжденіе, родившееся у меня впервые въ маѣ, что единственная парейка изь создавшейся разрухи это немедленный, какть говорять— въ пожарномъ порядкѣ, переходь къ добровольческой арміи и разръщеней всѣмъ нежелающимъ воевать вернуться домой. Всѣ не уйдуть, а если бы уплия, то это бым ярнимъ показателемъ того, что дальнѣйшее продолженіе войны невозможно. А то, что уйдуть не всѣ, показаль опросъ произведенный недавно двизіонными комичетами 18 и 70 дивизіи, причемъ готовность остаться заявили въ первой около 1000 ч., а во втъ рой около 1400; въ 120 и 121 дивизіяхъ не опрашивали, ябо тамъ навѣрно всѣ захотитъ домой, и я былъ бы счастливъ, если бы судьба мени избавила отъ этихъ навовныхъ кучъ, составленныхъ изъ собранныхъ отовсюду отбросовъ, обильно залитыхъ самымъ большевистскимъ жидкимъ удобреніемъ; 120 дивизін уже и такъ выдѣлила въ батальовъ смерти все, что въ ней было порядочнаго, и этотъ батальовъ несеть всикую службу въ десятъ разъ офективнѣе всей дивизіи.

Лучше имѣть 4000 отборныхъ людей, чѣмъ 40 тысячь отборной шкурятины; нужею только установить, чтобы оставшіеся на фронть получали двойное натуральное довольствіе плюсь все причитающееся на полный штатный составь части денежное; я говориль по этому поводу съ двумя командармами и двумя главкосѣвами, писаль въ главное управленіе генеральнаго штаба, но всюду мое предложеніе сочли черезчуръ экстраваганнымь, постарнее время эта мысль получила широкое между строевыми начальниками распространеніе, но, какъ говорять, противъ нея стоять всѣ комитеты и всѣ петроградскіе Цики; считается, что останутся только самые реакціонные элементы, которые ж повернуть все направо кругомь.

У Ревеля совсьмы плохо; повидимому, архипелагь острововь потерянь; изъ сообщаемых в отгуда свыдыний не извыстна судьба наших в судовы.

8 Октября. Ночью получить чрезвычайно непріятное донесеніе начальника 70 дивизіи, что 277 Переяславскій полкъ отказался идти изъ резерва на см'яну частей 18 дивизіи; такимъ образомъ завершился весь диклъ разложенія корпуса и перестала существовать, какъ настоящая боевая единица, еще одна часть несчастной русской армін; очевидно, порядокъ въ дивизіи доживалъ свои послідніе остатки, и стояніе въ резерва а Двинскомь и вся гнилая атмосфера Двинскаго района ее доконали. Какъ ни умолялъ штармъ не трогать дивизію, Двинскъ настоялъ на своемъ, и вотъ каковы результаты; если бы мить разръшили сдълать по моему, то-есть поставить всѣ три дивизіи въ линію и установить такой порядокъ см'яны, чтобы по одному полку отъ дивизіи стояло въ оконахъ, а остальные въ резервахъ разной очереди, то я увтъренъ, что дивизіи не только

бы не разложились, а получилась бы даже возможность попробовать начать ихъ втягивать понемногу въ службу и порядокъ, и тогда все зависѣло бы только отъ того, не развалятся ли сосѣди и не вспыхнетъ ли сразу весь тылъ. Съ такимъ порядкомъ смѣны согласились даже большевистскіе комитеты 120 дивизіи, но все пошло на смарку благодаря упрямству штаба арміи, или вършѣе, начальника штаба генерала Съѣчина, измыслившаго какую-то невъроятно сложную операцію-маневръ, на случай наступленія нъвливыть бъериѣе. Двииска и вытащившаго туда части моего корпуса въ армейскій резервъ.

Въ выпесенной Переяславскимъ полкомъ резолюціи причиной отказа идти на смѣну частей, стоящихъ уже мѣсяцъ въ окопахъ, выставляются отсутствіе полымхъ комплектовъ теплой одежды и требованіе немедленно заключить миръ. Очень характерна смѣсь этяхъ требованій: первое пущено для увлеченія инертныхъ массъ, и какъ упрекъ неза-ботливому начальству, а второе сейчасъ является разливающимся по всему фронту ло-вунгомъ.

И въ такое время главкоштабные младенцы мечтають о какихъ то наступленіяхъ и стратегическихъ массъ въ произведенные прорывы фронта». Прочитали бы лучше помѣщаемый емедиевно въ «Русскомъ Словъ» отдълъ телеграфныхъ сообщеній со всѣхъ концовъ Россіи, очень красочно передающихъ, что тамъ дълается. Картина потрясающая, но заставляетъ ли она «бдѣть нашихъ консуловъ?» Имѣется тамъ же донесеніе комиссара съ южнаго фронта о томъ, что какой то корпусъ прошель черезъ Сорокскій уѣздъ и оставиль за собою пустыню: все разграблено, все жилое сожжено, женщины занасилованы, по даннымъ армейскаго комитета эти свѣдѣнія составляють только часть донесенія комиссара объ отводѣ въ резеръъ 2 гвардейскаго корпуса, продѣлавшаго такую операцію не въ одномъ, а въ одиниадцати уѣздахъ, гдѣ на несчастіе всюду были мѣстиме запасы вина.

Неужели же намъ суждено дойти до средневѣковаго: Morte nihil melius, vita nihil pejus! Вотъ когда показались спълые плоды «безкровной» русской революціи.

Газеты привесли намъ мавифесты Стоктольмскаго сборища и нашихъ совѣтовъ по части окончанія войны; какое надруганіе надъ Россіей! всѣ заботы сводятся главнымъ образомъ къ тому, чтобы не пострадали интересы Германіи. Монархическіе Метернихи, Нессельроды и Ко. черезъ сто лѣть обрѣли достойныхъ, хотя и революціонныхъ преемниковъ по части утопленія русскихъ интересовъ; это у насъ должно быть въ крови стѣхъ поръ, какъ пость Петра насъ нѣмецкая нянька по темячку упибла. Давно Россія не читала такихъ откровенныхъ и циничныхъ документовъ; авторамъ стѣсняться нечего, такъ какъ по части этическихъ задержекъ опи химически чисты, что при надлежащей оплатѣ золотымъ энвивалентомъ ихъ старательности симаетъ съ нихъ всякую удержь. Кухари германскаго происхожденія или германской подготовки работаютъ умѣло, поднося все гибельное и смергельное для Россіи подъ искусно притотовенными соусами мира, покоя и освобожденія отъ непріятныхъ тяготъ и обязанностей.

Желъзныя дороги фронта опять затрещали подъ напоромъ массъ отпускныхъ и вовсе уволенных э отъ службы, стихійно стремящихся домой; въ перегруженных в до отказа вагонахъ ломаются рессоры, проваливаются полы; происходить масса несчастій, но на такіе пустяки перестали обращать вниманіе. Никакая власть уже не въ силахъ остановить этотъ двигающійся на востокъ ураганъ. А еще недавно это было возможно, но надо было сразу же, ни передъ чъмъ не останавливаясь, установить желъзный порядокъ на станціяхъ главныхъ посадокъ, наказывая всёхъ неповинующихся отставленіемъ отъ посадокъ и поощряя всячески спокойныхъ и слушающихся; затъмъ надо хоть теперь осуществить тоть проекть, который я, начиная съ 16 года, нъсколько разъ предлагалъ Главному Управленію Генеральнаго Штаба и который состоялъ въ томъ, чтобы двигать отпускных солдать особыми маршрутными повздами, снабженными обязательно вагонами кухнями, кормящими солдать только своего эшелона; отъ такого повада не отсталь бы ни одинъ солдать; солдаты бы не разносили станціи и станціонные поселки въ поискахъ продовольствія; главное же — правильность движенія дала бы массамъ полную увъренность въ томъ, что дъло налажено, что до каждаго дойдеть очередь и что вхать этимъ предлагаемымъ и организованнымъ начальствомъ способомъ удобнее и скоре. Потерявъ право надѣяться на силу прикава, приходилось измышлять новые способы, чтобы хоть тфмь нибудь сдерживать массы. Главное Управленіе признало идею моего проекта правильной, но проектъ совершенно неосуществимымъ вслѣдствіе технической трудности. Проклятая, убивающая насъ лѣвь и нежелавіе шевелить мовгами и безпокоиться больше, чѣмъ то нужно для отбыванія расшисанія и очередныхъ номерковъ!! Я самымъ неприличнымъ образомъ выругался, получивъ такой подлый отвѣть, рекомендоваль обратиться за помощью къ союзамъ Городовъ и Земствъ, но безъ результата; равнодушіе не позвольно понять всю огромность пеихологическаго значенія сохранить на желѣвныхъ дорогахъ порядокъ и заставить страну и солдать почувствовать, что и надъ ними есть власть, способная «заставить» ѣхать въ порядкѣ и не своевольничать. Тутъ то и была такая обстановка, при которой все это исполнялось бы доволью легко, бълущіе не были сорганизованы, невооружены, а главное большинство состояло изъ готовыхъ слушаться всякаго, кто обезпечить имъ скорый отъѣздъ, безпрепитственный проѣздъ и кормежку въ путк.

Все очень трудно, когда не хочется вообще ничего дълать. Побезпоконться во время не захотъли; подобрять вожжей въ то время, когда надо, не сумъли, а теперь ахаютъ, что желъзныя дороги являются ареной неописуемыхъ безобразій, заставляющихъ служащихъ убъгать со станцій при приближеніи воинскихъ поѣздовъ.

9 Октабря. Сумбурный и тяжелый день; усталый, какъ выжатый лимонъ, я свалился поздне ночью на свою походную кровать, и цёлые полчаса Петръ возился со мной, отхаживая меня отъ сильнаго сердечааго припадка. Весь день провель въ уговорахъ полковъ 70 дивизіи, которые присоединились къ резолюціи Переяславцевъ и отказались идти на смёту 18 дивизіи; эмиссары Переяславцевъ да дня бъдли по полкам, митивговали и сманили на свою сторону всю дивизію; всёмъ показалось, конечно, очень замадговали и сманили на свою сторону всю дивизію; всёмъ показалось, конечно, очень замадговали и сманили на свою сторону всю дивизію; всёмъ показалось, конечно, очень замадговали и сманили на возмати на праводном отбрыкаться отъ возвращенія, — да еще въ такую отчалино скверную погоду, — въ непріютные окопы и разстаться съ привольной, безъ работь и занятій стоянкой по деревнямъ, съ вёчной днемъ и ночью игрой въ карты, съ хороводами и гулянками и прочими наслажденіями.

Промотался на автомобилъ пълый день: началъ съ 280 Сурскаго полка, который за послъднее время быль въ относительномъ порядкъ и очень умъло управлялся молодымъ командующимъ Полковникомъ Мисюревичемъ при очень благожелательномъ содъйствіи разумнаго и д'єльнаго полкового комитета, помогавшаго командиру, где это было надо, и не мъщавшагося, куда не слъдуетъ. Засталъ собрание всъхъ комитетовъ полка, выругаль ихъ основательно за присоединение къ общему выступлению и пристыдиль, что такія выкидки равносильны измене. Отвечая на заданные вопросы, обстоятельно объясниль, почему сейчась не можеть быть мира, и что мы все должны дёлать для того, чтобъ онъ былъ поскоръе и такой прочности, чтобы нашимъ дътямъ и внукамъ уже не пришлось бы больше воевать. Пригрозилъ, что если будутъ упираться, то придется употребить силу — теперь жалью, что это сорвалось, такъ какъ такія безсильныя и немогущія быть приведенными въ исполненіе угрозы совершенно безц'эльны, да и всегда кром' того считаль, что пуганіе угрозой наказанія недостойно власти. Засталь уже комитеты новаго выбора и новаго состава; впечатлъніе скверное: старые разумные солдаты забаллотированы и ихъ сменили мрачные серые субъекты изъ последнихъ тыловыхъ пополненій, демагоги изъ большевистскихъ вожаковъ въ запасныхъ полкахъ съ алобными сверлящими глазами и волчьими мордами. Отъ такихъ «товарищевъ» можно ждать чего угодно; двинскіе большевистскіе заправилы ум'єло добились см'єны старыхъ комитетовъ, которые въ этой дивизіи являлись для нихъ камнемъ преткновенія въ ихъ разрушительной дъятельности. Я увъренъ, что при старыхъ комитетахъ дивизія никогда бы не закинулась даже при условіяхъ стоянки въ резервъ за Двинскомъ.

Сейчась же все внутреннее, интимное и реальное руководство массами въ рукахъ гъхъ, которые, какъ чорть ладана, боятся окоповъ, стръльбы и прочихъ жупеловъ, тыломъ рожденныхъ: минъ и ядовитыхъ газовъ. Два комитетчика злобно, на самыхъ вивнащихъ тонахъ выкрикивали, что они уже три года погибаютъ и мучаются въ окопахъ, а когда я спросилъ сначала ихъ, а послъ ихъ замини, ихъ сосбдей, какъ дамо эти оратели въ полку, то оказал осъ, всего третъв недъля. Но во всякомъ случаъ мнъ удалось добиться пересмотра рѣшенія и передъ отъъздомъ изъ штаба полка меня завърили, что полкъ пость объда выступитъ. Затъмъ проъхаль въ 277 полкъ; тамъ томе собраніе всъхъ комитетовъ, составъ ихъ новый, такой же злобный и ожесточенный, владъющій массами, которыя, хвативши вольнаго и тънивато стоянія въ резервъ, совершенно не желаютъ мъсить снова придвинскія грязи, лъзть въ запущенные окопы, работать, нести охраненіе, ходить въ секреты и рисковать своей жизнью, когда впереди столько слад-кихъ перспетивъъ

Какой же я начальникь при такихъ условіяхъ? приказать и заставить я уже не могу; я долженъ убъндать и уговаривать, чтобы на время замазать то, что лъветь изо всъх щелей; и для чего все это? въдь успъть уговора такть же непрочень, какть и все остальное. Я бавируюсь на долгъ, требую напряженія и подвига, тащу туда, гдъ раны и смерть, а мои противники сулять блага и наслажденія, спасають оть смерти и разръщають оть всъхъ непріятныхь обязанностей.

Говориль до сердцебіенія, убъждаль, разсказываль и разъясняль; чувствоваль, что повидимому побъдяль данное сборище, но сознаваль, что впечатлѣніе отъ моихъ словъ разсѣется сейчась ме, какъ люди вернутся въ свои роты и начнуть разсуждать, слушаться ли командира корпуса и идти въ окопы или упереться на своемъ и продолжать сидѣть въ деревняхъ и веселиться.

Жалобы раздавались самыя слезливыя: и устали мы, и рядовь въ ротахъ мало, и босые всё, и отъ голода пухиемъ; однямъ словомъ, обычныя завыванів русскаго попрошайки, когда онъ хочеть выпросить побольше. Я по пунктамъ разбивать всё жалобы; заставиль сознаваться, что ни босыхъ, ни голодныхъ нётъ, да и быть не можетъ; цифрами доказалъ, что на фронтё 10 корпусовъ нёть такихъ такъ обильно во всемъ обезпеченныхъ частей, какъ полки 70 дивизи; большивство возражавшихъ смолкало и исчезало въ толиъ; старики стали зыкать на клянчившихъ, уличая ихъ недавнее пребываніе въ полку и полную неосновательность жалобъ на довольствіе, но нёсколько мрачныхъ типовъ самаю злоябщаго вида продолжали бубитъ про сапотя, про прогорклое масло, какъ про самый законный поводъ къ тому, чтобы не идти на смѣну. Общій видъ вновь выбранныхъ комитетовъ очень напоминаеть теперешпій Петроградскій хлёбъ — такая не страля мразь; старые разумные солдаты, говоривше о долгё, требовавше службы и сами показывавшіе, какъ надо служить, всюду забаллотированы, какъ «корниловцы и старорежимники», а на ихъ мёсто въ комитеты пробрались крикливые, прыщавые съ велеными мордами общим.

Пріїхавшіе со мной предсёдатель дивизіоннаго комитета 18 дивизіи Фашеръ (очень рамный и стоящій на здоровой почві солдать) и представители другихъ полковъ пытались велески уговорить эту сёрую, трусливую гушу, но ихъ доводы ударялись какъ въ подушку.

Постѣ двухнасовыхъ разглагольствованій толна начала сдаваться; послыщались заявляенія, что ихъ не такъ поняли и что идти въ окопы они не отназываются; впередъ полѣвли остатки старыхъ солдать, и дѣло начало принимать совсѣмъ неожиданно благо-прінтный повороть. Но вес было сорвано однимъ изъ наиболѣе внергичных вожаковъ, повидимому, только одѣтымъ въ форму полна, который, видя, то почва услъваетъ изъ подъ ихъ ногъ, бросиль въ самой вызывающей формѣ обвиненіе по адресу начальника дивизім генерала Бѣлиева, что онъ де грозиль имъ, что, если они не пойдуть въ оконы, то ихъ погонять штыками.

Настроеніе было мгновенно сорвано, толпа варычала и съ этого времени положеніе стало безнадежнымъ. Въ это время въ толпт произоплю какое-то движеніе, и одинъ изъ членовъ комитета унт.-офицеръ Морововъ, сославщись на какое то васъданіе, уговорилъ меня утхатъ. Только въ автомобилъ я узналъ отъ шофферовъ, что въ равгаръ посъбдняго меего услъка большевистскіе коноводы ръшили меня пристръпить, но, такъ какъ на собраніи всъ были безъ оружія, то это меня спасло; пока послали за ввитовкой, старые солдаты узнали и, когда назначенный для моего истребленія комитетчикъ взяль винтовку, чтобы застрълить меня сзади, то старики у него ее вырвали; я же въ пылу дебатовъ ничего даже не замътиль.

Вернулся домой совсёмъ разбитымъ; промотался на автомобиле и въ экипаже около 200 верстъ, да четыре часа говорилъ и убъждалъ среди самой напряженной атмосферы. Дома былъ ошеломленъ и ошарашенъ получениемъ директивы о предстоящемъ не позже 20 октября наступленіи. Удивляться давно уже пересталь, но все же поставиль себъ вопросъ: «накимъ мъстомъ — головой или съдалищемъ думаютъ въ Псковъ и въ Лвинскъ». Возвеличенный южными успъхами и революціонными лаврами Черемисовъ и окружающі вего идіоты, очевидно, только и способны на то, чтобы родить такую неліпость: въдь, они не могуть не знать, что дълается въ арміяхъ, такъ какъ, если наши донесенія туда не доходять, то не могуть не доходить прямыя донесенія корпусных в комиссаровъ, которые не скрывають правды, особенно въ нашей арміи, гдѣ на три четверти они офицеры и притомъ весьма здравомыслящіе. Я думаль, что въ Штармъ шутили, когда вчера говорили о какомъ то предстоящемъ наступлени; въдь, не говоря уже объ отвратительномъ настроеніи и совершенно развальномъ состояніи фронта, мы не въ состоянии подвозить даже ежедневную трату снарядовь и расходуемь пока линейные запасы, оставшіеся отъ літняго наступленія. Части отказываются идти въ окопы для простой смѣны, а кто то фантазируетъ приказать имъ вести напряженную и кровавую операцію наступленія; да о посл'єднемъ и заикнуться сейчась нельзя, такъ какъ при современномъ настроеніи это можеть кончиться избіеніемь всёхь офицеровь. Сейчась приходится уговаривать и поднимать всё комитеты только для того, чтобы уговорить

требують наступленія.

Я не понимаю совершенно командующаго арміей, безстрастно, какъ автомать, передающаго намъ къ исполненію подобныя нелізныя и, какъ онъ самъ отлично внаеть, абсолютно невыполнимыя приказанія. Несомитьно, что туть часть вины лежить на начальників штаба генералів Світчині, пом'єщанномь на разныхъ стратегическихъ высуртахъ вить времени, пространства и всей наличной обстановки.

роту или команду перейти изъ одной халупы въ другую, а тутъ Псковскіе Марсіане

Несмотря на усталость, набросаль короткій, но вразумительный докладь о невовможности исполненія и сь офицеромъ отправиль въ Двинскъ.

10 Октября. Утромъ срочно вызвали т Штабъ армін на сов'єщаніе всіхъ корпусныхъ командировъ. Какъ обынновенно, много пустяковыхъ разговоровъ на нестоящія
вызденняго ядца темы; длините и скучите всіхъ мямлилъ и бубниль командиръ 19
корпуса генералъ Антиповъ, имъющій удовольствіе командовать архибольшевистскимъ
корпусомъ; онъ же высказывался за наступленіе и увърялъ, что можетъ занять Иллукстъ,
чему придаваль, неизвъстно по какой причить, огромное значеніе. Остальные коман
диры, изъ недавно назначенныхъ, видимо боялись скомпрометировать себя на счетвтаничностич, и поэтому въ вопрост о наступленіи не говорили ни «да», ин ейтъ съвтаничностич, и поэтому въ вопрост о наступленіи не говорили ни «да», ин ейтъ съвтаничностич, и поэтому въ вопрост о наступленіи не говорили на «да», ин ейтъ съвтаничностич, и поэтому въ вопрост о наступленіи не говорили на «да», ин ейтъ съвтаничностич, и поэтому въ вопрост о наступленіи не говорили на «да», ин ейтъ съвтаничности, и по за при причить по правотить и на чемъ подвозить снаряды, Болдыревъ
выпалил: «чу и пусть падають» и не на чемъ подвозить снаряды, Болдыревъ
выпалил: «чу и пусть падають»

На подобныя нелѣпости способны только такіе верхогляды и быстролетные карьеристы, которые викогда на своей шкур'й, на своихъ нервахъ и совѣсти не испытали всѣхъ унасовъ и всѣхъ тиместей такихъ поломеній.

Когда очередь дошла до меня, то я рѣзко, опредѣленно и рѣшительно заявиять; что сейчась даже и заикчуться нельзя о наступления; юлить и молчать не приходится, и мы, стояще у войскъ и знающе ихъ настроеніе, обязаны твердо скваять верхамъ правду и заявить о необходимости раскрыть глаза и перестать итрать въ какія-то прати. Мы тянко больны, неспособны къ боевой работъ и намъ нужно спокойствіе и отсутствіе потрясеній; въ этомъ весь оставшійся у насъ шансъ на то, чтобы справиться съ надвигающейся на насъ лавиной развала. Никакими самыми гровными прикавами и ръшительностью теперь уже не помочь; сломанной во многихъ мѣстахъ палкой кельза напосить сокрушительныхъ ударовъ; наша же командирская палка сломана такъ, тто разсывется на куски при первомъ ею размахъ.

Мое мићніе сейчась сводится къ тому, что надо распустить армію и оставить только добровольцевъ, обевпечивъ ихъ во всѣхъ отношеніяхъ самымъ лучшимъ образомъ; я синтаю, что оставетси около милліона, а этого вполить достаточно, чтобы продолжать обороничельную войну при тѣхъ техническихъ средствахъ снабненія, которыя теперь насть стъ. Образовавшіеся кое-гдъ ударные батальоны служать отлично, дерутся геройски и на нихъ надо базироваться; дъйствія этихъ батальоновъ во времи ізольскаго наступленія и при римскомъ прорывъ, гдъ такой батальонь 38 дививіи буквалься спасъ все положеніе, безупречная служаба ударнаго батальона 120 дивизіи двиго полное право надѣяться, что съ этими частими мы удержимъ фронть, особенно если насъ не будетъ тротать и губить тылъ. Въйдь въ этомъ послѣдній шансъ и единственный иходъ, такъ какъ съ войсками, въ томъ состояніи, въ которомъ они сейчасъ находятся, мы не только не можемъ наступать, но не выдержимъ даже болѣе слабаго удара, чѣмъ то было подъ Ригой и Якобштадтомъ.

Мить истерически возражаль Антиповъ на тему «не разрушайте организаціи». Я ему отвітиль, что какъ же можно говорить о спасеніи организаціи, когда она вся сгнила и стнившее заражаєть послібдніе остатки здороваго; въ катастрофическія времена нельзя жить отвітами шаблончиками и прогнившей рутиной. Преступно закрывать глава на происходящее: явва расползается, она захватила послібднія еще державшіяся части: мой корпусъ и кавалерію, и я офиціально докладываю, что мой корпусъ къ бою неспособе ить. приказовь не слушаеть.

Остальные командиры корпусовъ одобрительно мнѣ поддакивали, но когда надо было рѣшительно высказаться, то замолчали, и въ результать все совъщаніе свелось къ толученью волы въ ступъ.

Болдыревъ произвелъ на меня отрицательное впечатлѣніе; какой то усугубленный моменть былыхъ временъ подъ густымъ академическимъ соусомъ, важенъ, категориченъ больше, чёмъ надо, хвастается своимъ опытомъ, а какой это опыть, мы всё въ дъйствительности внаемъ очень хорошо: все больше по части верхогляднаго летанія по штабамъ; у него даже и втъ привычки къ огню, что онъ показалъ, когда былъ у меня на участкъ и шарахался отъ каждаго выстръла. Своего митенія у него и втъ, болтается, какъ флюгеръ на слабой оси.

Пришедшія съ тылу газеты совсімъ скверныя; шансы большевиковъ идуть, повидимому, быстро въ гору; для этого тіста присланы изъ Германіи хорошія дрожив и опара на нихъ поднимается чудесная; развать посліднихъ остатковъ государственности идеть въ тылу на всіхъ парахъ; дераость и преступленіе подняли голову и пирують. Анархія и погромы разливаются по страніъ широкой волной; реальной власти піть, ибо разговоры и резолюціи это не власть; силь и средствь борьбы съ анархієй нічть и мих ве откуда явиться. Клітки раскрыты, диніє звіри выпущены и ихъ поводыри обречены нестись впереди и давать звітрью все новыя и новыя подачис; ни остановить, ни, тімь паче, вернуть въ клітки уже нельзя. Происходить крахъ еще небывалаго въ исторія разміра, трещать и разрываются всії свизи, рушатся стівны и сміпятся камин; повторяется сонь Навуходоносора.

Положеніе такъ плохо и катастрофа надвигается такъ стремительно, что теперь и варяги уже не устѣють насъ спасти, если бы даже и захотѣли сдѣлать. Понимають ли они хоть сейчась, какими послтѣдствіями грозить имь ихъ слѣпота и нерѣшительность; ихъ представители носятся всюду какъ потревоженныя пчелы, нюхають, соболѣзнують, вмекавивають надежду, что все образуется...

Филькина грамота, данная товарищу Скобелеву, служить благодатнымъ матерьяломъ для издѣвательства газеть; особенно ядовита статья Пиленко, остроумно доказывающая, что первоначально этотъ наказъ былъ написанъ по нѣмецки, а потомъ уже переведенъ на русскій языкъ.

11 Октября. Первая бригада 70-й дивизіи окончательно вакинулась: оба полка наотръть откавались исполнить приказъ по дивизіи о переходѣ къ Двинску для постъ-дующей смѣны стоящихъ на повиціи полковъ 18 дивизіи. Сегодня имъ повезли прикавы и увѣщанія армейскаго комиссара, но какая можетъ быть надежда на устѣхъ, если

товарищи не хотять работать, не хотять подвергать свою жизнь опасности, и знають, что никто уже не можеть силой заставить ихъ подчиниться приказу. Полгода продержалась моя старая дивизія, но и ей пришель неизбіжный конецъ — воинская часть умерла, а осталось только одно названіе.

Донесь командующему арміей и сообщаль армейскому комитету, добавивь, что въмоемъ распоряженіи нѣть средствь заставить эти полки повиноваться. Посылая это
донесеніе, пережиль тижелыя минуты, такъ какъ туть не только факть крушенія огромной полугодовой работы, но и мане-текель-фаресь для всего будущаго, исчезна послѣдняя,
начтожная иллюзія на вовможность задержать летящую внизъ колесницу, и терь весь
вопрось только въ томъ, насколько далеко до дна и что окажется тамъ на днѣ. Конечно,
все это было давно неизбѣжно, но со свойственной человѣку слабостью, я продолжать
пѣпляться за возможность какой то передлыки и чуда.

Погрузился въ текущія письменныя дѣла и весь день быль терваемъ интендантомъ, контролеромъ и прочими бумажными скорпіонами; приходится продолжать махать крыльями, хотя душа отъ насъ давно уже отлетѣла. Чувствую себя отчаянно плохо; видимо, невѣроятное нервное напряженіе даетъ себя знать: появились тѣ же симптомы полнаго зиттемвае нервной системы, что свалили меня съ ногъ и чуть не свели въ могилу въ февралѣ 1915 года.

Вечеромъ нъсколько отдохнулъ и забылся на мысъ Илга, куда ъздилъ на окончание перваго выпуска корпусной офицерской школы; школы эти въ видъ дивизјонныхъ были учреждены по моему проекту, который я послалъ въ штабъ I арміи еще весной 1916 года; я считалъ, что это было единственнымъ средствомъ разрѣшить вопросы объ офицерахъ и исправить тъ огромные недостатки, которыми больди наши офицерскія тыловыя школы, выбрасывавшія намъ десятки тысячь абсолютно неготовыхъ къ войнь офицеровъ; эти щколы заботились о вившней выправкв, о зубрежкв теоретическихъ данныхъ и ничего не давали на практикъ; выяснилось, что армія не можетъ существовать на офицерахъ четырехмъсячнаго курса обученія или, какъ ихъ называли между собой солдаты, на четырехмъсячныхъ выкидышахъ; офицеровъ этихъ надо было додълывать, и это можно было осуществить только на фронт'ь; ихъ надо было воспитать, и это могли сдълать только сами части, но не прямо въ боевой, а въ смъси изъ боевой и прибоевой обстановки. Въ 70-й дивизіи я провель два выпуска дивизіонной школы и съ отличными результатами. Сейчасъ кончили курсы офицеры перваго выпуска корпусной школы, такъ какъ при общемъ ослабленіи нельзя было роскоществовать на нъсколько школъ въ корпусъ.

Этой школь я даль отличный составь руководителей и преподавателей, и полученные результаты дали мит большое нравственное удовлетворение. Въ школу шли съ неохотой, съ предубъждениемъ, а кончили съ благодарностью и съ глубокимъ совнаниемъ вынесенной пользы и огромнаго значенія пріобр'єтенныхъ практическихъ знаній; въ школ'в поль руковолствомъ опытныхъ боевыхъ офицеровъ они прошли все отп'елы настоящей работы взводныхъ и ротныхъ командировъ, стрельбу изъ винтовокъ, пулеметовъ, орудій, бомбо- и минометовъ; основательно и практически ознакомились со всёми видами и образцами ручныхъ гранатъ (а ихъ у насъ легіонъ, я даже изумляюсь, какъ можно такъ корошо разбираться во всемъ этомъ калейдоскопъ французскихъ, англійскихъ и доморощенныхъ системъ и образцовъ); продълали строевыя и тактическія ротныя ученья и практически прошли весь полевой уставъ, всё основы окопной войны в службы; ознакомились съ основаніями войскового хозяйства, войсковой санитаріи и разной мелочью — все это основательно пройдено, усвоено и знанія пров'єрены. Если бы все это было начато весной 1916 года и начато однообразно по всему фронту, то мы встретили бы революцію съ инымъ составомъ офицеровъ, чемъ тотъ суррогать, которымъ мы сейчасъ располагаемъ. Конечно, нътъ оправданія тъмъ, кто въдалъ подготовкож офицеровъ въ тылу и занимался съ юнкерами тонкостями отданія чести и показной белибердой мирнаго времени.

Въ 70 дививіи я съ самаго начала обратиль вниманіе на правственное совершенствованіе и на спеціальное обученіе прибывавшихъ молодыхъ прапорщиковъ и думаю, что дивизія держалась такъ долго въ порядкѣ только благодаря лучшему составу офицеровъ.

Пріятно было провести два часа среди офицеровь школы, нравственно приподнятых совпанісмъ практической и профессіональной цѣнности пріобрѣтенныхъ ими боевыхъ вваній; пранорщикъ 280 полка Новиковъ высказалъ, что онъ не зналъ и одной двадцатой того, что онъ узналъ въ школъ.

На Рижскомъ фронтъ нѣмцы не только прекратили наступленіе, но даже отошли навадъ на подготовленныя позиціи, предоставивъ намъ залѣзть въ болота и въ совершенно опустошенный районъ, гдъ развалъ пойдеть несомитьно болъе быстрымъ темпомъ; мы бы и полѣзли туда, если бы не современное состояніе фронта, дѣлающее невозможнымъ отдать какое либо распоряженіе, связанное съ движеніемъ впередъ въ сторону противвика. Все пережитое ничему не научило наши командные верхи; а вѣдь невозможно даже подсчитать тѣ моральныя и матерьяльныя потери, которыя мы понесли за полтора года сидѣнія на идіотскихъ позиціяхъ только Придвинскаго участка, а такихъ участковъ по всему фронту были многіе десятки (Нарочъ, Стоходъ и т. п.).

Рожденная въ невоюющихъ штабахъ хлесткая фраза, «ни шагу назадъ съ земли, политой русской кровью», пролида цълыя моря этой крови и пролида совершенно даромъ. Если бы не льзли за нъмцами, какъ слъпые щенята за сукой, и вмъсто того, чтобы баражтаться, гнить и гибнуть въ болотажь западныхъ береговъ той линіи озеръ, которая тянется отъ Двинска къ Нарочу, -- остались бы на высотахъ восточныхъ береговъ, то могли бы занимать фронть половиной силь, сохранили бы войска физически и не вымотали бы ихъ такъ нравственно. Нъмцы же засъли на хорошихъ и сухихъ позиціяхъ, отлично ихъ укрѣпили, держали на нихъ одну дивизію противъ нашихъ 3-4; мы сидъли внизу, не видали ни кусочка нъмецкаго тыла; нашъ тылъ былъ у нъмцевъ, какъ на ладони; доставка каждаго бревна, подача каждой походной кухни были возможны только ночью, люди лежали въ болотахъ, пили болотную воду. Положеніе наше было таково, что если бы нъмцы захотъли или получили возможность насъ долбануть, то никто изъ боевой части не ушелъ бы съ своихъ участковъ и мы были бы безсильны имъ помочь, такъ какъ все сообщенія были по гатямъ, отлично виднымъ немпамъ и сходившимся къ двумъ узкимъ озернымъ перешейкамъ, прицъльно обстръливаемымъ нъменкой артиллеріей. Сколько бумаги я исписаль на поклады о невозможности нашего положенія и о необходимости отойти за озера; помню тотъ переполохъ, который произощель въ штабъ моего теперешняго корпуса, когда я по должности начальника 70 дивизіи, вскор'є посл'є прієма боевого участка дивизіи, подаль докладъ, весьма ярко жарантеризовавшій весь ужась нашего положенія; на меня стали смотреть, накъ на какого то опаснаго еретика, и очень боялись, чтобы въ штабъ арміи не узнали, что въ корпусъ есть субъекть, позволяющій себъ исповъдовать такія преступныя идеи. Но меня это мало тревожило, и въ каждомъ докладъ о положеніи дивизіи и боевого участка и при каждомъ посъщении разныхъ высокопоставленныхъ контролеровъ и гастролеровъ я неизмѣнно и упрямо бубнилъ и доказывалъ необходимость бросить заозерныя позиціи. Но на всѣ мои доводы я получаль одинь отвѣть: «ни пяди земли назадь», и пълый годъ мы затрачивали невъроятныя усилія для того, чтобы справиться съ тъми трудностями, которыя давили нась на нашихъ позиціяхъ; затрачивали при этомъ совершенно безивльно, ибо держаться мы могли только въ томъ случав, если нвмцы насъ не трогали (имъ нужно было спокойствіе на этомъ участкъ, и они умъло водили насъ ва носъ).

12 Октября. Дождь и слякоть; неремонтированныя дороги напомнили осень 1915 года и обратились въ непробъжія топи; какой размтельный контрасть съ 1916 годомъ, когда въ самый разгаръ осенней непогоды я задилъ по своему участку на автомобилъ, и когда непробъжими оставались только тъ немиогочисленные, къ счастью, у меня участки дорогь, на которыхът работали развыя тыловыя дорожным организаціи, умъло за напывавшія въ землю казенные милліоны и дълавшія непробъжими весьма сиосныя дороги.

Сохранились только дороги, сплошь вымощенныя крупнымъ накатникомъ. Настроеніе отчаянно сквернов; 70 дивизія кончена и подошла къ общему предълу пол-

наго развала, порвавъ послъдніе, жалкіе остатки надежды, за которую я ещё цъплялся.

Продолжаются уговоры съ посылкой въ полки присяжныхъ уговаривателей изъ армейскаго комитета, но безъ результата.

Въ 120 дивизіи 477 полкъ, находящійся всецьло въ рукахъ тайнаго большевистскаго комитета, отказался идти на смѣну стоящаго на позиціи батальона смерти из в явиль, что будеть стоять за фронтомъ только до двадцатаго октябри, послѣ чего всѣ пойдуть по домамъ, такъ какъ «довольно быть дураками». При этомъ полкъ заявилъ и намъ начальникамъ, и всѣмъ комитетамъ, чтобы никто и не пытался пріѣзжать къхуговаривать, такъ какъ всѣ такіе «будуть немедленно пришмблень». Хорошевькая армія, въ которой возможны безнаказанно такія заявленія; платные нѣмецкіе разрушители могуть только радоваться на быстрые и роскопшные результаты своихъ трудовь и просить прибавки за услѣшное выполненіе своей взмѣнической работы. Но неужели верхи не повимають, къ чему все это ведеть; неужели союзники не видять, что недалеко то время, когда русскаго фронта не будеть и имъ придетси стать лицомъ къ лицу сь этой страшной катастрофой.

Всюду идутъ перевыборы комитетовъ и всюду проходятъ только большевики и пераженцы, сдѣлавшіеся идолами всей фронтовой шкурятины; такимъ образомъ исчезаетъ послѣдняя ниточка, на которой мы еще держались до сихъ поръ, авторитетъ выборныхъ комитетовъ. Мои предчувствія самыя мрачныя: написаль женѣ, чтобы она ликвидировала немедленно все имущество и уѣзжала съ дѣтьми на Дальній Востокъ, пока путь еще не заваленъ и не смятъ тѣми толпами, которыя въ ближайшемъ будущемъ бросятся домой.

Разбираясь въ происходящемъ, ввичу, какъ умѣло были выбраны нѣмцами лозунги, рошениме на нашъ фронтъ, и основанные на отличномъ знаніи правственнаго состоянія русскаго народа; такія повитія, какъ «родина, патріотизмъ, долгъ и т. п.», существовали у насъ для казеннаго употребленія en masse и для частнаго въ очень ограниченномъ размъръ.

Народъ, изъ котораго состояла распухнувшая до невъроятныхъ размъровъ армія, быль взять въ плѣнъ тѣми, кто сумъль заманить его объщаніями; русская власть пожинаетъ нынѣ плоды многолътняго выматыванія изъ народа всѣхъ моральныхъ и матерьяльныхъ соковъ; высокія чувства не произрастають на такихъ засоренныхъ нивахъ; забитый, невѣжественный и споенный откупами и монополіей народъ не способень на подвитъ и на жертву, и въ этомъ не его вина, а великая вина и преступленіе тѣхъ, кто имъ править и кто строилъ его жизнь (и это не Цари, ибо они Россіей никогда не правили).

Что могла дать русская дъйствительность кромъ жаднаго, завистливаго, никому не върящаго шкурника или невъроятнаго по своей развращенности и дерзновенію хулигана. Вся русская жизнь, вся дъятельность многочисленныхъ представителей власти, прикрывавщихъ Царской порфирой и государственнымъ авторитетомъ свои преступленія, казнокрапство и всевозможныя мерзости; литература, театры, кинематографы, чудовищные порядки винной монополіи, — все это день и ночь работало на то, чтобы сгноить русскій народъ, убить въ немъ все чистое и высокое, охулиганить русскую молодежь, разсосать въ ней всь задерживающіе центры, отличающіе человька отъ звыря, и приблизить царство господства самыхъ низменныхъ и животныхъ инстинктовъ и вожделений. Все это сдерживалось, пока существоваль страхь и были средства для сдержии и для удержа. Война положила начало уничтоженію многих средствъ удержа, а революція и слъпота Временнаго Правительства поканчивають это влое пъло, и мы несомивнио приближаемся къ роковому и уже неизбъжному концу, къ господству ввъря. Руководители россійскаго государственнаго курса забывають, съ какимъ матерьяломъ они имъютъ дъло; нельзя распоряжаться скопищемъ гіенъ, шакаловъ и барановъ игрой на скрипкъ или чтенісмъ имъ евангельскихъ проповъдей или соціалистическихъ утопій.

Керенскій и вытащенный имъ на постъ Военнаго Министра Верховскій (весь ценвъ котораго состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, что его выгнали когда то изъ пажей)

распластываются передъ входящими все въ большую и большую силу петроградскими совѣтами и увѣряють, что въ арміяхъ все обстоить вполиѣ благополучно, что тамъ произошла полная демократизація и что, если и остались кое-гдѣ темным мѣста, то все это скоропроходящіе пустяки. Такъ читаемь мы въ газетахъ и дивимся или слѣпотѣ, или безсовѣстной лжи тѣхъ, которые это говорятъ. Неужели же не достаточно примѣровъ того, къ чему приводить ложь, скрываніе истины и зажмуриваніе глазъ дабы не видѣть поавлы!

Въ Биржевкъ помъщено интервью съ комиссаромъ Съвернаго фронта Войтинскимъ, увърявшимъ, что въ армияхъ наступилъ спасительный передомъ и что угроза Петро-

граду исцълила арміи и онъ готовы исполнить свой долгъ.

Кого хотять надуть эти революціонные подражатели Царскихъ Министровь; тѣ коть на этомъ строили свое благополучіе и умножали свои награды, ну а ихъ наслѣдники ради чего стараются? Вѣдь жизни не надуешь, и обстановка не такова, чтобы ложь была во спасеніе.

Въдь товарищъ комиссаръ Войтинскій вреть завъдомо, такъ какъ я знаю, что на нашемъ фроитъ не только начальники, но и корпусные комиссары посылають все времочень правдивыя и унасныя по своему содержанію донесенія о дъйствительномъ состояніи и настроеніи фронта. Товарищъ комиссаръ Войтинскій во всъхъ подробностяхъ внаетъ, что цълый рядь дивизій и полковъ отказывается идти на позиціи и работать, и, не краснѣя, говоритъ газетному кореспонденту, что арміи готовы исполнить свой долгъ.

Чъмъ такія интервью лучше той лжи, которую наши подлецы министры и царедворны подносили несчастному и слъпому Николаю II?

13 Октября. Утромъ случайно вспомниль, что сегодия день перваго производства портупей юнкера въ Михайловскомъ артиллерійскомъ училицив; 29 лётъ тому назадъвы получили напш первыя нашивки и надёли офицерскіе темляки; какъ далеки и невозвратны теперь всё эти времена. 120 дивизія совсёмъ разваливается; полки обратились въ кучи митингующей сволочи, руководимой отборными большевиками, и перемежающей свое время митингами и игрой въ 66; сегодин они устроили первое на фронтё моего корпуса братанье съ нёмцами; къ счастью, артиллерія еще держится, батареи открыли отом и разогнали братающихся; но такіе поступии артиллеристовъ, отвидимому, тоже постіднія ласточки, такъ какъ съ одной стороны утрозы пѣхоты перебить артиллеристовь, а съ другой заманчивость объявленныхъ большевиками лозунговъ сильно поколебали твердость артиллеристовь, и тъ уже начинають говорить своимъ офицерам; что мить невозможно идти противъ большенска и общаго настроенія; пока же всёмъ наблюдателямъ приходится ходить на свои посты вооруженными до зубовъ на случай нападенія хумигановъ изъ состава своей же пібхоты.

Прівзжаль начдивь 70, генераль Бъляевь; у него тоже создается, повидимому, унк безыколодное и ничьмь не поправимое положеніе; 277 поликь, руководимый присланными со стороны апчатограми, уперел кончательно и отказался слушать уговоры присланныхъ из нему корпусныхъ комиссаровь и представителей армейскаго комитета; на завтра навначена послъдняя попытка уговорить выступить на занятіе позиціи намболье податливый на убъкденія 280 полихь, сманивь его перевозкой на позицію въ вагонажъ, а не походнымь порядкомь; надівотся, что быть можеть тогда и другіе полим тронуток, а не походнымь порядкомы; надівотся, что быть можеть тогда и другіе полим тронуток продолжаеть возиться съ какими то химерами по части наступленія; возвеличенный революціей главностью товарищь генераль Черемисовь состязуется съ товарищемь комиссаромъ Войтинскимы по части васхупленія и зто товарищемь комиссаромъ Войтинскимы по части васхупленія и зто нъмцы подъ давленіемь нашихъ звангардовь начали уже отходить». Какимъ негодяемь надо быть, чтобы дойти от такой тим!

Разваль окупываеть наст густымь смрадом; каждый чась приносить новыя, ужаспо своему цинизму свёдёнія объ отказахъ, неисполненіи приказовь, о требованіяхъ, постановленіяхъ, удаленіяхъ и все это на соусё шкурятины, лѣни. Вся войсковая жизнь стала: солдаты ѣдятъ, курятъ и до полнаго одурѣнія рѣжутся въ шестьдесятъ шесть и въ разныя азартныя игры, проигрывая и деньги, и одежду, и даже продовольстви (преимущественно сажаръ и хлѣбъ); многіе даже не ходять обѣдать къ походнымъ кухнямъ. Говорять, что въ одномъ изъ предмѣстій Двинска есть школа для подготовки шулеровъ, гдѣ опытные преподаватели за 25 рублей обучають осповнымъ пріемамъсвоего искусства, а по особой тактъ открывають и болѣе прибыльныя тайны.

Окопы разваливаются, ходы сообщеній заплыли; всюду отбросы и экскременты; комитеты разрываются въ попыткахъ внести хоть какой нибудь сапитарный порядокть, но безъ всякаго результата, такъ какъ солдаты наотръвъ отказываются работать по приборкъ окоповъ; блиндажи обратились въ какіе то свинушники; страшно подумать, къ чему все это приведеть, когда наступить весна и все это начнеть гнить и разлагаться. Нѣть возможности даже предохранить людей помощью прививокъ, такъ какъ оть постъпнихъ всъ отказываются.

Комиссары, видя свое безсиліе, начали подъ разными предлогами избігать повіздокъ въ части; ихъ авторитеть очень быстро отпрізль; пока они говорили пріятное, имъ дізлали тріумфы, но какъ только имъ поневоліє пришлось заговорить объ обязанностяхь и пытаться прибігать къ мізрамъ понужденія, имъ сразу пришель конець, и они это чувствують; сейчась ихъ положеніе не лучше нашего.

Теперь повелителями разнузданных толить будуть тв, которые будуть давать имъ вкусныя подачки и всячески потрафлять ихъ прихотямъ и вожделениямъ, но только до тъхъ поръ, пока будутъ давать. Кумиры такихъ развальныхъ временъ очень скоротечны и отъ трјумфовъ до «расини его» ихъ отдъляютъ только мгновения.

Большинство комиссаровъ офицеры изъ мартовскихъ революціонеровъ, выдвинувшихся на митингахъ горячностью своихъ орательствъ и хлесткостью обличеній; многіє изъ нихъ искренно хотятъ остановить разваль, но уже поздно, и не имъ справиться съ развузданными инстинктами темныхъ толпъ фронтовыхъ товарищей. Всё опи доживаютъ послѣдніе дни, ибо назначившій ихъ армейскій комитетъ эс-эровскаго состава кончиль свое существованіе, и несомнѣнно, что на дняхъ мы получимъ новыхъ комиссаровь иного состава.

14 Октября. Ну и денекъ вытъхалъ изъ Шенгейда въ восемь часовъ утра, а вернулся 
въ два часа ночи; началъ свой мученческій объздъ съ 120 дивизи, заявившей, что 
порезъ недълю она уходитъ съ фронта и что инкакихъ поисковъ и военныхъ 
на своемъ участкъ она не допуститъ вооруженной силой. Отправился съ пріятной перпективой ъхать въ части, которыя вчера офиціально черевъ свои комитеты ваявили, 
что «пришибутъ» каждаго, кто явитон ихъ уговаривать; отправился именно въ отвътъ 
на это постановленіе, оставивъ начальнику штаба наказъ, что дълать въ случать, еслу 
мић ве суждено будеть вернуться, и просьбу предупредить немедленно петроградскихъ 
пріятелей о постигшей меня судьбъ, чтобы оки приняли мъры, чтобы жена не узната 
объ этомъ изъ газетъ. И ъдель на всѣ эти кошмарныя издъвательства и потрясающія 
переживанія руководимый чувствомъ долга и обязанности бороться до конца, но съ 
опустошенной душой, безъ надежды на прочный и длительный успъхъ и на каміенабудь полюжительные результаты.

Въ лучшемъ случать минутная побъда, временная задержка въ стремительномъ полеть внизъ, не способная уже спасти общаго положенія.

Въ 120 диниа и началъ съ собранія полковыхь комитетовъ; равсказаль имъ, почему сейчась нельзя заключить миръ и почему мы сейчась не въ состояніи смѣнить полиж дивизіи и дать имъ отдохнуть въ резерявъ; разсказаль причины иѣкоторыхъ недостатковъ въ продовольствіи и одеждъ и сообщиль, какія мѣры уже приняты для устраненія и могда и накимъ образомъ онъ будуть осуществлены; просилъ внимательно все про-думать, повременить, потерпѣть и не губить всего непомѣрными и фактически все равно неосуществимыми требованіями. Говорилъ много, старался убъдить, но чувствоваль себ въ положеніи миссіонера, трактующаго гіснамъ и шакаламъ о любви и самоотречевів.

Возражать мив по существу было трудно, ибо я научился уже говорить съ массами; но управляющие дивизией большевики подстроили цълую махинацию, чтобы сорвать

вдіяніе моего пріївзда (пришибить меня они, видимо, не рѣшились, боясь возмевдія со сторонь 70 дививін); со всіхъ сторонъ начали выступать ораторы и вопрошатели съ смими острыми и варантье написанными и розданными вопросами. Началась яростная борьба, и на меня набросились вст большевистскія силы, такъ какъ ясность и правдивость моихъ словъ несомитьно подъйствовала на большинство собранія и это было ясно видно и по лицамъ, и по общему настроенію, какъ то потервившему ту напуженную остроту и враждебность, которыя я засталь, когда вошель въ большую комнату господскаго двора Анисимовичи, въ которой происходило соединенное засъданіе всталь комитетовь.

Первымь быль выпущень какой то ярый оратель, отрекомендовавшійся уб'єжденнымъ анархистом и перешедшій сраву въ стремительное нападеніе по моему личному адресу; началь онь съ того, что разъ командирь корпуса говорить, что недостатокъ продовольствія является результатомъ безпорядковь, происходящихъ въ тылу и на желівныхъ дорогахъ, то онъ этимъ пытается натравить фронть на тыль, а сіе есть няная провокацій, контръ-революція и корняловщина, которыя надо немедленно пресёчь; затімътоварищь анархисть усиленно сталь вонить о томь, что командирь корпуса говориль о необходимости продолжать войну и дізнать изрідка поиски, а сіе докавываеть, что онжаждеть солдатской крови, ибо всії генералы и помітщики стоворильсь, чтобы перебить побольше русскихъ солдать и овлаціть ихъ землей. Затімъ посыпались самыя дикія и нелітымя обвиненія объ отдачі мной вредныхъ для солдать приказовь по арміи, о вредной чиностранной политикі» и т. п.

Было очевидно, что ораторъ былъ выпущенъ спеціально для того, чтобы взвинтить толпу и вызвать ее на самосудъ и на расправу со мной. Все это происходило уже на дворѣ, куда вышли всѣ комитеты, и гдѣ собралась толпа солдать въ нѣсколько тысячъ человѣкъ; настроеніе создалось такое, что всѣ офицеры куда-то исчелии и я остался одинъ.

Пришлось спокойно все это слушать; я невозмутимо, какъ будто бы меня это не касалось, далъ оратору высказаться, а затѣмъ спокойно по пунктамъ, взвѣшивая каждое слово, разбиль всё его обвивенія и доказаль полную ихъ нелѣпость. Напряженіе нервовъ било огромное; надо било говорить такъ, чтобы ни единымъ дуновеніемъ не ватронуть толим и не дать того послѣдняго толчка, который нуженъ быль руководителямъ, чтобы бросить всю толпу на меня. Нужно было побѣдить, ибо ставкой была жизнь. Я говориль такъ, какъ вѣроятно не говориль и не буду говорить никогда; напряженіе било таково, что въ самомь себѣ я не сознаваль и не слышаль, что говор, а слышаль свою рѣчь, какъ будто ее говориль кто-то другой. Въ концѣ концовъ, я побъдиль и настроеніе толпы рѣзко перемѣнилось въ мою пользу; кое-гдѣ поднялись кулаки, но уже по адресу моего обвинителя, который сразу потеряль весь свой апломбъ.

Тогда я самъ перешелъ въ наступленіе и добился того, что предсъдатель собранія ток ме принесть мнѣ извиненіе за то, что ихъ товарищъ позволилъ себѣ такъ увлечься, чтобы оскорбить меня своими невѣрными обвиненіями. Минутно я побъдилъ: собраніе рѣшило поговорить со всѣми ротами и командами и сообразно результатамъ переговоровъ вынести рѣшеніе. Уѣхалъ, исполнивъ то, что требовали мой долгъ и мое положеніе, но съ отчанніемъ въ душѣ, ибо все, что услышалъ, увидѣлъ и испыталъ, убъдило, что спасенія уже пѣть, что шкурные интересы насъ слопали и что тѣ толпы, которыя ошисочно навываются войсковыми частями, уже не оживутъ. Миръ во что бы то ви стало, уходъ изъ окоповъ въ глубокіе ревервы; ноль работъ и занятій; жирная кормежка и побольше денегъ; все начальство измѣнники, кровопійцы и корниловцы; всѣ неудачи на фронтѣ умышленно подстраиваютоя генераламил, дабы уничтожить ненавистныхты проложать войну — воть сумма выбодовь сегоднящней бесѣды, капо задумаетъ продолжать войну — воть сумма выводовь сегоднящней бесѣды, заянвшей четыре долгихъ, временами тратвческихъ часа моей феволюціонной живни».

Всѣ разумные доводы убъдить эту толпу дъйственны только моментами, по случайнымъ капризамъ настроенія.

Очень красочно сказаль на этомъ собраніи представитель батальона смерти 120 динивія (батальона этого вся дивизія боится, какь чорть ладана), заявившій, что всь ораторы безсов'єсно ліуть, придумывая разныя оправданія своимь требовинь, и что всь они трусы и шкурники, продающіє Россію. Говорившій быль простой крестьянинь-солдать; толпа зарычала подъ бичомь его словь, но за смертникомь стояло, молча, но грозно десятка два его товарищей, и въ ихь глазахь было что-го такое, что сразу успокояло толпу и заставило ее ограничиться недовольнымь рычаніемь.

Я медленно, съ двумя остановками, разговаривая съ солдатами, прошелъ къ своему автомобилю, и только отъёхавъ съ полверсты, понялъ, чего я только что избёжалъ.

Изъ дивизіи пробхаль прямо въ Двинскъ, чтобы доложить командующему арміей, каково настроеніе частей и насколько возможно говорить теперь о наступленіи и о поискахъ: высказалъ Болдыреву полную для меня нелъпость числиться командиромъ корпуса, разъ у меня нътъ никакихъ средствъ заставить себя слушаться и исполнять мои приказы; просиль, чтобы была произведена, хотя бы и подъ руководствомь комитетовъ и комиссаровъ послъдняя попытка очистить части оть завладъвшихъ ими агитаторовъ большевизма, ибо иначе положение совершенно безнадежно и недалень тоть день, когда армія перестанеть существовать; просиль отнестись къ моему докладу съ должнымъ вниманіемъ, ибо мой корпусь до сихъ поръ по части сохраненія порядка считался счастливымъ исключениемъ. Болдыревъ кое-что объщалъ, но къ несчастию онъ въ радужномъ и воинственномъ настроеніи, подогр'єтомъ ув'єренностью въ надежность стоящихъ въ Двинскъ ударныхъ частей и кавалеріи; я пытался его разубъдить, такъ какъ знаю хорошо, какъ непрочно такое настроеніе частей, особенно когда он' чувствують себя одинокими и когда обстановка складывается такъ, что имъ приходится выступать активно противъ своихъ. Но всъ мои убъжденія разбились о розовый оптимизмъ очень малоопытнаго и специфически штабного командарма. Онъ, напримъръ, до сихъ поръ надъется, что ему удастся оздоровить армію путемъ активнаго воздъйствія частей перваго кавалерійскаго корпуса на неповинующіяся части п'єхоты; в'єроятно, это насвистано ему командиромъ этого корпуса генераломъ княземъ Долгоруковымъ, весьма легкомысленнымъ и поверхностнымъ, мечтающимъ только о томъ, когда ему удастся избавиться отъ всей надвинувшейся со всёхъ сторонъ грязи и «отдохнуть подь голубымъ небомъ и горячимъ содицемъ Ривьеры».

Входящіе въ составъ моего корпуса 15 гусарскій и 3 уральскій кавачій полии настроены безконечно дучше и прочите полковъ коннаго корпуса, и несмотря на это начальникъ 15 дивизіи генераль Мартыновъ конфиденціально мите доложиль, что полии убъдительно проситъ избавить ихъ отъ исполненія ролей усмирителей и жавдармовъ; а эти полки до сихъ поръ въ полномъ порядкі, безпреколовно исполняють веб прикавы, великолѣпно вели себя на усмиреніи 138 дивизіи, нѣкоторыхъ частей 13 корпуса, но ихъ такъ травить названіемъ корпиловскихъ жандармовъ, что это отразилось въ концѣ концовъ на ихъ настроеніи.

Я не понимаю совершенно Болдырева и его оптимистической компаніи; неужеля они не видять, что армія больна полвучей гангреной, получившей уже такое распространеніе, что прижиганія больныхь м'єсть каленымь жел'євомь уже не помогуть; напрягая послібднія усилія, мы справляемся сь заравой въ невначительныхь точкахь, а бол'євнь захватываеть вь это время ціблыя площади и въбдается внутрь, поражая самые жившенные органы, разрушая нервы и центры и уничтожая послібдніе остатки сопротивляемости всего организма.

По поводу псковскаго проекта наступленія Болдыревъ донесъ то заключеніе, къ которому пришло послѣднее совѣщаніе корпусныхъ командировъ, и получилъ лаконическій отвѣть начальника штаба фронта, что «таково приказаніе Главнокомандующаго фронтомъ и оно должно быть исполнено».

Изъ разговора съ Болдыревымъ узналъ, что до меня у него были командиры 19 и 27 корпусовъ съ докладами о безнадежномъ состояния ихъ корпусовъ; даже съ Антипом состояния ихъ корпусовъ; даже съ Антипом состояния его оптимиямъ. Забъялъ къ армейскому комиссару поручику Долгополову

(бывшій офицерь 70 арт. бригады) и просиль его самымъ рѣшительнымъ обравомъ освѣдомить командные и комитетскіе верхи о дѣйствительномъ состояніи арміи.

Вернулся въ штабъ грязный, утомленный, вымотанный нравственно и физически до полной пустоты.

15 Октабря. Штабъ арміи продолжаеть приставать съ развыми распоряженіями по поводу разработки выдуманнаго Псковомъ наступленія; не выдержаль и написаль армейскому комиссару Долгополову частное письмо съ просьбой избавить насъ отъ этихъ приставаній, такъ какъ все равно никакого наступленія быть не можеть, но этихъ приставаній, такъ какъ все равно никакого наступленія быть не можеть, но этихъ приставаній, такъ какъ все равно никакого наступленія быть не можеть, но эти постоянные о немъ толки бросають части во власть тъхъ, кто объщаеть мабавить ихъ отъ такой грозной непріятности, и дають богатую шицу для агитаторовъ, волнующихъ солдать разсказами о томъ, что начальству вновь захотѣлось попить солдатской кровушки.

Утромъ получилъ постановленіе полковыхъ комитетовъ 18 дивизіи, рѣшившихъ идти на усмиреніе 70 дивизіи и силою оружія принудить ее выступить на занятіе боевыхъ участковъ. Передаль все это въ армейскій комитеть и армейскому комиссару — пусть раскусивають своими демократическими зубками эти послъреволюціонные оръшки.

Пока что нашъ армейскій комитеть отправиль въ Петроградь телеграмму о томъ, что штыки V-ой арміи готовы привести тылы государства въ порядокъ; все это только бахвальство и сотрясеніе воздуха; вѣдь всѣ, кто не ослѣпъ и не оглупѣть конончательно, понимають, что подъ предлогомъ усмиренія тыла всѣ готовы сняться съ фронта, но когда они туда придутъ, то надо будеть думать о томъ, какъ и кѣмъ ихъ усмиритъ; несомнѣно, что привилегированное положеніе частей, захватившихъ въ свои руки власть надъ Петроградомъ и Москвой и объявившихъ себя несмѣняемыми стражами завоеваній революціи, вывываеть острую зависть остальныхъ частей, каждая изъ которыхъ готова немедленно же занять столь безопасное, властное и жирное положеніе.

До сихъ поръ, несмотря на долгую тренировку въ самыхъ сложныхъ и опасныхъ положеніяхь, не могу забыть тяжелыхь переживаній и впечатлівній вчерашняго дня и нахальныхъ, звърскихъ рожъ переднихъ рядовъ вчерашней толпы, уже предвкушавшихъ истребленіе стоящаго на ихъ пути командира корпуса. Въ среднихъ и заднихъ рядахъ толнились обыкновенные сърые и безразличные солдаты, безсознательно валящіе за тъмъ, кто сумъеть бросить въ ихъ толщу подходящій къ данному настроенію лозунгь, который сегодня можеть быть архиреволюціонный, а завтра архиреакціонный, но оба могуть быть приняты съ одинаковымъ наваломъ и стремительностью. Но то, что вылѣзло впередъ и больше всъхъ галдъло и визжало, это не скоро забудется, ибо въ эти рожи и глаза воплотилась ненависть и жадность долголетняго и темнаго рабства, гарнированнаго наследственнымъ пьянствомъ, ядовитой желчью грызущихъ, но неудовлетворенныхъ вождъленій и жгучей ненавистью ко всему, что выше поставлено и лучше обставлено. Въками лежавшие и обросшие мхомъ камни сброшены съ своихъ мъстъ, и придавленные ими много л'єть гапы и темные зв'єри ожили; они не только ожили, но и поняли, что камни назадъ уже не вернутся и что настали новыя времена, когда сила уже на сторонъ тъхъ, кто быль подъ этими камнями. Теперь они сами лъзуть на давно желанные верхи, давя и сокрушая все, что только м'вшаеть по ихъ мн'вню или можеть пом'вшать имъ дорваться до власти и денегь, до бабъ и возможности въ волюшку насладиться глумленіемъ, издівательствомъ и муками надъ тімъ, чего они до сихъ поръ рабски боялись, передъ чъмъ униженно пресмыкались, чему такъ жадно завидовали и что такъ остро ненавидѣли.

Скверное осеннее времи усугубляеть ту скверность, котораи гнететь душу и сливкимъ комкомъ ложится на сердце. Впереди никакого просвъта, никакой ладежды на спасеніе родины. Хотьлось бы очень знать, что думають теперь всь эти Львовы, Гучковы, Родзянки, Керенскіе и иже съ ними; неужели они не поняли до сихъ поръ, въ какую пропасть они направили расшатавную колесницу россійскато госудеревнато бытіи и какими грозными и чреватыми послъдствіями все это грозить? Въдь теперь ни у кого не должно уже оставаться сомвіній въ томь, какой характерь приняла эта революцій и какіе лозунти она выдвинула и крібнить Остановить то, что идеть сейчась у нась, уже пякто не въ силахъ; могутъ быть только мимолетныя задержки; случайные удары о тотъ или иной подвернувнийся по дорогъ камень; лишній переворотъ кругомъ себя или повая поломка летящей внязъ громади, но судьбы мира надолго предопредълены тъмъ, что началось на берегахъ Невы въ послъдніе дни февраля мъбслад 1947 года.

Лунные люди, политическіе марсіане, совершенно не анающіе русскаго народа, продолжають мечтать, что повторнется 1906 годь и что подъ давленіемъ остроты положенія надо было что то дать, а затёмъ можно будеть опять закрёпить. Но дёло вътомь, что съ революціей началась смергельная для государства деанитерія и закрёпительныхы противъ нея средстве въ нашемъ распоряженіи уже иёть; нашептываніми и убѣжденіями такіе поносы не останавливаются. Размахъ революціи сейчась совсёмъ ньюй и она подперта совсёмъ иными лозунгами, чёмъ всё ел предшественники; наши же книжники и революціонные фарисси продолжають кувыркаться въ кабиветныхъ измышленіяхъ, кропотливо отыскивая детали идентичности нашей и французской революціи и пытаясь по опыту прошілаго предскавать будущее.

Въ газетахъ характерна поканная передовица Извъстій С. и Р. Депутатовъ, подвергнутыхъ уже керему грядущихъ къ власти большевиковъ. Очень хороша рѣчъ казака Агеева и разумна рѣчъ Гольдитейна; но что теперь въ этихъ рѣчахъ, кои уже не въ силахъ ни остановить, ни измѣнить ходъ собътій, управляемыхъ властью освобожденной отъ всикихъ узъ и препонъ толны. Кто то очень удачно сравнилъ вождей нашей революціи съ неосторожными людьми, выпустившими изъ за рѣшетокъ своры дикихъ звѣрей и вынужденныхъ теперь нестись во весь духъ впереди этой своры и все время бросать имъ какія нибудь подачки, ибо иначе ихъ нагонить и разорвуть въ клочья.

Пока выпущенные на свободу звѣрьки наслаждались новизной новаго положенія и пока у нихъ не разыгрался аппетить, они довольствовались малымъ и пустиковымъ, но сейчась они вошли во вкусь и имъ нужно существенное и съ жиркомъ, и съ вкусными корочками. А сіе имъ и въ весьма обольстительной формѣ сулять товарищи большевики, которые и будутъ несомитьно очередными новыми лидерами этой бѣшеной скачки погови, до тѣхъ поръ, пока не выбросять все, что только смогуть; тогда свора раворветь и ихъ.

Въ статъћ Homo Novus удачно передћланы слова Гейне о томъ, что «миръ есть греза боровь, въ русской дћиствительности это стреза самођдскаго бога, нажравшагося на ночь жирной свинини и притомъ не свъжей».

Пъдушка русской революціи Чайковскій вопить: «вы аппелируете къ разуму, а отвъть получаете шкурный . .. » Все это такъ; все это ужасно своей непреложной правдой; но за то также върно и также ужасно, что всъ вы революціонеры и quasi народники абсолютно не знали своего народа; сами совдали своего гомункулуса, сами облекли его въ измышленія собственной фантазіи, опоэтизировали, разукрасили, преклонялись, восторгались . . . и нын'т до тали до настоящаго положенія, которое въ скоромъ будущемъ сожретъ и васъ самихъ. Мозговики, утописты, фантазеры, вы въ вашей борьбъ съ монархіей въ пику ей создали воображаемый русскій народъ, не понимая даже невовможности для него быть при его историческомъ прошломъ тъмъ, чъмъ вы хотвли его изобразить и чъмъ онъ никогда въ дъйствительности не быдъ да и быть не могъ. Дъдушка обижается, что ему отвъчаеть шкура, а не разумъ; а гдъ же взятся этому равуму, и какъ ему побъдить велънія этой самой шкуры, ощущеніями и потребностями которой народъ только и жилъ; дъдушка обижается, что народъ живетъ, думаетъ и чувствуетъ только шкурой. Проглядёлъ дедушка русскую действительность; не поняль во время и не учель того, что русская жизнь не могла дать иныхъ результатовъ и что негдъ было родиться настоящему разуму въ кошмаръ русской деревни. Господа экспериментаторы русскихъ революціонныхъ эпохъ воображали русскій народъ по quasi народнымъ романамъ и повъстямъ, да по показаніямъ тъхъ экземпляровъ русской интеллигенціи, которая, опростившись по наружности, самоотверженно шла «въ народъ» и, потершись тамъ, начинала воображать, что она тоже народь и въ совершенствъ внасть народную душу,

и судила о народъ по собственному принесенному извить внутреннему содержанію, распространяя его совершенно ошибочно на активъ всего народа.

Иксь въ формулѣ былъ подложный, а потому и выводы получились невърные, фальшивые. Только Меньшиковъ пророчески указалъ на грозное предостереженіе, данное вамѣчательной книгой Родіонова: «Наше преступленіе». Автора нарекли тогда черносотенцемъ, хулителемъ русской деревни и русскаго народа, ну, а теперь достаточно развившіеся экаемпляры Родіоновскаго звъринца вылѣзли на свободу и ничъмъ не сдерживаемые, показывають свой высокій классъ. Пока ихъ кое въ чемъ держивають уцѣлъвшіе остатки плотинъ разрушенной государственности; но за то какимъ потокомъ они разольются потомъ, когда исчезнуть постѣдніе слѣды страха передъ тюрьмой, полиціей, плетьми и прочими судебными непріятностями.

Вечеромъ одинъ изъ членовъ корпуснаго комитета старшій унтеръ-офицеръ 4аго полка К. принесъ начальнику штаба письмо, случайно къ нему попавшее по одинаковости его фамиліи съ фамиліей настоящаго адресата. Писано на мащинкъ, подпись Миша; даются какія-то таниственныя распоряженія явно большевистскаго характера, но очень яспа фрава: «вчерашнее собраніе показало, что власть и влінніе командира корпуса еще слишкомъ велики и поэтому командира «надо убрать», для чего въ Боровку посылаются двое надежныхъ ребятъ, которымъ надо помочь въ исполненіи этого порученія».

Бѣдинй К., старый и очень разумный солдать, пришелъ ко мнѣ совсѣмъ растерянный; меня же это письмо страшно обрадовало, ибо было оцѣнкой моей тяжелой работы и во очію докавывало, что я мучусь, тераавсь и рискую не даромъ и своимъ тѣломъ все еще сдерживаю кое что; это больше всякихъ наградъ вознаграждаетъ меня за все пережитое и переживаемое; значить, я все еще фигура, достойная своего мѣста и положенія и мѣлашани измѣнникамъ и мерзавцамъ творить свое элое и гнусное дѣло; значить, всѣ мои поѣздки и весь расходъ нервной энергіи и послѣднихъ остатковъ здоровья не безполезны.

Письмо это страшно облегчило мое вравственное состояніе; оно сняло съ меня долю тяжести, которая меня давила; я сознаю, что, все равно, спасти всего положенія я, конечно, не могу, но на своей стрълкъ я еще не лишній и останусь на ней стоять, пока буду въ силахь.

Ну, а выступленій и покушеній я не боюсь; лишь бы смерть пришла сразу и безъ мученій; такой смерти въ бою я всегда хотёль. Больше двухъ мѣсяцевъ я ѣзжу по частямъ, не имѣя при вытѣздѣ увѣренности, что вернусь живымъ, и по этой части на моей чувствительности наросли толстыя, претолстыя мозоли.

Во всякомъ случать большое спасибо товарищу Мишть и ошибкть почты; третьяго дня я просилъ Болдырева подыскать мить замъстителя, ибо тревожные признаки по част здоровья заставляли опасаться возможности сразу свалиться и выйти изъ рабочаго строя, но теперь я буду держаться, пока стою на вогахъ и пока не почувствую, что дальятьйшее мое пребывание здтесь безполезно или вредно. Пока могу, не дамъ товарищамъ Петровымъ и Федотовымъ радоваться, что съ ихъ пути ушель тотъ, кто имъ мѣшаеть и кого они боятся открыто уничтожить.

16 Октября. Ясный день и настроеніе, особенно послтв вчеращиняго Мишинаго письнас самое радостное, даже мало подходящее но всей обстановктв. Быть опаснымь для этихъ господъ — большая заслуга.

Таветы полны описаній унасовъ, творимыхъ на фронтъ и въ странтъ войсками и запасными частями; на юго-западъ товарищи солдаты, по донесеніямъ товарищей комиссаровъ, своими «мирными подвигами заставляють вспоминать нашествія гунном иныхъварварскихъ полчищъ и ордъ». Потрясающее письмо прислали офицеры Л. Гв. Петроградскаго полка на имя Керенскаго; письмо спокойное, корректиее, но ужасное по своему могильному спокойствію и по заключенной въ немъ правдъ.

Брусиловъ въ Москев и громитъ демократію; удивительный хамелеонъ этотъ главноверъъ изъ бившихъ берейторовъ при Царскихъ и высокопоставленныхъ особахъ. Никогда не забуду его перваго прівада въ Двинскъ только что навначеннымъ Главковерхомъ. когда на армейском съвадъ онъ молился о мирѣ бевъ анексій и контрибуцій (Алексьевъ только что слетьль за противоположное) и въ концѣ рѣчи схватиль откуда-то вявшійся красный фиагъ и сталъ махать имъ вадъ головой. Недурное занятіе для недавнято генералта-адъютанта, готоваго, очевидно, на все, лишь бы добиться у толим популярности и тріумфа. Я совершенно понимаю, что для того, чтобы сохранить власть надъ толиой такимъ лицамъ, какъ старшіе начальники командныхъ верховъ, необходимм многочисленным и серьезныя уступки изъ стараго обихода, но этому есть предѣлы. Я пом довольно проченъ по части своего авторитета (вчера получилъ на это аттестацію отъ своихъ враговъ), но никогда еще я не уступилъ толпѣ ни въ чемъ существенномъ, серьевномъ; я давалъ ей по ея требованію только пустяки; безъ ея требованія я осуществиль очень многое, по даль это добровольно, предупредивь неизбѣнныя въ будиемъ требованія. Я не позволилъ, напримѣръ, въ корпусѣ никакихъ грязныхъ выпадовъ противъ Царской семъи, потребоваль въ этомъ дълѣ поддержки комитетовъ, сумѣль ихъ убъдить непорядочности и неблагородности такихъ выпадовъ, и меня до сихъ поръ слушаются.

епорядочности и неолагородности такихъ выпадовъ, и меня до сихъ поръ слушаются.

Но то, что говорилъ и дълалъ Брусиловъ, не вызывалось никакой необходимостью

и было весьма сугубымъ уклоненіемъ въ сторону дешевой демагогіи.

Кадеты, кадетоиды, октябристы и разномастные революціонеры старыхъ и мартовскихъ формацій чують приближеніе своего конца и верещать во всю, напоминая мусульмань, пытающихся трещегками предотвратить затименіе лучны.

Рабы фразь, усл'ввающіе фигляры митинговь, хлесткіе авторы трескучихъ револисцій, но кастраты настоящаго, живого д'яла, они пустили въ ходъ всё запасы и всё виды своего обветшалаго и безсильнаго уже оружія, гремять и разливаются истерическими выкликами на красивыя, но викого уже не трогающія темы, и требують того, что когда то еще могло помочь, а теперь нвляется только подливаніемъ масла въ огонь.

Товарищи большевики должим быть имъ безконечно благодарны, ябо всё эти волли и резолюціи дають большевикамъ самыя яркія доказательства, чтобы пугать ими насторожившіяся на фроитё и нь тылу массы призраками грядущей контръ-революціи и угровами возможности опять потерять все то сладкое и жирное, къ чему протянулись и до чего дорвались многія жадция руки.

Вѣдь, какъ ни пытаются маскировать всѣ эти резолюціи всякими сладнями демократическими и quasi революціонными соусами, но изъ нихъ, какъ изъ дыряваго мѣшна во всѣ стороны торчать давно знакомые и для массъ острія, жала и скорпіоны, неизмѣнные спутники тоски по потеряннымъ правамъ, преимуществамъ и привилегіямъ и по сдохиему вли перешедшему въ другія руки казенному воробью.

Бадиль въ 480 полись, второй по состоянию развала въ 120 дививін; важу на вти дискуссіи, какъ на томительную каторгу; изображаю того же Керенскаго; только онъ главноуговаривающій, а я корпусоуговариватель. Настроеніе солдатской толны сегодня много лучше; большевики держатся въ заднихъ рядахъ; ихъ главари совершенно не выступали и только ядовито улыбались. По дорогѣ въ полись меня встрѣтиль офицеръ, посланный комалдиромъ полна съ предупрежденіемъ, что на меня готовится покушеміе, но я привыкъ къ тому, что когда предупреждають, то обыкновенно ничего не случается. Когда видишь солдатскія толны въ спокойномъ состояніи и витѣ вавичивающаго вліянія разныхъ подстрекателей, то временами въ душѣ появляются голубые кусочки надежды, что если бы сейчасъ очистить части отъ большевистскихъ главарей и гарантировать солдатамъ, что никакого наступленія не будеть, то геромческой работой команднаго состава, офицеровъ и разумныхъ комитетовъ на нашемъ фронтѣ можно еще было бы удержаться отъ полнаго и окончательнаго развала; въ такія времена хочется вѣрить, что мы не огравлены еще такъ, что мѣть надежды на спасеніе.

Иное дѣло, судя, конечно, по газетамъ, въ тылу и на юго-западѣ, гдѣ распустившіяся солдатскія орды дорвались до сладости грабежей, насилій и убійствъ и гдѣ возможность спасенія только въ возможности массоваго примѣненія каленаго желѣва, котораго нѣтъ и негдѣ взять.

Вечеромъ получилъ телеграмму о сокращеніи хлѣбной дачи до полутора фунтовъ

— новый и весьма больной поводъ къ обостренію агитаціи и къ вящему ухудшенію

солдатскаго настроенія; наши верхи до сихъ поръ не понимають или же умышленно не желають понять, что всё регуляторы солдатскаго настроенія и всё возбудители разныхь неудовольствій пом'єщены въ солдатскомь брюх'є.

Не считаясь совершенно съ состояніемъ продовольственных запасовъ, мальчишки военные министры, богатые только революціоннымь стажемъ, выбросили на фронтъ милліонныя пополненія в этимъ сорвали всю систему оборота и подвоза запасовъ, что стало особенно острымъ при воцарившихся на желъзныхъ дорогахъ развалтъ и безпорядкахъ. Навезли на фронтъ трусливые, не желающіе воевать и работать рты, которые, помимо того, что усилили общій развалъ, усугубили давно уже надвигавшуюся на фронтъ продовольственную катастрофу.

Невеселля на завтра перспективы; сколько запросовъ и сколько обвиненій вызовуть эти несчастные полфунта хліба; уб'виденій и разъясненій никто слушать не будеть, а все свалять на контръ-революцію и злостные подвохи начальства.

17 Октября. Весь день провель въ Двинскъ на томительнъйшемъ совъщании по вопросу о расформированіи третьеочередныхъ и ненадежныхъ дивизій. Мы всегда запаздываемъ: два три мъсяца тому назадъ все это было бы очень кстати, но тогда на наши просьбы о необходимости этой меры верхи не обращали никакого вниманія: теперь же это не пройдеть, ибо это невыгодно для тъхъ, для кого выгоденъ скоръйшій и полнъйшій разваль русской арміи, и теперь все это будеть свалено въ общую кучу карательныхъ и контръ-революціонныхъ мѣръ и никто изъ товарищей не позволить провести въ жизнь эту мъру; въдь въ этихъ дивизіяхъ сейчасъ вся сила большевиковъ и они напрягутъ всѣ старанія, чтобы ихъ сохранить; конечно, всѣ подлежащіе упраздненію и обращенію въ небытіе комитеты этихъ частей явятся самыми д'вятельными сотрудниками большевистскихъ заправилъ. Это надо было делать, пока на нашей стороне была сила; когда, напримъръ, всевозможными посулами и уговорами тащили на фронтъ уже и тогда совершенно безнадежныя по своему состоянію 120 и 121 дивизіи, тогда была полная возможность осуществить это расформирование. Сейчась же все это ушло въ невозвратное прошлое; того, что упущено, уже вернуть нельзя. Весь фронть покрыть любезными большевистскому и нъмецкому сердцамъ, гнойными нарывами въ видъ совершенно разложившихся, въ большинствъ преимущественно третьеочередныхъ, дивизій. Помню, какъ я молилъ тогдашняго командарма Данилова не губить меня присылкой этихъ дивизій; и несмотря на всѣ мои просьбы ихъ мнѣ прислали и ими погубили до тѣхъ поръ очень стойко державшійся корпусь.

138 дивизія 47 корпуса только три дня постояла въ районт нашей 18 дивизіи и сразу же внесла полное разложеніе въ ближайшій батальонъ Бълевскаго полка. Все это было непонятно совершенно оторваннымъ отъ войскъ команднымъ верхамъ; на мои доводы о причинахъ отказа отъ 120 и 121 дивизій, начальникъ штаба арміи Свѣчинъ недоумѣнно меня спрашиваль, чѣмъ же я буду развивать свое наступленіе, и никакъ не могъ усвоить можхъ разъясненій, что наступленіе можно развивать пастоящими дивизіями, а не разнузданными въ конецъ бандами, которыхъ никакъ не могутъ уговорить согласиться идти на фронтъ и которыя уже и такъ искусились въ томъ, что можно не исполнять непріятныхъ для себя приказаній начальства, ибо у послѣдияго пѣтъ никакихъ реальныхъ средствъ для того, чтобы заставить неповинующихся выполнить такое приказаніс

На совъщании корпусныхъ командировъ я опредъленно высказалъ свое миъніе, что съ расформированіемъ мы уже опоздали и что теперь эта мъра ничего кромт новыхъ скандаловъ и новыхъ ударовъ по остаткамъ власти не вызоветъ, и намъ придется только лишній разъ пережить униженіе быть безмолвными и безсильными свидътелями неисполненія нашихъ распоряженій.

Сейчасъ время крутыхъ распоряженій уже миновало; нынѣ единственный шансъ вополный поной и бережное устраненіе всего, могущаго вызвать острое воспаленіе и сопровождающіе его эксцессы; надо этимъ путемъ дотянуть до послѣдней оставшейся ставки — выборовъ въ Учредительное Собраніе (ставки очепь ничтожной, такъ какъ надо, чтобы за ней стояла реальная сила, а не одни только возвванія, деклараціи и резолюціи). Большевики развернулись сейчась во всю и, если они побъдять, то послъдніе остатки

арміи и государственности будуть неизб'єжно сметены.

Мое мнѣніе о несвоевременности расформированія ненадежныхх дивизій и о не возмонности осуществить теперь эту мѣру было поддержано армейскимъ комиссаромъ. Волдыревъ недовольно молчаль, мвѣнія своего не высказаль, но согласился включить мое и комиссара мнѣнія въ свой докладь Главнокомандующему, но я уѣкалъ бевъ увѣренности, что онъ это сдѣласть; вообще, мнѣ его тактика не нравится: онъ очень прозрачно ругаеть при насъ Черемисова, выставляеть себя гонимымъ и всячески хочетъ свалить всю вину на Поковъ, но въ то же время срывается иногда на мелочахъ, изъ которыхъ няно выпираетъ его заискиваніе въ смощеніяхъ съ Черемисовымъ и желаніе путемъ двойной игры быть удобнымъ и подходящимъ и вверхъ и внизъ; для большого начальника это очень скверная политика и на такомъ двухцвѣтномъ россинаитъ палеко не уѣпешь.

Я просиль также настоять на томъ, что, если расформированіе дввизій будеть рѣшено, то пусть приназъ объ этомъ будеть изъ Петрограда и исполненіе его будеть возложено
на какія-нибудь особыя комиссіи такого состава, который исключаль бы весякую возможность заподозрить эти комиссіи въ контръ-революціонности. Я все время повторяль,
что положеніе фронта сейчась чрезвычайно острое, и ради спасенія фронта мы обязавы
говорить вверхь только правду, какъ бы остра и непріятна она тамъ ни была. Меня
поддержаль только командирь 45 корпуса генераль Сухановъ, а остальные дипломатически молчали.

На совъщании присутствовали всъ корпусные комиссары; настроение ихъ очень неважное, такъ какъ они ставленники уходящаго состава армейскаго комитета и знають, что ихъ дни кончены; по ихъ мнънію, настроеніе солдатскихъ массъ очень озлобленное и имъ надовла кормежка ихъ объщаніями; солдаты убъждены, что главнымъ препятствіемъ къ миру и немедленному уходу по домамъ являются начальники и офицеры, которымъ выгодно продолжать войну, и поэтому всюду идеть самая оживленная агитація, подускивающая массы къ поголовному истребленію начальниковъ и офицеровъ. Руководство агитаціей построено очень ум'єло; одна и та же мысль одновременно, какъ по телеграфу, въ одинаковыхъ даже выраженіяхъ бросается и впрессовывается въ солдатскія массы отъ Риги до Нароча; тъ же мысли муссируются одновременно большевистской «Правдой» и нъмецкими газетами «Товарищь» и «Русскій Въстникъ», печатаемыми въ Вильнъ и очень аккуратно разбрасываемыми по всему фронту въ особыхъ почтовыхъ минометныхъ бомбахъ, отличающихся оть обыкновенныхъ тъмъ, что ихъ годовныя части окрашены въ красный цвътъ. Одинъ изъ начальниковъ дивизій утверждаеть, что на фронтъ 19 корпуса братаньемъ и такъ называемыми поцълуйными встръчами завъдывалъ нъмецкій майоръ Менеке, спеціально натаскивавшій нашихъ товарищей на тему о томъ, что главнымъ препятствіемъ къ миру были русскіе начальники.

За объдомъ у командарма приплось сидъть опять рядомъ съ командиромъ 1-го каналерійскаго корпуса княземъ Долгоруковымъ, который опять началь распространьться на несомитьно излюбленную имъ тему о томъ, что всъ его желанія сводятся кътому, чтобы поскоръй очутиться въ Ниццъ подальше отъ ядъшней мервости. Это было пастолько цинично, что я очень невъжливо спросиль князя, что онъ навърно во время спасъ за границу всъ свои капиталы; отвътъ билъ самодовольно утвердительный. И таково большинство нашей такъ называемой аристократіи, объъдавшейся около Трона, обрызгивавшей его грязью своихъ темных дътъ; укрывавшейся часто подъ съвыю Царской Порфиры отъ отвътственности за разныя гадости, и въ минуту опасности такъ позорно покинувшей и предвяшей своего Царя. Какъ подходятъ къ изимъ бичующія слова Лермонтова: «Вы, жалною толной стоящіе у Трона . . .»

Изъ Покова сыпятся десятки телеграммъ и приназовъ объ усиленныхъ занятіяхъ, маневрахъ и военныхъ прогулкахъ; вспомнили старыя мирныя привычки и требуютъ представленія въ штабъ фронта подробныхъ программъ занятій и заданій для маневровъ. Какъ это затхло, непроходямо глупо и даже цинично! Что они лунножители или прврожденные прохвости, пытающіеся по старой привычий спрятать свои пустно головы

и выхолощенныя сердца подъ страусовое перо разныхъ циркулярчиковъ, и отдѣлаться отъ отвѣтственности знакомыми словами: «мы приказывали»

Вчера начался армейскій събадъ для перевыбора армейскаго комитета. Трудно юмло выбрать худшее время; нѣть и сотой доли процента шансовъ на то, чтобы удержался теперешній очень дѣльный и здравомысляцій составь, такъ какъ онъ потериль всякій авторитеть среди разваливающихся частей; онъ требовать исполненія долга, работы и вантий, онъ тередыль объ обязанностях», настанваль на продолжени войны и примѣняль силу и репрессіи противъ неповиновенія. Онъ быль ненавистенъ для большевиковъ, ибо его силами и его вмѣшательствомъ быль сорвать іюльскій большевимсткій ваговоръ, быль занять Петроградъ и арестованы всё главари большевима.

Случилось неизбъжное: какъ только комитету пришлось стать на неизбъжную для всякой власти дорогу, сейчасъ же кончилось время овацій и неступило мрачное, а потом и злобное молчаніе, перешедшее теперь въ крики: «Распни его». Правительство и Петроградъ были неспособны учесть огромнаго для нихъ значенія состоянія 5 и 12 армій и не приняли во время мѣръ, чтобы сохранить эти важнѣйшій для нихъ арміи въ вовмонном порядкъ и не допустить, чтобы отъ сдѣлапись главным оплотомъ большевизма. Сейчасъ всѣ части сѣвернаго фронта за самыми ничтожными исключеніями во власти большевиковъ и черевъ нѣсколько дней мы будемъ имѣть большевистскій комитетъ, большевистский комитетъ, большевистский комитетъ, большевистский комисаровъ и всѣ вытекающій изъ этого послѣдствія.

Въ 12 арміи то же самое.

На сегодняпнемъ совъщаніи помощникъ армейскаго комиссара сообщилъ, что имъьотся свъдънія о томь, что глава армейскихъ большевиковъ докторъ Склинскій получань уже въз Петрограда инструкцію немедленно по вступленіи во власть большевистскихъ комитетовъ и комиссаровъ объявить о прекращеніи на всемъ фронтъ армін какихъ бы то ни было военныхъ дъйствій. По сообщенію того же помощника положеніе въ Петроградъ самое напряженное; тамъ назръвають ръшающія событія; правительство растеряно и безсильно, и его министры, ложась спать, не знають, проснутся ли они на завтра въ постели или въ тюрьмъ.

Сердечныя боли все сильнъе; появились позывы на обморокъ; все ближе подхожу къ условіямъ 1915 года, когда въ началъ февраля не могъ уже стоять; повторяется повидимому полный surmenage нервной системы, какъ опредъпилъ тогда мою болъвнь профессоръ Карпинскій. Невъроятныя нервныя напряженія послъднихъ мъсяцевъ не могутъ пройти даромъ.

И какъ все это не во время: обстановка, какъ никогда, требуетъ силъ и бодрости, а я но физическому состоянію приближаюсь къ состоянію разбитой клячи.

По объдъніямъ съ юга, полученнымъ въ корпусномъ комитетъ, многіе солдаты старыхъ сроковъ службы, получившіе по приказу Керенскаго право вернуться домов, откавались отъ пользованія этимъ правомъ и предпочли остаться на фронтъ, продолжать получать калованье, продовольствіе и равные недобяды и недодачи, и въ то же время начего не дълать, ничъмъ не рисковать и заниматься горговлей, сейчась чень вигодной. Петроградъ, Москва, Кіевъ, Одесса и главные города тыла переполнены старыми «дядьями» и молодыми подсосками, торгующими на улицахъ ѣдой, папиросами, одеждой, на грабствнымъ имуществомъ и т. п. За послъднее время появились нъмещей модные товары, галантерея, ботиник, вымѣниваемые у нѣмцевъ во время братаній. Какой дуракъ промѣниеть такую жизнь на тяжелую работу въ деревнъ із вѣдь, и до революціи многіе солдаты отказывались оть отпуска, зная, что когда они придуть въ деревню, то выбившіяся изъ силы бабы заставять ихъ исполнять тижелыя полевыя и домашнія работы.

18 Октября. Ъвдилъ опять въ штабъ и полки 120 дививін; не хочу лишать товарищов возможности пронвить свое искусство по части уничтоженія неугорнаго имъ коропуснаго командира. Кромѣ того надо продолжать начатое мной подуятиваніе ховяйственной части и интендантства этой дививін, такъ какъ, какъ и всегда и вевдѣ, сильное разпоженіе полковъ находится въ сильной зависимости отъ плохого довольствія и отъ безпорядковъ по хозяйственной части.

Приходится переживать тяжелый продовольственный кризись; общій революціонный разваль разрушиль довольно сносную раньше систему сбора запасовь и подачи ихъ на фронть; первое время намъ помогали накопленные раньше всюду войсковые запасы, но имъ теперь пришелъ конецъ и всюду начинается недохвать и недовозъ. Я думаю, что если бы верхи фронта и тыла болъе чутко понимали бы все значение для армий продовольственных вопросовъ, то и при развалъ все-же можно было не допустить дъло дойти до критическаго положенія; но, къ сожальнію, наши ставочные и тыловые Юпитеры очень мало интересуются вопросами довольствія и начинають безпокоиться только тогда, когда надвигается катастрофа и всюду начинается гвалть. По продовольственной части первые годы войны пріучили смотр'єть на все походя, все де обойдется; по этой части низамъ скулить не разръшалось, и всъ уръзки, недохваты и даже голодание считались мелочами, недостойными высокаго юпитерскаго вниманія, справляться съ которыми обязаны были полковые командиры и начальники дивизій. Всюду прежде царило: «мало-ли что нътъ; молчать!» Ну, а теперь молчать не хотять, и все, касающееся брюха, властно вылъзло наверхъ: справляться же со всъми недохватами предоставляють намъ; верхи остаются въ сторонѣ, и весь отвѣтъ, и вся злоба солдатскихъ массъ, объясняющихъ все только злымъ умысломъ начальства, падаеть на насъ.

Даже офицеры не желають понять стихійных причить, влінющихь на продовольственное снабженіе армій, и такъ же, какъ и солдаты, валять все на ближайшее начальство и на его нераспорядительность; что же тогда требовать отъ солдать, которыхь все время наускивають спеціальные по развалу арміи агитаторы, и которые уже научились примінять не только жалобы, но и физическое воздійствіе противь тёхь, кого они сичають или на кого имъ указывають, какъ на виновника всёхъ недодачь и урёзокъ; агитаторы отлично внають, какую остроту им'яють всё вопросы по довольствію и какое стихійное и чисто звёриное озобленіе они вызывають.

Сейчась нужны какія то совершенно исключительныя мізры, чтобы обезпечить довольствіе фронта; всё приходящія изъ тылу свіддінія показывають, что діло сбора запасовь идеть все хуже и хуже; первое, что надо, это сократить арміи вь нісколько разь и оставить на фронті только то, что надо для обороны. Иначе мы очень скоро придемь къ голоднымь бунтамъ на фронті.

Сейчась дача хліба сокращена уже до полутора фунговъ, подвоєв мяса почти прекратился, сь жирами совсівть слабо, а съ фуражемъ еще хуже. 70 дивизія еще держится благодаря развитой при мий системі заготовки кое какихъ запасовъ въ ближайшемъ тылу собственнымъ попеченіемъ войскъ, но въ молодой и безхозийной 120 дивизів всі недостатки по довольствію сказываются особенно остро. Приназаль не жаліть никакихъ денегь, чтобы покупать муку и сало; нельзя доводить войска до голоднато бунта; усмиреніе всіхъ безпорядковъ, возникающихъ на почві требованій брюха, быль всегда очень трудны, ну, а при современной обстановкі это можеть быть смертельной и окончательной катастрофой. Відь, если бы въ февралії этого года въ Петроградії была бы мука, было бы мясо и быль бы уголь, и ихъ во время дали бы населенію, то мы не сидійно теперь у того полуразбитаго корыта, которымъ ввялется Россія.

120 дивизія прислала постановленіе соединенных комитетовъ съ требованіемъ надпленано заалюченія мира и отвода дивизіи въ резервъ, но вмъстѣ съ тътебо ваніемъ номитеть 477 полка увѣдомилъ меня, что онь исключилъ изъ свеего состава тот отваръща, который на послѣднемъ собраніи въ господскомъ дворѣ Анисимовичи наговорялъ дерзостей по моему адресу. Вечеромъ же въ почтъ и нашелъ письмо на мое ими съ првложеніемъ утвержденнаго какой то пятеркой смертнаго миѣ приговора (письмо съ помѣткой на конвертѣ почтовато вагона, такъ что отправлено къмъ то съ пути). Засчитываю себъ это еще въ одну очередную награду за хорошую службу.

Вечерній докладъ начальника штаба и предсѣдателя корпуснаго комитета принесли цѣлые вороха самыхъ безоградныхъ извѣстій и донесеній; волна большевизма все за хлестываетъ; развалъ перебросился на артиллерію и спеціальныя команды; всѣ средства связи уже всецѣло въ рукахъ большевистскихъ комитетовъ. Вообще гангрена расползается съ поражающей быстротой; армія гніеть, какъ кусокъ уже тронувшагося мяса въ очень жаркій день.

Трещать и лопаются одна за другой последнія связи, везеть размиутыя пасти, полным симы вожделенія; отовскоду только требованія правъ, дьтоть, уступокъ, отм'яны обязанностей. Съ каждымь часомъ толна все боле и боле созваеть свою силу и становится все дераче. Вечеромъ въ штабъ корпуса явилась депутація отъ ротъ 8 инженернато полка и заявила, что роты не желають ждать никакихъ разъясненій по поводу выдачи зарабочихъ денеть за оконныя работы въ 1915 и 1916 годахъ и грозять разбить дененыме ящими и удовлетворить свои претензіи собственнымъ попеченіемъ. Способовъ противерабитну меня никакихъ; для спасенія посл'ядняго авторитета власти пришлюсь приб'єгнуть къ передержке, заявивъ, что разъясненіе въ пользу выдачи только что получено, и что, хотя я и считаю сдёланным мнё заявленія держими и неум'ястными, но разр'єшаю претензій удовлетворить, какъ уже утвержденных октролемъ.

Какой я жалкій начальникъ, разъ приходится прибъгать къ такимъ непристойнымъ уловкамъ; развѣ я корпусный командиръ? я только потрепанное огородное чучель, котораго никто уже не боится, но которое все еще для какой то видимости продолжаеть торчать на своемъ мѣстѣ въ своихъ жалкихъ отрепьяхъ и погремушкахъ. Написалъ Болдыреву письмо, въ которомъ изложилъ всю нелѣпость нашего положенія и просилъ найти митѣ замѣстителя, который считалъ бы возможнымъ современное положеніе начальника.

Оть газеть становится тошно на душть: всюду звъри, звъриныя дъла, звъриныя морды и жадность, кое-тръ и звъриная жестокость. Жалкая, безсильная власть что-го попочеть и пытается громкобрехомъ и высокопарными сентенціями остановить сокрушающуюся громаду россійской государственности. Всъ зсеры, попавшіе въ министры и пріявшіе на свои плечи отвътственность, цъпляясь за послъднія средства спасенія, разражаются такими мърами, передъ которыми задумывались даже самые крутые реак-піонеры Парскихъ времевъ.

Незыблемъ повидимому мой законъ политической баллистики, формулируемый такт: «всякая революціонная морда, ударившаяся о государственность, сворачиваетъ вправо». Брехать и валить существующую власть это одно; охранять и отв'ячать за результаты н'етго совс'ямь иное, сидящее на противоположномь конп'є діаметра.

Нъмцы и австрійцы обрушились на Италію, итальянскій фронть трещить и макаронникамъ приходится плохо; французы бросають свои резервы на спасеніе Италіи.

Впервые сказывается нашть выходь изъ боевого строя; у нѣмцевъ развязаны руки и опи могуть теперь дервать на рѣшительныя и грозныя для нашихъ союзниковъ операціи. Надо только удивляться, чего опи медлять. Какъ я завидую теперь нѣмецкимъ генераламъ, которымъ судьба даетъ счастье быть творцами, участниками и свидътелями побъдъ и видъть реальные результаты разработанныхъ плановъ и осуществленныхъ предположеній.

Намъ судьба этого не дала, и за все перенесенное и за всѣ великіе труды мы получили только ужасъ современнаго положенія и еще болѣе ужасное и мрачное будущее.

20 Октября. Получить отъ Болдырева письмо, полное комплиментовъ и увъреній въ невозможности найти мить достойнаго замъстителя по командованію корпусому; отвътиль, что останось при старомъ ръшеніи, такть какть помимо того, что ситато свое безсильное и безправное положеніе архинельнымъ, состояніе здоровья не позволяєть служить съ тъмъ напряженіемъ, котораго требуеть наличная обстановка; послъ каждаго нервнаго напряженія мить приходится отлеживаться по нъсколько часовъ; при такой изношенности я не митью права продолжать цёпляться за свое мъсто.

Въ Двинскъ на съъздъ идетъ ожесточенная борьба между большевиками и эс-ерами, борьба не на животъ, а на смертъ; положеніе эсеровъ, однако, безнадежное; они потеряли весь былой авторитетъ, и повелители солдатскихъ массъ теперь уже большевики и ихъ главные представители въ нашей арміи Склянскій, Сёдякинъ и Собакинъ (три с. с.).

Исполняя приказъ, послалъ въ штабъ арміи проектъ наступленія для прорыва въмцевъ на Тыльженскомъ участкъ, при этомъ поставилъ непремъннымъ условіемъ

увести съ фронта 120 дививію, такъ какъ ея товарищи способны открыть огонь въ спины своихъ наступающихъ частей; донесъ также, что наступленіе возможно только при помощи ударныхъ частей и добровольческихъ командъ, обезпечивъ зарантве нейтральное поведеніе остальныхъ частей; тогда при полной для втащевъ неожиданности (конечию если мхъ не предупредять прінтели большевники) такое наступленіе можетъ имъть услъхъ.

21 Октября. Ночью вернулся съ армейскаго събъда предсъдатель корпуснаго комитета прапорщикъ В.; по его словамъ впечатлъвне отът събъда отчанино сквем нее; асеры упорно защищаютъ свое положеніе, объединились съ остальными умѣренными партіями, но на сторонъ большевиковъ уже несомитьное большинство, поддерживаемое облъпившими събъдъ массами солдатъ Двинскаго района, почти поголовно шкурятивнами, для которыхъ все будущее въ побъдъ большевиковъ. Но все же при обсужденіи поведенія полковъ 70 дивизіи събъдь вынесъ имъ единогласно полное порицаніе и послаль приказъ немедленно выступить на смѣну частей 18 дивизіи; сомитьваюсь, чтобы и этоть приказъ была исполненъ.

Весь день провалялся; слабость, перебои въ сердцъ и изнуряющее отсутствие сна; когда закроешь глаза — то въ нихъ стоитъ какая-то желтая муть.

Происходящая на събъдѣ борьба является послѣдней битвой эсеровъ, которые съ самаго начала революціи бевъ соперниковъ царили во всѣхъ комитетахъ V армін идрили разумно, съ большимъ здравымъ смысломъ, но не особенно дальновидно и симпьковъ по штатски; они долго мечтали править массами при помощи убѣжденій и красивыхъ фразъ и революцій; въ началѣ, пока все это было вновѣ и пока массы еще сдряжна влись старыми привычками и врожденной болянью власти, наши милые эсерики имѣли большой успѣхъ; теперь же ихъ пѣсенка спѣта; ихъ время ушло; ихъ средства потеряли всю сллу, и выпущенные изъ ва рѣшетокъ революціонные звѣри ихъ неукоснительно скушають.

Все это неизбъжно и крайне печально; руководители стараго комитета Ходоровъ и Виленкинъ очень умные, очень нешаблонные люди, и въ предълахъ имъ доступнаго много сдѣлали хорошаго и немало задержали разложеніе арміи; но у нихъ не хватило размаха зорко разобраться въ грядущемъ и во время настоять, не боясь никакихъ попрековъ, передъ старшимъ командованіемъ и самимъ Керенскимъ о принятіи самыхъ исключительныхъ мъръ, способныхъ остановить начавшееся съ марта разложение арміи. Въ этомъ отношении они оказались людьми слишкомъ мелкаго калибра и слишкомъ недостаточнаго дерзанія; они плыли по теченію, пока оно было для нихъ благопріятно; ловко спаслись отъ многихъ подводныхъ камней, но прозъвали, когда теченіе примчало ихъ къ водопаду, которому видимо суждено ихъ поглотить. У нихъ, скованныхъ партійными наглазниками не хватило мужества во время потребовать (и настоять на своемъ требованіи) возстановленія дисциплины, понимая, что это еще очень далеко оть реакців; они не сумъли прозръть необходимость добиться уменьшенія состава арміи и очистки ее отъ шкурнаго и опаснаго для порядка и духа войскъ элемента; у нихъ не нашлось проворливости понять всю гибельность и безнадежность іюльскаго наступленія и, не боясь никакихъ упрековъ, властно потребовать его отмѣны.

Близость V арміи из Петрограду придавана дѣятельности нашего армейскаго комятета исключительно важное вначеніе; въ іолъ комитеть сыграль огромную роль въ дѣлъ ликвидаціи перваго большевистскаго выступленія и создаль такую обстановку, которая давала всѣ возможности подобрать упущенния въ мартѣ государственныя вожжи. И все сорвала никчемность и актерская ходульность товарища Керепскаго, у комитета же не хватило размаха подняться до высоты положенія и, презрѣвь всѣ упреки въ реакціонности, настоять тогда на осуществленіи тѣхъ мѣръ, которыя такъ властно требовались обстановкой.

Но во всякомъ случат намъ строевымъ начальникамъ было возможно работатъ и этомъ комитетт, который очень тактично не выбшивался не въ свод дъла и во мно-гомъ намъ помогатъ; стояще во главт его всеры очень скоро свервули въ разумиую правую сторону и охотно шли на то, отъ чего шарахалось въ сторону даже Царское правительство.

22 Октября. По газетамъ и по свъдъніямъ, полученнымъ комитетами изъ Петрограда, тамъ совсъмъ плохо; большевики, при поддержкъ солдать дезертировъ, заполонившихъ въ последнее время обе столицы (въ Петрограде ихъ свыше 200 тысячъ), матросовъ и распропагандированныхъ частей мъстнаго гарнизона, собрали всъ свои силы и на дняхъ должно послъдовать какое то ръшительное съ ихъ стороны выступленіе. Правительство совершенно растерялось, мечется въ уговорахъ и компромиссахъ, видимо, не понимая, что сейчасъ идеть послъдняя ставка на существование какого-нибудь порядка и сейчасъ уже глупо и преступно деликатничать и разбираться въ средствахъ; пора забыть про разные якобы демократическіе и quasi революціонные пустобрежи, на которые большевики весьма плюють; демократія не есть анархія. Слъпота, легкомысліе Керенскаго спасли большевиковъ отъ іюльскаго разгрома; теперь они оправились и открыто лезуть на Правительство, чтобы его свалить, а сіе последнее разсыпаеть цветы демократическаго краснор вчія и что-то мелеть, вм'ясто того, чтобы или пустить въ ходь, пока еще не совсъмъ поздно, каленое желъзо и разъ навсегда выжечь грозную и отнюдь не демократическую язву, или же сознать свое безсиліе и самому убраться отъ власти. Въдь, всв повадки большевиковъ ясно показывають, что они церемониться не будуть, и будуть дъйствовать такъ, какъ то слъдуеть при столь ожесточенной и непримиримой войнъ. Неужели не ясно, что никакихъ соглашеній быть не можетъ, что уговоры безсильны и что каждая потерянная минута увеличиваеть силы врага. Быть можеть, уже поздно, но попытаться надо; несомныно, что сейчасъ положение Правительства безконечно жуже и слабе, чемъ то было во времена іюльскаго выступленія большевиковъ; арміи ушли изъ рукъ правительства и находятся подъ властью большевистскихъ главарей и подъ чадомъ большевистскихъ объщаній: находящіяся въ Петроградъ части исполитиканствовались, разложились и перестали быть той осью, на которой три мъсяца тому навадъ можно было вывернуть наизнанку весь Петроградъ, дезинфекцировать его отъ всъхъ антигосударственныхъ и наемныхъ нъмецкихъ элементовъ и сдълаться настоящимъ, а не бумажнымъ и словоизвергательнымъ правительствомъ. Вмъсто дъла и энергіи была фраза и пряблость; хотъли всъмъ нравиться и всъмъ потрафить и очутились у разбитаго корыта; растеряли и вліяніе, и авторитеть, обмякли и мечутся, какъ крысы на тонущемъ кораблъ.

Но рисковать надо, ибо иного исхода н'ть, и рисковать во всю, не останавливаясь ни передъ чъмъ — побъдитель въ такой обстановкъ всегда бываетъ правъ. Но двуликій, длинноявычный и убожески нежизненный Керенскій, — судя по тому, что извъстно въ армейскомъ комитетъ, - мечется во всъ стороны и дълаетъ только то, на что способенъ, то-есть болтаетъ, сыпеть красивыя слова, актерствуетъ, хочеть и демократически революціонную невинность соблюсти, и правительственную власть — капиталъ сохранить; онъ работаетъ языкомъ и уже совершенно выдохшимися уговорами тамъ, гдъ только дерзость, ръшительность, жестокость могуть спасти положение; онъ пытается входить въ компромиссы съ тъми, которые ни на какіе компромиссы не способны.

Русское кривое зеркало, выставило на историческую сцену временъ революціи такъ навываемаго диктатора, у котораго, вм'есто диктаторскихъ качествъ, ухватки и истерія душки адвоката изъ знаменитостей сенсаціонныхъ процессовъ политическаго или амурнаго свойства, а вм'єсто диктаторскихъ громовъ — пустопорожнія словоизверженія.

Время словъ въ ожесточенной борьбъ за власть уже кончилось; медовый мъсяцъ революціи прошель; облетьли цвыты, догорыли огни . . . начинается грозная борьба массъ, поднятыхъ на дрожжахъ самыхъ звъриныхъ инстинктовъ, и тутъ резолюціи, голосованія и ув'єщанія уходять въ невозвратное прошлое. Мы это ярко видимъ на томъ, что творится сейчасъ у насъ на фронтв, въ подчиненныхъ намъ частяхъ, а въдь армія сейчась является зеркаломь, въ которомь отражается настроеніе всей страны.

Власть есть дъйствие, а не разговоры; чаще принуждение, чъмъ приятность. Хорошъ диктаторъ, у котораго все время уходить на речи и выступленія! Где же туть заниматься настоящей творческой работой. При истрепанныхъ постоянной политической борьбой нервахъ, при переутомленномъ словесными турнирами мозгъ невозможны спокойная логика, уравновъщенный здравый смыслъ, продуманность и систематичность ръщеній и поступновъ; все рождается въ атмосферъ нездороваго возбужденія; многое дълается поль гипнозомь взвинченных и разболтанных нервовь, утомленных мозговь, ованій толпы, остраго желанія сломить сопротивленіе и покорить себ'в массы, все равно какой пъной. Ясно, что при такой обстановкъ неизбъжны ръшенія и поступки больные, абсурдные, нелогичные, безсвязные, нелъпые, болтающеся, довлъюще минутному настроенію массь . . . Разв'є настоящая государственная работа можеть вестись такимъ образомъ и въ такія грозныя времена; разв'є такъ должно идти государственное, на новыхъ началахъ строительство. Даже въ Думъ было безконечно лучше, ибо тамъ параллельно съ орательствомъ въ общихъ засъданіяхъ работали, и часто работали весьма дъльно и продуктивно многочисленныя комиссіи. Сейчасъ же вся работа уходить на митингованія; всё стараются кого то уговаривать, кого то перетаскивать на свой меридіанъ; работа идеть безъ всякаго плана и безъ системы, по результатамъ случайныхъ голосованій, изм'внчивыхъ, какъ цв'вта хамелеона. Д'вятельность большевиковъ объщаеть, что, когда они дорвутся до власти, то заведуть иные порядки; ихъ наиболье откровенные главари. типа товарища Федотова, прямо ваявляють, что ни съ нами, ни съ мартовскими и прочими мягкот влыми революціонерами они церемониться не будуть.

Только сегодня появились первые признаки, что наши верхи поняли невозможность сохранить армію вь ея теперешнемь положеніи и что необходимо перейти на добровольческій ударвый части. Къ несчастью, все это уже поздно и то, что 1—2 мѣсица тому назадъ дало бы прекрасные результаты, сейчась уже фактически неосуществямо и даже не будеть допущено къ исполненію. Разложеніе перебросилось уже на артильгарію, затронуло конницу и спеціальныя команды; авторитеть начальства, который всё, начиная съ правительства, распинали и топтали въ грязь, убить до полной невозможности его возстановиять; послібдій к рібли войскового порядка, — солдаты старыхъ сроков службы, — уволены домой и верпуть ихъ назадъ уже немыслимо; наконець, много охулитацивнихо и наиболібе опасныхъ на фронтъ товарищей, хватившихъ всей сладости службы на современномъ фронтъ, не захочеть идти въ деревню для того, чтобы тамъ работать; большевистскіе же комитеты не допустять образованія добровольческихъ частей, такъ какъ въ этомъ ихъ смерть.

Наша судьба — во всемъ запавдъявать. Запоядали мы и въ образованіи разумно построенныхъ и разумно руководимыхъ крестьянскихъ организацій въ странѣ и въ армін. Увѣряютъ, что Керенскій и Совѣты были главными врагами настоящихъ крестьянскихъ организацій и создали ихъ поддѣлку, въ которой не было крестьянъ, а засѣдали и верхь водили такіе же далекіе отъ кизани народа мозговики-интельтенты, кака и вездѣ. Мом личныя пошытки сорганизовать у себя въ корпусѣ настоящихъ кондовыхъ крестьянъ разбились свачала о глухое, а потомъ уже о сердитое противодѣствіе армейскаго комитета; когда я спросилъ Виленкина о причинахъ, то онъ, нѣсколько замившись, отвѣтиль, что, вообще, комитеты опасаются возможности реакціоннаго вліянія на крестьянъ напихъ генераловъ.

23 Оклабра. Судя по пришедшимъ сегодня изъ Петрограда газегамъ, положеніе тамъ съ каждымъ часомъ становится все хуже и хуже; растерявшаяся, многоглаголивая, пустопорожняя по содержанію и импотентная власть безпомощно несется, куда тащатъ ее событія, и испуганно таращить свои демократическіе глазки на дъйствительные и фальшивые подродные камии, которые оборали съ нея весь ея авторитеть.

Въ Правительствъ произошель какой то крупный скандаль съ революціоннымъ военнымъ министромъ Верховскимъ, который уволенъ въ отпускъ; если върить помъщенному въ газетахъ разоблаченію Бурцева, то Верховскій въ закрытомъ засъданім Совѣта Министровъ предложилъ заключить миръ съ Германіей. Правительство и самъ Верховскій это отрицаютъ, но неомиданный и скоропалительный отъбъдъ Верховскаю показываеть, что произошло что-то экстраординарное. Съ точки эрѣнія вѣрности слову предложеніе, конечно, конарное, ну а съ точки зрѣнія эгоистическихъ интересоль Россій онъть можеть единственное, дающее надежду на спасительный исходъ; для массъ миръ это козырный тузъ, и его хотять ввять себѣ большевики, и возьмуть, какъ только стануть у власти.

По сообщенію армейскаго комитета настроеніе большевиковъ боевое и рѣшительное; они чувствують, что массы на ихъ сторонѣ и открыто подняли голову и поставили свои мовунги. Комитеть отправиль часть своихъ членовъ въ Петроградъ, видимо для подкрѣпленія потерявшагося Правительства, но все это запоздало, ибо самъ комитеть уже конченъ и всѣ армейскія массы противъ него. Повидимому, даже иностранные послы ваконецъ то расчухали, что грядеть что то очень грозное и чреватое самыми непріятными посужиствімии, и начали безпокоиться.

Не поздно ли спохватились, Ваши экселленціи? Сколько денегь вы тратили на разв'ятили на разв'ятили и все же не сум'яти разобраться въ теченіе ц'ялыхх шести м'всядевь, что такое русская революція, что такое наше Правительство, что такое д'ялается

на фронтъ и странъ и какими результатами все это вамъ грозитъ.

У вась не хватило разума, предвидѣнія и совѣсти, чтобы во время побезпокоиться о нась и намъ помочь. Вы слишкомъ уже привыкли полагаться на толстую шкуру сѣвенато медъёд и на то, что она все выдержить и выполнить все то, что нужно для вашихъ интересовъ. Вы привыкли къ тому, что наша армія всегда самымъ рѣшительнымъ броскомъ отвѣчала на ваши просъбы о помощи. И, однако, вы прозѣвали, что всего этого уже е будеть. Наступила пора, когда вамъ надо думать уже о собственной безопасности.

Съ нашего фронта нѣмцы убирають одну часть за другой и, судя по даннымъ развѣдим, отправляють вихъ на Итальянскій фронтъ; тамъ, гдѣ стояли прежде дивизіи, остались только полки; изъ тяжелыхъ батарей осталась только самая заваль, да и то въ очень ограниченномъ размѣрѣ. Эхъ, если бы теперь имѣть двѣ хорошихъ пѣхотныхъ дивизіи и хорошую коннипу, то можно было бы учинить нѣмцамъ катастрофическій разгромъ.

Смѣшно читать груды возваній, которыми всѣ политическія партім засыпають населеніе и армін; бумажными пальцами уже не остановить той лавины, которая надъвами висить. Большенистская агитація уже использываеть уходъ Верховскаго, разжитая солдать указаніемь на то, что воть де появился военный министръ, который поняль, что воевать не вадо, и собрался дать имъ миръ, а буркум и генералы немедленно его ликвидировали, такъ какъ онъ быль помѣхой удовлетворенію ихъ минеріалистическихъ вожделѣній и желаній пролить побольше солдатской крови. И эта версія принята въ частяхъ очень сочувственно, ябо толпа вѣрить всему, что отвѣчаеть ея настроенію и ея желаніямь.

Сегодняшній день принесъ намъ новый составъ армейскаго комитета съ полнымъ преобладаніемъ въ немъ большевиковъ; въ презядіумъ попала большевисская пара гмавныхъ вожаковъ 19 корпуса докторъ Склянскій (еврей) и Штабсъ-капитанъ Съдякинъ (изъ бывшихъ мордобоевъ, сдѣлавшійся въ мартѣ ярымъ революціонеромъ, а затѣмъ переквиувшійся въ большевика).

Воображаю, что теперь начнется и какія жирныя объщанія посыпятся въ темныя солдатскія масскі, но заго будеть интересно, когда сила обстоятельствь заставить больше вистскій комитеть прибътнуть къ мѣрамъ фивическаго воздъйствія, чтобы заставить эти толпы дѣлать то, что тѣмъ не правится. Пока всѣ данныя за то, что большевики не постѣсияются снять бѣлыя демократическія перчатки и пустить въ ходъ самые реакціонные пріємы, когда то имъ понадобится.

Такимъ образомъ сегодня кончился всеровскій періодь комитетскаго управленія 5 арміей и начался новый большевистскій, несущій въ себѣ массу неожиданностей. Правительство и вся партія эсеровъ жестоко поплатятся за то, что отдали во власть большевизма наиболѣе важную по своей бливости къ Петрограду армію.

24 Октября. Въ Иваново-Вознесенскомъ районт рабочте захватили фабрики и выгнали вонъ владъльцевъ; почти то же самое произошло и въ Донецкомъ угольномъ районтъ. Нъкоторыя желъзныя дороги близки къ полной остановкъ вслъдствіе истощенія запасовъ угля и массоваго заболтвання паровозовъ. Показываются первыя крупныя ягодки — наслъдіе революціонной весны и демократическаго цвътенія. Неужели и теперь союзники не разберуть, чъмъ все это пахнеть, и будуть оставаться въ прежнемъ совепнательномъ атитюль.

На фронтѣ мертвое затишье; перестрѣлка почти совсѣмъ прекратилась; замолкла и наша аргиллерія, боясь репрессій и насилій со стороны пѣхотныхъ товарищевъ; даже ночное освѣщеніе ракетками нѣмецкаго фронта почти прекратилось — очевидно, нѣміцы получили достаточныя гарантія того, что имъ нечего опасаться. Я увѣренъ, однако, что нѣміцы только ждуть окончательныхъ результатовъ сдѣланной намъ большевистской прививки и, когда мы уже совсѣмъ развалимоя, то они толкнуть насъ и добьють безъ канихъ либо особыхъ расходовъ и затрудненій.

Въ Двинскъ опредъленно говорятъ, что на участкъ 19 корпуса есть кабель, соединяющи пабъ стоящей противъ насъ въмещкой арміи съ какимъ то мъстечномъ въ тылу, гдъ сидитъ штабъ большевистской организаціи и руководитъ по укавкъ въвть всей пораженческой пропагандой и разложеніемъ. Братаніе идетъ по всему фронту; подъ прикрытіемъ братанія нѣмцы увозять отсюда всё лучшія батарен и свимають отдохнувщія части, отправлян ихъ на французскій и втальянскій фронты.

Настроеніе отчаниноє; ночй не силю напролеть, пытайсь неыскать какіе либо способы справиться съ разваломъ корпуса; внутри ѣдять какія то грызущія боли; временами совершенно слѣпну, особенно когда начинаются отненныя боли въ контуненной части головы. Въ Петроградѣ происходить что-то совсѣмъ неладное; новые большевистскіе комитеты все время секретно собиваются и что-то готовятъ.

25 Октября. Главковерхъ подариль насъ новымъ закономъ, отъ своевременности котораго у всёхъ глаза на лобъ полъзли; я по прочтеніи сообщавшей его телеграмим унерся лбомъ въ стекло и довольно долго рычаль и мычаль по звърнному — едиственный исходъ для поднявшатося чувства изумленія передъ невъроятной глупостью отдаваемаго распоряженія. Законъ этотъ возстанавливаеть условную дисциплинарную власть начальниковъ (это тогда, когда отъ всякой нашей власти даже и фиговаго листа не осталось). Устанавливается, что, если дисциплинарный судь въ теченіе 48 часовъ не накладиваеть на виновымхъ высканія или войсковая часть совершенно не желаеть выбирать у себя состава дисциплинарнаго суда, то вся двециплинарная власть переходить цёликомъ въ руки соотвётствующихь начальниковъ.

Такіе приказы могуть писать при настоящей обстановкі или сумасшедшіе, или квалифицированные, какъ говорили у насъ въ артиллерійскомъ училищь, концентрированные илюты.

Вёдь, не можеть же товарищь Керенскій не внать, что дѣлается на фронтѣ, въ какомъ состояніи войска и что такое нымѣ вообще власть начальника. Никакія силы, а не то, что жалкіе бумажные прикавы, не могутъ уже возстановить умершую власть начальниковь, а тѣмъ болѣе власть дисциплинарную, накболѣе ненавистиую для массъ, которую раньше и основательнать весего постарались съ корвемъ уничичить тѣ, кому нужно было развалить русскую военную силу. Вѣдь, въ самой сущности прикава кроется самый идіотскій абсурдь: часть не хочеть выбарать состава дисциплинарнаю суда, то есть опредѣленно нарушпаеть законь и проявляеть нежеланіе слушаться прикавовъ начальства. Положеніе власти при этомъ такое, что заставить подчиниться и исполнить прикавът, что ничего не видять и что ничего не проявошлю, и пробують путчуть нелокорныхь, но ничего уже не путаконцикся товарищей тѣмъ, что неугодное имъ средство принужденія будеть передано опять въ руки менавистнато имь начальстваю

Спрашивается, какими же способами и при помощи какихъ средствъ это несчастное, обпранное какъ липка и некавъство для чего еще существующее начальство симнетъ осуществить предоставленое ему право, то есть сдълать то, чего не въ состолна выполнить ни самъ Главковерхъ, ни самые архиреволюціонные армискомы, исполкомы, совдены, цики и комиссары всъхъ ранговъ и оттънковъ, и отдъльно ввятые, и всъмъ своимъскопомъ.

Не хочется думать, что все это чья то скверная провокація, им'вющая своей цізью родить еще одинь поводь для поднятія новой острой и влобной войны солдатской ненависти противь несчастнаго строевого начальства, показавь темнымь и чреввычайно подоэрительнымь массамь, что это самое столь ненавистное имь вачальство имьщиляеть

всякіє способы и пускается на разные подвохи, чтобы опять захватить въ свои руки двещиплинарную власть, вернуть свои кровопійныя привилегіи и разрушить «всѣ завоеванія революціи».

Подобныя мёры напомпнають мий ошалёлое завертываніе въ мертвую всёхъ тормерьв въ то время, когда слетівшій уже съ рельсъ поёвдь летить кувыркомъ съ высокой насыпи; польза отъ нихъ такая-же.

Далъе этимъ приказомъ всъ части, не исполняющія приказовъ начальства, объвольствіе и т. п.

Кто-же теперь въ состояніи все это осуществить? Вѣдь сейчась 90% всѣхъ частей уже давно заслужили такой переводъ. Неужели же товарищъ Главковерхъ и его борвописцы думають, что весь фронтъ состоить изъ потомковъ Гоголевскихъ унтеръ-офицершъ, жаждущихъ заняться самосѣченіемъ, или что на свѣтѣ существуютъ такія попади, которыя сами бы себя запрятали.

Читая такіе приказы, вспоминается чья-то думская фраза: «что это — глупость или вывъна?», въдь все это въ руку большевикамъ, ибо прко и выпукло показываетъ товарищамъ, что верхи наконецъ то спохватились и пытаются вмёсто революціонныхъ пустобреховъ примѣвить болѣе реальные методы возстановненія порядка и души всякой арміи — дисциплины. Въ отвътъ на эти запоздалыя мъры товарищи пропоста: «пѣтъ, этотъ номеръ не пройдеть и штуки всё мы ваши понимаемъ». Пользы не можеть быть никакой, но за то злобы, подозрительности и принятія мѣръ для предотвращенія самой возможности такихъ непріятностей прольегся цѣлое море.

Скверныя пришли газеты, а еще болѣе скверные слухи полвуть къ намъ и по телефону, и по радіо изъ Двинска; сообщають, что на улицахъ Петрограда цетъ рѣвин, и что часть Правительства захвачена возставшими большевиками. Новый армейскій комитеть, состоящій преимущественно изъ большевиковъ насторожился, засѣлъ въ своемъ помѣщеніи, окруженный со всѣхъ сторонъ часовыми. Пока все слухи и сплетни, а, что дѣвлается на самомъ дѣлѣ, никто не внаеть, что еще болѣе увеличиваеть напряженность положенія. Настроеніе въ частихъ приподнято-настороженное; я очень опасаюсь большевисскаго взвоява въ 120 ливизіи.

Послать въ штабъ армін и армейскому комиссару телеграммы съ просьбой оріентировать насъ вт проиходящемъ, такъ какъ иначе части обвиниють насъ, что мы внаемъ, что дѣлается, и умышленно, въ своихъ интересахъ скрываемъ, нельян насъ держать въ потемкахъ; лучшій способъ бороться съ полвучими сплетнями и слухами — говорить правду.

Несомићню, что развизка приближается, и въ исходѣ ен не можетъ быть сомићнія; на нашемъ фронтъ нътъ уже ни одной части (кромъ двухъ-трехъ ударныхъ батальоновъ, да развъ еще Уральскихъ казаковъ), которан не была бы во власти большевиковъ.

Заброшеннай нѣмідами петли затягивается все сильнѣе и сильнѣе. Но что же грядеть въ будущемъ? вѣдь по тому, что мы видимъ сейчась въ поведеніи большевистскихъ вожаковъ, Россіи суждено обратиться въ ввѣриное царство и быть таковымъ, пока кулаки испуганныхъ союзниковъ не водворять въ ней порядка; вѣдь, эти все разжижающіе и уничтожающіе лозунги являются полнымъ отрицаніемъ какой-инбудь государственности. Ну, а что будетъ, если съѣдающая насъ гангрева перекинется и на ссюзниковъ?

Въ 9 часовъ вечера прямо во всѣ части передана телеграмма новаго предсѣдателя армейскаго комитета, что сегодня вся власть перешла въ руки совѣтовъ; призываютъ войска оставаться спокойными и держать твердо порученные имъ боевые участки. Начало, какъ будто даже и совсѣмъ приличное, но такъ бываетъ всегда при всѣхъ переворотахъ — ягодки вылѣзають потомъ, по надежномъ закрѣлиелно.

Черезъ два часа пришла телеграмма стараго армейскаго комиссара поручика Долгополова, что събденія армейскаго комитета преувеличены и что вопросъ о передачъ власти еще ръщается. Обычная картина нашего безвременья: двъ враждебныя инстанціи бросають въ настороженныя массы неясныя и возбуждающія свъдънія, а всю белиберду, которая изъ этого получается, приходится расхлебывать намъ, которые ближе къ войскамъ и на которыхъ все косится и рычитъ. По соглашенію съ сосёдними корпусами приказаль для выручки несчастнаго строевого начальства, чтобы на всёхъ телеграфныхъ и телефонныхъ станціяхъ установили дежурство членовъ соотвётствующихъ комитетовъ, дабы большевистскіе агитаторы не могли натравить товарищей на свое начальство под предлогомъ, что послъднее что-то скрываетъ и что-то затъваетъ; приказалъ начальникамъ дивизй направить сугубое вниманіе на свои боевыя и войсковыя обязанности, а всю политику во всемъ передать установленнымъ на сіе лицамъ и учрежденіямъ — пусть въ ней барахтаются.

26 Октабря. Рано утромъ вызвань въ Двинскъ на совъщаніе къ командующему арміей. Болдыревь предполагалъ ъкать въ Псковъ по поводу уменьшенія численности арміи, но обстановка создалась такая, что оказалось не до откъзда. Изъ свъдъвій, полученныхъ штабомъ арміи и армейскимъ комиссаромъ, ясно, что вчера вся власть надъ Петроградомъ перешла въ руки большевиковъ и досталась имъ, повидимому, даже легче, чъмъ то было въ мартовской революціи. Все произошло въ тепло-холодныхъ тонахъ, безъ всякаго энтузіаама; побъдили тъ, которые напали первыми и которые были болѣе ръзки и ръшительны. Керенскій и Правительство, какъ всегда, опоздали; это обычный недостатокъ людей слова, а не дъла; пока опи выбирали лучшіе способы рѣшенія, прикидывали, анализировали и спорили, волна событій ихъ нагнала, покрыла порокинула и ихъ, и всъ ихъ ръшенія. Върь, если бы во время іольскаго выступленія большевиковъ правительство приняло рѣшительныя и суровыя мѣры, властво требуемыя обстановкой, то мы не переживали бы ни августовскихъ потрясеній, ни сегодняшнихъ

Опредъленно извъстно, что правительство разогнано и что Керенскій удраль изъ Петоргорада въ Псковскомъ направленіи (вчера онъ еще патегически взвизгиваль, что Сумреть на своемъ посту»); власть перешла въ рунк совътовъ, изъ которыхъ вышли всъ эсеры и часть меньшевиковъ. Большихъ безпорядковъ въ Петроградъ, по сообщеніямъ по прямому проводу, — нъть, населеніе относится къ борьбъ довольно безучастно и веорьбо идетъ между малочисленными военными частнями правительства и обольшевиченнымъ совершенно гарнизономъ; такова общая характеристика положенія въ Петроградъ, сообщенная находящимися тамъ членами нашего стараго армейскато комитета. Телеграфъ и радіо работають во всю; получается невъролтная мішанива — в перемежку получаются приказы Керенскаго и разогнаннаго правительства, перебиваемые распоряженіями новой власти, установленной большевиками, — военно-революціонныхъ комитетовъ армейскихъ, корпусныхъ, дивизоїнныхъ и полковыхъ.

По телеграфу всюду назначены и вступили въ должности новые комиссары, а старыхъ приназано немедленно отстранить; строевыхъ начальниковъ пока не трогають.

У Болдырева встрѣтилт только что пріѣхавшаго въ Двинскъ новаго комиссара Временнаго Правительства «товарища» Пирогова; сей мункъ только что узналъ о равгонтъ аккредитовавшато его правительства и имѣлъ видъ достаточно перепутанный и мало внушительный; временами можно было подумать, что у товарища комиссара начинается параличть зада. Новый армискомъ ведеть себя пока очень сдержанно; онъ даже согласился на настояние меньпинства выкинуть изъ телеграммы Петроградскаго Совъча слова «встъх офицеровъ, не присоединившихся къ революціи, арестовать и смотрѣть на нихъ какъ на враговъ». Несомитьно, что только попади эти слова въ переданную во встъчасти телеграмму, то это разразилось бы массовымъ избіеніемъ неугодныхъ товарищамъ офицеровъ.

Болдыревъ въ нерѣшительности и, какъ мнѣ самъ скавалъ, «боится остаться между другн стульями»; при его осторожности надо было быть очень ваволнованнымъ, чтобы такъ разогкровенничаться. Я ему отвѣтиль, что, если не пускаться въ политику, то намъ егозить нечего, ибо стулъ у насъ одинъ — это наша отвѣтственность за удержаніе своихъ боевыхъ участковъ; съ этого поста мы уйти не можемъ, а борьба партій, въ которой намъ нѣтъ и не можетъ быть доли, не наше дѣло; сейчасъ мы только профессіоналы, охраняющіе остатих плотины, прорывъ которой нѣмцами можетъ потубить Россію,

Есть, конечно, другой исходъ: ударными частями арестовать армискомъ и вмѣшаться въ борьбу ва власть; но при данной обстановкѣ это безсмысленно по соотношеню силь и гибельно для интересовъ фронта, такъ какъ немедленно увлечетъ его въ эту борьбу.

Единственный исходъ въ томъ, что, быть можеть, миражи мира и безпечальнаго житья, сулимые большевиками, скоро разсъются; тогда наша задача состоить въ томъ, чтобы постараться сохранить, собрать и организовать всф благоразумные и всф инертно-пассивные элементы для того, чтобы, когда наступить подходящее время, начать борьбу съ извъстнымъ шансомъ на успъхъ. Сейчасъ же мы обязаны твердо и опредъденно стать на боевую точку и потребовать отъ всехъ политическихъ организацій, каковы бы оне ни были, самой энергичной поддержки порядка и боевой способности нашихъ частей, то есть того, за что мы отвъчаемъ; совъты же, комитеты и комиссары пусть занимаются политикой и пасуть, какъ умъють, свое бурливое стадо. Самъ я мало върю въ успъхъ всего этого, но такая линія поведенія единственно для насъ возможная; наша командирская пъсня все равно спъта и скоро мы перестанемъ быть даже тъмъ, чъмъ есть теперь, то есть осколками формы безъ всякаго содержанія. Сейчасъ надо быть особенно осторожнымъ, когда выбивающеся къ власти низы несутся бурнымъ потокомъ, котораго нашими безсильными щепочками уже не остановить. Я, не стесняясь, высказаль Болдыреву, что, будь я на его м'есте, я бы или пошель на проломъ, начавъ съ ареста армискома, или же вызваль къ себъ большевистский его президіумь и, изложивъ свои обязанности, предъявилъ имъ, что они должны сдёлать для сохраненія фронта.

Болдыреву мои слова страшно не поиравились; ему несомивнию страшно хочетоя ришительнымъ броскомъ разрубить всё гордіевы узлы и вылетѣть сразу на очень большіе верхи въ качествъ хозявна положенія. Въ своихъ разсужденіяхъ опъ временами быль очень близокъ къ правому берегу и даже вспоминалъ Бонапарта и перковь се Роха. Онъ какъ то до сихъ поръ не сознаетъ всей серьезности происходящаго; онъ до сихъ поръ еще носится съ своимъ проектомъ оздоровленія арміи репрессивными мърами при помощи сохранившихся частей противъ бунтующихъ и неповинующихся. Но сейчасъ это невъроятный абсурдъ, коб ко власти уже подобрались большевини, а затъвъбунтующихъ тысячи, а сохранившихся ничтожныя единицы, да и послъднія несогласны на визекупій, не желая подвергаться упрекамъ за мучительство своихъ же въ угоду начальству.

Я высказаль Болдыреву, что со времен Бонапарта и съ того дня, какъ картечь изувъчила порталы церкви св. Роха прошли года такого размаха и такихъ послъдствій, что старые способы и нормы отопши въ прошлое и теперь не примѣнимы. Время примѣненія къ распущеннымъ массамъ силы давно уже утеряно; гангрева расползлась не только по арміи, но и по всей странѣ, захватила жазвенныя глубины народнаго-уществованія и его больной души. Въдь, встъ мы остро чувствуемъ, что столь заботящій насъфронть держится еще только какимъ то чудомъ и что еще нъсколько ядовитыхъ вспрыскаваній и встъ эти массы неудержимо хлынуть на востоль, сметая все на своемъ пути.

Въ моемъ корпуст сейчасъ положительно уже невозможно примъненіе какой либо силы вли принужденія; мы, благодаря безумнымь распоряженіямь нашихъ верховъ, все растеряли, а массы за это время сорганизовались (дико, своебразно, но все же сорганизовались), почувствовали, что сила на ихъ сторонъ, что грозное когда то начальство — безсильное чучело, и напрактиковались не только въ томъ, чтобы плевать на всъ его распоряженія, но и рвать его въ клочья, разбивать ему головы и избавляться отъ него всякими мясницкими способами.

Вернуашись въ штабъ корпуса, засталъ тамъ новаго корпусваго комиссара, назначеннаго большевистскимъ комитетомъ; этимъ комиссаромъ оказался предсъдатель дивизіоннаго комитета 180 дивизіи солдать Зайчукъ, именующій себя коммунистомъ-витернаціоналистомъ, а въ дъйствительности представляющій изъ себя довольно безобиднаго пуотобреха; я его не видълъ съ іюля, когда 180 дивизія вышла изъ моего корпуса, и за это время онъ перегорълъ, многому научился и сталъ понимать абсурдность многихъ люзумговъ, которымъ раньше върмять.

Я ему заявиль, что не принимаю на себя никакихъ политическихъ обязанностей по жизни своего корпуса, но требую отъ него, какъ отъ комиссара, самой энергичной помощи по поддержанію въ корпусъ боевого порядка, по несенію боевой служибы и по устраненію изъ обихода частей всего того, что могло бы отразиться на исполненіи корпусомъ поставленной ему боевой задачи.

По телефову сообщили, что напик большевистскіе премьеры за свое усердіе получили назначенія: докторъ Склянскій въ революціонный петроградскій птабъ, а Позернъ главнымъ комиссаромъ въ Псковъ; всюду разославъ приказъ объ арестъ Керевскаго. Приплаось въ сибшномъ порядкѣ спасать начальника 70 дивизіи; онъ своимъ сухимъ педантизмомъ настроилъ противъ себя всѣ части дивизіи, но пока она держалась, все обходилось; теперь, при галопирующемъ развалѣ, его положеніе сдѣлалось отчаяннымъ. Вчера въ совершенно обольшевиченномъ Переяславскомъ полну состоялся мительно выкопать себя могилу на высотѣ 72 (въ расположеніи полка); полнъ сегодня двинулся къ штабу дивизіи для исполненія этого постановленія, и только благодаря находчивости предсѣдателя дивизіоннаго комитета удалось черезъ садъ увести Вѣляева, отправить въ Двинскъ в вывезчи его оттуда на первомъ побъдѣ.

На фронтъ происходять невъроятныя безобразія: Переяславцы, которые, на радостяхъ побъды большевиковъ, согласились, было, смънить стоявшій на позиціи Ряжскій полкъ, ушли совсъмъ съ своего участка и на смъну не пошли; тогда Ряжцы бросили свой боевой участокъ и сами ушли въ резервъ; всю ночь целый полковой участокъ занимался одной ротой Сурскаго полка и оставшимися офицерами, но безъ всякихъ средствъ связи, снятых ушедшими съ позицій телефонистами. Вообще, при общемъ разваль Сурскій полкъ ведеть себя отлично; много значить отличный подборь ротныхъ и батальонныхъ командировъ, которые вездё и всегда подаютъ прим'еръ добросов'етности исполненія своихъ обязанностей. За то Переяславцы побивають всё рекорды разложенія: предсъдатель дивизіоннаго комитета 70 дивизіи пытался вчера говорить съ этимъ полкомъ; пока онъ несъ имъ обычную митинговую вермишель, то его восторженно привътствовали («какъ будто бы имъ золото на грудки клали», по образному выраженію присутствовавшаго на митингъ члена корпуснаго комитета). Но какъ только ораторъ началъ говорить о томъ, что надо идти на смену полковъ 18 дивизіи и стать на защиту своего боевого участка, то его ръчь была покрыта криками «долой» и матершиной, а потомъ страсти такъ разгорълись, что оратора еле спасли отъ смерти.

Сейчась всё части во власти пришедшихъ изъ запасныхъ полновъ полновъ полновъ ворито варочно, держали въ тылу орды самой отборной хулиганщины, распустили ихъ морально и служебно до посъбдвихъ предъловъ, научили ихъ не исполнять викакія приказанія, грабить, насиловать и убивать неугодное имъ начальство, а потомъ этой гвусной гнилью запили наши слабые кадры. Когда эти орды сдъпались невыносимымиля тъхъ городовъ, въ которыхъ онъ столии, то были посланы особыя партіи уговаръвателев-ораторовъ, съ такими гастролерами какъ Лебедевъ, Чхендзе и др., дабы убъдить запасные полки отправиться на фронть; нъкоторые города заплатили огромныя деньги товарищамь, за то, что тъ согласились състь въ вагоны и убъдът.

Неужели Керенскій не понималь, что онь дѣлаль, выбрасывая эти разнузданныя банды на фронть, гдѣ онѣ сдѣлались грозой для мирнаго населенія и гибелью для послѣднихь остатковь надежды возстановить на Руси законь, порядокь и государственность.

Все ввъриное, такъ роскошно взрошенное русской жизнью и пичъмъ не сдерживаемое, вылѣзло наружу и рветь на куски все чужое и все жирное и вкусное. Вѣдь уже и теперь кое-гдѣ превзойдены ужасы Журдана и Авиньонской бани; что же будеть дальше, когда эти начинающіе гастролеры сдѣлаются настоящими мастерами въ дѣлѣ истребленія людей.

Невъроятно тяжело и трагично сейчасъ положеніе начальниковъ и офицеровъмучениковъ, расплачивающихся за чужіе гръхи и находищихся à la merci любой нучки хулигановъ; жизнь и честь этихъ страстотерпцевъ отданы на потокъ толить. Во всѣхъ частяхъ велиное ликованіе по поводу сверженія Керенскаго (какъ недолговѣчна слава всѣхъ революціонныхъ кумировъі) и перехода власти къ совѣтамъ. Но несмотря на всю большевистскую обработку, большинство солдатъ противъ того, чтобы власть была большевистская, а стоитъ только за то, чтобы власть была отдана Центральному исполнительному Комитету Совѣта С. и Р. Депутатовъ.

Появленіе во главъ новаго правительства товарища Ленина ошарашило большинство инертныхъ солдать; эта фигура настолько одіозна своимъ германскимъ штемингеме, что даже большевистская агитація оказалась безсильной заставить съ ней помириться. Въ нашемъ корпусномъ комитетъ лидеръ нашихъ большевиковъ ветеринарный фельдшерь ввволнованно заявилъ начальнику штаба: «да неужели-же Ленинъ? да развъ это возможно? да что же тогда будеть?» Истинное чувство пробилось въ этихъ словахъ черезъ корку развихъ насвистанныхъ съ чужого голоса пустобреховъ.

Это назвачение такъ повліяло на корпусный комитеть, что онъ большинствомъ 12 противъ 9 уклонился отъ того, чтобы обсуждать резолюцію, сочувственную Петроградскимъ Совітамъ.

27 Октября. Идеть полная каша и самый пестрый дивертисменть изъ самыхъ разнощевтныхъ распоряженій; проволочный телеграфъ работаеть безпартійно, передавая распоряженія обоихъ правительствь и ихъ органовъ; зато радіо въ рукахъ большевиковъ. Ночью получили телеграммы изъ Ставки, отъ юго-западнаго фронта и изъ 2 армія, что большевики преступные авантюристы и что ихъ нельзя допускать къ власти. Всъ вывають, негодують, но силы нѣть ни у кого, а большевики пока что дъйствують; они равъясиили солдатамъ, что вышеуказанныя телеграммы это личные взгляды комиссаровъ премняют правительства и, конечно, мнѣтій и изглядоръ солдать не выражають

Получили изъ Ставки воззваніе правой части Цина Сов'та С. и Р. Депутатовь и отъ мсполнительныхъ комитетовъ партіи эсеровъ, меньшевиковъ, народныхъ соціалистовъ и военной секціи. Всѣ эти голубчики прозівали власть, а теперь пытаются спасать положеніе резолюціями и воззваніями; да развѣ эти средства дѣйственны нынѣ для воздѣйствін на тѣ темныя и разнузданныя массы, которыя называются русской арміей.

День прошель вь общемь спокойно; настроеніе въ частяхь выжидательное, всъ на дряблость и ничемность правительства душки Керенскаго со всъм его вигзагами, то, несмотря на всъ всключительныя условія обстановки, можно было бы не допустить большевиковь сдълаться повелительныя условія обстановки, можно было бы не допустить большевиковь сдълаться повелителями арміи. Какь ни замагчивы и хлестки большевисткіе лозунги, все же нужко было много ошибокь и непоправимых глупостей для того, чтобы такь ухудшить положеніе и заставить забыть все то негодованіе и искреннее превувніе, которое еще лѣтомь окружало имена пассажировь запломбированныхъ ватомов, помоданныхъ разагать и добивать Россію.

Какая разительная перемъна произошла въ настроеніи арміи за послъдніе три мъсяца; съ какимъ энтузіазмомъ отозвалась 5 армія на призывъ противъ большевиковъ въ началъ іюля, а сейчась она оплоть большевизма. У Керенскаго и Ко. не хватило мозговъ сообразить, какое огромное значение имъеть 5 армия по отношению къ Петрограду и всему тамъ происходящему; у нихъ были когда то и время, и способы незамътно очистить 5 и 12 арміи оть ненадежныхъ частей и подобрать сюда такой составъ, который обезпечилъ бы имъ непоколебимую и непререкаемую власть надъ Петроградомъ и надъ страной. Владъя настоящей властью можно было спокойно осуществить всё дальнёйшія реформы. Но пля всего этого надо было быть людьми дъла и сильнаго характера, большой пъйственности, а не рабами фразы и жрецами митинговыхъ успъховъ; надо было думать широко о будущемъ и трезво подсчитывать всё pro и contra, а не изнемогать и вадыхаться въ атмосферъ политической борьбы, интригъ, компромиссовъ, торговли разными уступками и въчнаго болтыханья между необходимостью примъненія власти и боявнью потерять свой демократическій авторитеть и затронуть «пріобр'ятенія революціи». Съ такимъ здравомыслящимъ армейскимъ комитетомъ, какимъ былъ пашъ перваго состава, можно было сдёлать очень и очень много.

Въ. 70-й дивизіи очець неспокойно. Поручикъ Шлезингеръ и унтеръ-офицеръ Хованскій, много поработавшіе надъ разваломъ 277 полка, съ воцареніемъ большевиковъ потеряли сразу весь свой авторитеть и престижъ и ночью были принуждены б'яжать изъ расположенія полка, спасая свою жизнь отъ неминуемой расправы; такова судьба всъжподбирък, демагоговь, случайно высканивающихъ во временные повепители толпы на подыгрываніи ея животнымъ интересамъ; недавній кумиръ полка Хованскій былъ спасенъ членами большевистскаго комитета въ то время, когда его, совершенно избитаго, тащили, чтобы утопить въ состаднемъ озеръ;

Старый солдать Комяковь, члень нашего корпуснаго комитета, очень образно обрисоваль наше положеніе сліждующими словами: «совсімь плохо Ваше Превосходительство; каніе не плохонькіе были на нась обручики, но все же держались; а теперь всі посбили, такь что и клепка разсипалась и вода разбіжалась; боюсь, что теперь и не собрать...»

На вчерашнемъ митингъ 277 полка было сдълано предложеніе убить и меня; это меланіе новыхъ вожаковъ полка, которые очень боятся моего вліянія на оставшихся въ полку старыхъ солдать; но предложеніе не прошло, такъ какъ старики такъ окрысивись, что авторы предложенія поспівшили перейти на другія темы; главнымъ ковъремъ модхъ защитинковъ была мог заботнивость с олдатахъ и тъ внамениты валеним и сухія шинели, которыя я подвезъ полку во время мартовскихъ боевъ 1916 года и избавыль солдать отъ обмораживанія; этоть фактъ уже нъсколько разъ сокрушаль всѣ попытки активнаго противъ меня выступленія.

Кто-то въ тылу призналъ нашу армію ненадежной (по отношенію къ кому, неизвъстно), и благодаря этому остановлены всё идущіе къ намъ побада съ довольствіемъ; это совсъвскверно, ибо запасовъ у меня дней на десять, а у сосъдей только на 4—5 дней; на этой почвъ можетъ случиться много непріятнаго, такъ какъ при настоящемъ положенім настроеніе массъ зависить очень много отъ того, дають ли 1½ дли 2 ф. хліба и въ какомъ размъръ дають сахаръ (послъдній очень высоко котируется въ азартной игръ, скупается спекулянтами и вывозится на продажу въ голодающій по части сахара тыль).

Изъ пришедшихъ сегодня газетъ узнали, что нъкоторыя арміи не послали своихъ представителей на събадъ всёхъ совѣтовъ; всѣ войсковыя резолюціи послѣднихъ дней высказываются за передачу власти совѣтамъ, но считають, что власть должна принадлежать всѣмъ совѣтамъ, а не однимъ только большевикамъ.

Штабъ арміи и штабъ фронта молчать какъ заръзанные. Только вечеромъ передали безъ комментарій и даже безъ передаточной подписи телеграмму изъ Гатчины отъ Керенскаго на имя всъхъ частей Петроградскаго гарнизона о прибытіи его въ Гатчину съ върными правительству войсками и о предложении немедленно отстраниться отъ кучки измънниковъ, захватившихъ въ свои руки власть. Этимъ языкомъ надо было говорить три м'всяца тому назадъ, когда престижъ Керенскаго быль такъ св'вжъ и силенъ; сейчасъ же имя его ненавистно для всъхъ, и правыхъ, и лъвыхъ, и партійныхъ, и безпартійныхъ. Мы безсильны чёмъ либо ему помочь, ибо распоряжениемъ армискома частямъ войскъ запрещено исполнять приказы начальниковь, если бы таковые попытались снимать съ фронта или изъ резервовъ какія либо части и отправлять ихъ по направленію къ Петрограду; зато въ наиболъе обольшевиченных частяхъ идуть какія-то таинственныя приготовленія по сбору наиболье приверженныхь большевизму командь и вытягиванію ихъ въ тылъ; очевидно, готовится какая-то экспедиція въ тылъ войскамъ Керенскаго. Какъ бы все было иначе, еслибы наша армія не была отдана на събденіе большевикамъ и ихъ пропагандъ. Въдь, если бы сейчасъ можно было бы расправиться съ Петроградскимъ осинымъ гнъздомъ и разъ навсегда его отдезинфекцировать, то это могло бы быть поворотной точкой для всего положенія Россіи. Для того, чтобы расправиться съ бандами петроградскаго гарнизона большихъ силъ было не надо; это шкурное стадо очень трусливо и, если бы оно увидъло настоящую власть, то быстро бы стало лизать у нея руки такъ же усердно, какъ до сихъ поръ распинало.

По эсеровскому бюллетеню, выпущенному въ Двинскѣ, войска въ Петроградъ перешились, идеть грабенъ и ръзня; по Владивостонскимъ воспоминаниять 1905 года хорошо представляю себъ картину того, что происходить себъчасъ въ быломъ Петербургъ.

Несомивню, что тамъ идетъ еще какая-то борьба; совершенно неизвъстно, какими силами располагаетъ Керевскій; сиверно то, что борьба затянулась; такіе нармым надо кончать сразу, ибо всякая затянка не въ пользу власти, сосбенно теперь.

Ходять слухи, что Донъ поднялся противъ большевиковъ и во главъ Донцовъ сталъ

Калединъ; дай Богъ, чтобы это не оказалось уткой.

Нашть новый армискомъ, уже торжествовавшій большевистскую побъду, потерявъ свявь съ Петроградомъ, какъ то растерялся, лебезить передъ зсерами и предлагаетъ имъ коалицію. Правительственные комиссары повыльзии изъ щелей, подбодрились, пытаются сорганизовать остальныя соціалистическія партіи, однимъ словомъ, начивають кормить собакъ, когда давно пора ёхать на охоту.

Ръшеніе положенія теперь подъ Петроградомъ, — если Керенскому удастся равгромить тамошній большевистскій центръ, то и у насъ можеть наступить просвътъ; но у меня нъть надежды на успъхъ Керенскаго: по его телеграммамъ видно, что опъ началъ вилять, вывать къ благоразумію и т. п.; такими жалкими средствами бунтовъ

не валивають.

28 Октабра. Положеніе продолжаеть оставаться неяснымъ, борьба за власть и за петроградъ продолжается; взейстно только, что Керенскій занялъ Гатчину, причемъ защищавшіе ее измайловцы и матросы сдались. Въ Лугтъ собрался какой то Комитетъ Спасенія, который объявить, что принимаеть на себя всю власть надъ государствомъ впредъ до созыва Учредительнато Собранія.

Въ Петроградъ же свое Правительство съ Лениномъ во главъ и съ какими-то большевистскими зејопами на роляхъ министровъ. Изъ Петрограда пришли всъ газегы за всключеніемъ буржуазънхъ; изъ нихъ видно, что Петроградъ въ рукахъ большевиковъ, причемъ положеніе очевидно такъ скверно, что даже «Новая Жизнъ», этотъ податъйшій и вредоносиващій подголосокъ большевиковъ, вдругъ поправъпа и кричитъ «караулъ»

отъ того режима, который завернули ея друзья.

Послѣ полдин наши радіостанців перехватили радіо военнореволюціоннаго комитета Петроградскаго гарнизона, который просить помощи и нападенія съ тыла на Керенскаго, занимающаго Гатчину; топъ радіо очень неувѣренный, но полученіе си миѣло здѣсь очень серьезных послѣдствія; большевики подбодрились и армискомъ принялъ сразу твердый тонь.

Вечеромъ получили первую за четыре дня телеграмму изъ Пскова отъ Главнокомандующаго Черемисова, что политика арміи не касается.

Новое правительство товарища Ленина разразилось декретомъ о немедленномъ миръ; въ другой обстановкъ надъ этимъ можно было бы только смъяться, но сейчасъ это геніальный ходь для привлеченія солдатскихъ массъ на свою сторону; в видъть это по настроенію въ нъсколькихъ полкахъ, которые сегодня объъхалъ; телеграмма Ленина о немедленномъ перемиріи на 3 мѣсяна, а затѣмъ миръ, произвела всюду колоссально впечатлъйніе и вызвала бурную радость. Теперь у насть выбяты послѣдніе шансы на спасеніе фронта. Если бы Керенскій лучше зналъ русскій народъ, то онъ обязань былъ пойтя на что угодно, но только во зремя вырвать изъ рукъ большевиковъ этотъ рѣшительный ковырь въ смертельной борьбъ за Россію; тутуть было поволительно, стоворившись предварительно съ союзниками, начать тянуть какую нибудь туманную и вихлястую канитель мирнато свойства, а за это время провести самыя рѣшательныя реформы и прежде всего съ довъріемъ опереться на командный составъ арміи.

Теперь, когда большевики швырнули въ солдатскія массы эту давно желанную для нихъ подачку, то у насъ віть уже никакихъ средствь для борьбы съ тъми, кто далъ ее массамъ. Что мы можемъ противопоставить громовому эфекту этого объявленія? Напоминанія о долгѣ передъ родиной, о необходимости продолжать войну и выполнить свои обявательства передъ союзниками . . Да развѣ эти понятія дъйственны хоть сколько-нибудь для современна го состава нашей армін; нужно быть безнадежно глухимъ и слъщымъ, чтобы въ это върить. Сейчась это не только пустыя, но и ненавистныя для массъ слова.

Въ газетахъ сообщають, что союзные послы упожились и заявили, что, если у власти останется это босяцкое правительство, то они покидають Петроградъ. Поздвовато го-

спода дипломаты разобрались въ томь, что дълается въ Россіи, и весь отвътъ за то, что теперь будеть, долженъ пастъ на ихъ очень неумния, слъпня и легкомысленния головихъ близорукости и безпечености обланы будутъ страны, довърившіи имъ блюста свои интересы, за все то, что принесетъ Россіи и міру воцареніе у насъ большевизма made іп Germany; эти господа, окруженные сотнями разныхъ представителей, обланы были знать Россію, знать состояніе арміи и страны, и заранъе принять мъры, чтобы не при-хопилось такъ сибшно укладывать свои чемоданы.

Керенскій, повидимому, выдохся. Вся надежда теперь на то, что образовавшійся центральный исполнительный комитеть сумбеть взять всю власть въ свои руки и уничтожить и большевиковъ, и Керенскаго; только это и сможеть предотвратить начало той всеобщей и кровавой свалки, въ которой неминуемо погибнеть россійская государственность.

Что такое верхи большевизма, говорить ясно ихъ наемное итмецкое происхожденіе; ну, а что ихъ подслаиваеть, мы хорошо знаемь по такимь типамъ, какъ Склянскій, Стадякинъ, какъ руководитель 120 дивизіи Федотовъ, главарь бълевскаго полка Петровъ и потугіе.

Послѣ обѣда посыпались разныя телеграммы отъ всевозможныхъ союзовъ, которые довольно рѣшительно отмежевываются отъ большевиковъ; какъ бы было хорошо, если бы все это говорялось раньше, а, главное, подтверидалось бы соотвѣтствующими дѣйствіями, а не было бы сотрясеніемъ воздуха. Желѣзнодорожники и почтово-телеграфные чиновники заявили, что, если большевики не остановять начатое ими возстаніе, то будеть прекращена всякая связь съ Петроградомъ. А большевики на все это плюють и отвѣчають декретомъ о мирѣ, который дѣйствениѣе всѣхъ заявленій.

Большевики самымъ энергичнымъ образомъ использывають бъгство Корнилова и выступленіе Каледина, расписывая товарищамъ, какія страшныя опасности тамть для нихъ вся эта комбинація, грозящая все вернуть въ старое русло и вновь начать кровавую войну; по сообщеніямъ командировъ частей всё разговоры солдать вертятся около мира и около выступленія Каледина и Корнилова.

Армискомъ засѣдаеть весь день и кряхтить надъ исполненіемъ приказа Петрограда выслать ему на помощь надежным въ большевистскомъ смыслѣ части 5 армін; неопредъленность положенія сдерживаеть даже большевистскій президіумъ армискома, и вопросъ трактуется только съ точки зрѣнія посылки къ Петрограду нейтральнаго отряда, который только прекратиль бы происходницую тамъ борьбу.

Предложенія на эту командировку сыпятся со всего фронта; одна изъ самыхъ паршивыхъ и труспивыхъ дивизій, 183-я, заявила о своемъ желаніи въ полномъ составъ идти въ Петвогралъ.

Вечеромъ вернулись посланные мной въ Петроградъ развѣдчики и заявили, что особыхъ безпорядковъ тамъ вѣть, и что вся борьба между Керенскимъ и большевиками идеть въ районѣ Татчины.

29 Октября. Армискомъ довольно хитро выскочилъ изъ двусмысленнаго положенія, ръшивъ войскъ на помощь петроградскимъ большевикамъ не посылать, ибо «послазмного не позволяеть безопасность фронта, а посылать мало не стоитъ». Все это показываеть, что вожаки нашихъ большевиковъ очень трусливы и боятся выявить свое настоящее нутро. Телеграфъ и радіо продолжають засыпать насъ самыми разнорѣчивыми свѣдѣніями, и сообразно ихъ характеру мѣняется настроеніе писарей и телефонистовъ; если ночью, подаван миѣ срочную телеграмму, дежурный писарь тянется и называетъ меня Ваше Превосходительство, то я уже знаю, что въ телеграммъ сообщается объ успѣхахъ Керенскаго; если же дежурный развязно кличеть меня господинъ генераль, то, значить, произошло что-то пріятное для большевиковъ.

Колебательное настроеніе частей сдѣлалось рѣзко большевистскимъ только вчера послѣ обѣда; до этого положеніе было пестрое и большевизмъ вспыхиваль какъ бы пароксизмами.

Доходящія до насъ обрывочныя свъдвнія подтверждають только, что Верховный главноуговаривающій по обыкновенію мямлить и фиглярничаеть. Наприженно хочется, чтобы на нашемъ горизонтъ появилась какая-нибудь гигантская рука, которая забрала бы всъхъ этихъ Керенскихъ, Родянокъ, Скобелевыхъ,
Пениныхъ, Троцкихъ, Черновыхъ, Гоп-дибер-дановъ и всякихъ иныхъ вътчанныхъ и
развънчанныхъ авторитетовъ и краснобайныхъ пустобреховъ и вышвырнула бы ихъ
изъ обихода русской дъйствительности; по ихъ дъловой пустопорожности они абсолютво
инкому не нужны, а по всей своей кислотной дрянности они вызываютъ острыя воспаленія всюду, гдъ только виърряются и поэтому чрезвычайно вредны для русскаго здоровья.

Послѣ обѣда получено радіо, что Петроградъ уже окружается войсками Керенскато и что ими заняты окрествости Царскаго села; далѣе пришла телеграмма отъ образовавшагося въ Псковѣ Комитета Спасенія Родины и Революція (довольно сложное и сумбурное названіе), составившагося изъ союза организацій сѣверозападно области, Совѣта С. и Р. Депутатовъ города Пскова и армейскаго комитета 12 арміи.

Повсюду комитеты, отовсюду телеграммы и воззванія и ни откуда изв'єстій о р'вши-

тельныхъ дъйствіяхъ, о направленіи силъ и т. п.

30 Октября. Образовавшійся въ Двинскъ большевистскій военнореволюціонный комитеть ръшиль отправить на помощь своимъ петроградскимъ товарищамъ шестнадцать тимочть войскъ.

Послѣ принятія этого рѣшенія изъ комитета вышли вошедшіе туда свачала всеры и мевьшевики — довольно безполезный жесть умыванія рукъ при невозможности предотвратить происходящее.

Послѣ объда получили первую за пять дней телеграмму выскочившаго откуда-то на свътъ Божій правительственнаго комиссара 5 арміи (прежняго правительства), что

Петроградъ взять войсками Керенскаго.

Въ корпусъ настроеніе самое гнусное и развальное; то же и у сосъдей въ 27 и 45 корпусахъ. На засъданіи нашего корпусваго комитета представители всъхъ частей заявили прямо, что солдать хотятъ только немедленнаго мира и ухода домой, хотя бы цъной покоренія сразу тремъ Вильгельмамъ (заявленіе представителей 120 дивизін); представители войсковыхъ комитетовъ заявили, что ихъ положеніе стало отчаяннымъ, на няхъ плюютъ, ихъ ругаютъ и грозятъ расправиться самосудомъ.

Разбольнся до того, что нужны огромныя усилія, чтобы заставить себя встать; два раза свалился въ полубезсовнательномъ состоянік; головной рубець болить нестепимо, временами рачу отъ боли. Нѣсколько взвичиваюсь при емедневномъ объѣядъ частей, но зато потомъ наступаеть ужасная по своему настроенію реакція. При вовъращеніи изъ 120 дивизіи подверген обстрълу изъ лѣса изъ двухъ винтовокъ — очевидно, стараются присланные въ Боровку для моего истребленія товарищи.

31 Октабря. Осмѣлъвшій правительственный комиссаръ обрадовалъ насъ сообщеніемъ, что уже весь Петроградъ занятъ правительственными войсками, а бунтовщимукрылись въ Петропавловской кръпости и въ Смольномъ; Ленину удалось, однако, бъжать. Корпусный комиссаръ увѣряеть, что все это неправда и что по ихъ свѣдѣніямъ

наоборотъ — Керенскій потерпълъ неудачу.

Нашть военно-революціонный комитеть не смогь исполнить своего намъренія послать войска на помощь петроградскимь товарищамь, такь какь мъстные желізвнодорожники, находящієся подъ вліяніемъ эсеровь, заявили, что на Петроградь они никого не повезуть, ни для помощи большевикамь, ни противь нихь.

Въ полдень нашимъ телефонистамъ передали изъ Двинска, что утреннія сообщенія

о взятіи Керенскимъ Петрограда оказались ложными.

Старшіе штабы и комиссары какъ-будто бы куда-то провалились; бурно бившіе фонтаны приказовъ и нелъпыхъ распоряженій какъ-то сразу изсякли; офицеры штаба и штабныя машинки отдыхають, ибо вси работа ограничивается срочными донесеніями, очень краткими, такъ какъ на фронтъ мертвое затишье; о политическихъ же скандалахъ доносять комиссары и комитеты.

Вообще, по части старшаго управленія и оріентировки сверху сейчасъ налицо такая же потеря связи и такая же неразбериха, какія бывали во времена катастрофическихъ

отступленій въ 1914 и 1915 годахъ.

Я нѣсколько разъ телеграфировалъ командующему арміей и армейскому комиссару просьбу установить выпускъ срочныхъ бюллетеней съ правильной и правдивой оріентировкой, о чемъ умоляють командиры частей и просять войсковые комитеты, но не удостоился даже отвѣта; всѣ растерялись, не знають, что будеть и что дѣлать, и поэтому имъ не до низовъ.

Какъ на гръхъ, всъ радіо въ большевистскихъ рукахъ, работають всъ 24 часа и перекватывають всъ радіограммы: правительственныя, большевистскія, нѣмецкія, сосъднія армейскія и безъ веляюй системы и повѣрки, не указывая иногда и источниковъ полученія, разбрасывають ихъ по всѣмъ частямъ, вызывая втимъ невѣроятыный сумбуръ въ и безъ того распухнувшихъ и вабумораженныхъ солдатскихъ головахъ.

Послѣ обѣда пришло радіо накого-то полковника Муравьева, именующаго себя Главнокомандующимъ, съ объявленіемъ, что «войска Керенскаго и Корвилова на голову разбиты подъ Царскимъ Селомъ, а потому всѣ призываются на помощь новому Главнокомандующему для истребленія остатковъ званторы Керенскаго».

Къ вечеру во всъ части стали передавать какія-то распоряженія армискома съ приказаніемъ держать ихъ въ секретъ отъ строевого начальства. Днемъ исчезла куда-то команда развъдчиковъ 278 полка при двухъ пулеметахъ; изъ полка по секрету сообщили, что она уъхала куда-то на присланныхъ изъ армискома автомобиляхъ.

Въ 120 дивизій идетъ формированіе наного-то отряда для отправки на помощь Петрограду. Если Керенскій не разбить (въ телеграмму каного-то мифическаго Муравьева, разбивающаго Корнилова, котораго не можеть быть подъ Петроградомъ, мы всѣ не особенно вѣримъ), то отрядъ 120 дивизіи ему не опасенъ, овъ гораздо страшнѣе для жителей тѣхъ разбоновъ, по которымъ будетъ проходить.

Части войскъ разваливаются съ возрастающей быстротой; надежда на скорый миръ съвла послѣдній удержъ. 17-я дивизія 19 корпуса заявила, что стоить на повиція только два дня, а затымъ уходитъ въ тылъ; кавалерія тоже трещить по всѣмъ швамъ. Большіе комиссары куда-то исчезии; многоглаголивый въ прежнее время командармъ безмолвствуеть, да и что ему теперь говорить!

Комитеть Ставки сообщаеть, что извъстіе о бъгствъ Корнилова не върно, и что всъ Быховскіе заключенные находятся на своихъ мъстахъ; очевидно, что слухъ о бъгствъ Корнилова былъ пущенъ большевиками нарочно, чтобы поглубже дискредитировать революціонный престижъ Керенскаго и напугать товарищей появленіемъ грознаго для нихъ призрака Корнилова и всъхъ связанныхъ съ его именемъ скорпіоновъ.

1 Йоября. Получили первую офиціальную сводку Петроградскихъ событій 28 и 29 октября. Сь ужасомь и негодованіемь прочеть подтвержденіе ранѣе пиркулирован пихь слуховь о разграбленія Зимияго Дворца. Проклятий адковатишка и его жалкіе министришки, когда стало жутко, залѣзли подъ прикрытіе того трона, который такъ усердно помогали валить. Вѣдь если бы Керенскій не зазнался до того, чтобы залѣзья за партаменты Зимняго Дворца, то Двореть, конечно, остался бы нетронутымъ. Но, что было вчера и позавчера, до сихъ поръ неизвѣстно. Наши большевики или, какъ я ихъ называю, нѣмцевики хвастаются, что дни 30-го и 31-го были для нихъ очень благопіріятны, и они уже покончили съ Керенскимъ.

Въ 70-й дивизіи цѣлый рядь происшествій, какъ будто бы она пытается догвать остальныя части по числу произведенныхъ безобразій; 279 полить, попавшій въ послѣдивавремя въ руки группы молодыхъ хулигановъ-большевиковъ, отказался занимать боевой участокъ; 277 полить совершенно взбунтовался и заявилъ, что будеть стоять только въ Двинскѣ и, если понадобится, то силой займеть необходимыя для него помѣщенія; батальовъ 278 полка получиль какое-то секретное распоряженіе военно-революціоннаго штаба и самовольно ушель въ Рѣжипу. Пришелъ къ заключенію, что пора кончать комедію изображенія изъ себя начальника и корпуснаго командира; позорно считаться начальникомъ, а въ дъйствительности быть поваленнымъ гогроднымъ чучеломъ, котораго никто не боится, а скоро всъ начнуть пинать. Если ближайшіе дни не дадуть какихъ либо положительныхъ результатовъ по части улучшенія, то я сложу съ себя обязанности, выполнять которыя я не въ состоявительности пока еще теплится кое-какая надежда, буду нести эту муку, но если надежда погаснеть, сейчась же уйду.

Приходили депутаты отъ батальона смерти 120-й дивизін; ихъ викто не хочеть смінить на занимаємомъ ими уже больше місяца боевомъ участиї, они выбились изъ саль; больные не уходять въ госпитали, а остаются на участий, чтобы помогать здоровымь нести дневную службу и давать имъ отдыхъ для боліве напряженной ночной службы. Участка они ни за что не бросять и готовы на немъ ужереть, но просять помощи у меня, какъ у старшаго представителя командной власти. Різдко приходилось чувствовать себя такъ гнусно, какъ чувствовать себя я, слушая это заявленіе представителей послібднихъ остатковъ умирающей русской арміи, припедпихъ ко мять за помощью. Я, тотъ, къ которому они пришли, долженть быть навести послібдній ударь загожань ихъ візры, и заявить, что я уже не начальникъ, а безсильное чучело, и все что я могу для нихъ сділать, это еще разъ начать распластываться передъ товарищами и пытаться ихъ губроить.

Братанье съ нѣмцами идетъ во всю; на фронтѣ 19 корпуса исчезли всякіе признаки войны и началась оживленная мѣновая торговля; дивизіонный комиссаръ 120 дивизім разсказаль, что сегодня утромь по всему фронту дивизіи разбросаны нѣмцами письма-прокламаціи, въ которыхъ уговаривають нашихъ товарищей отказаться отъ всякой смѣны и потребовать, чтобы въ окопы была поставлена 15 кавалерійская дивизія. Нѣмцы очень дорошо севѣдомневы и въ нашихъ настроеніяхъ и въ нашей дивизія. Нѣмцы требованіе касающееся 15 кав. дивизіи очень ярко подтверждаетъ тѣсную связь нѣмецкаго комалдованія и нашихъ большевиковъ, такъ какъ послѣднимь надо посадкой въ окопы стѣлать для себя безопасной послѣдноме еще сохранившую порядокъ воикскую часть.

Вообще смъна частей на боевыхъ участнахъ стала накимъ-то ношмаромъ для насъ, строевыхъ начальниковъ, продолжающихъ отвъчать передъ своей совъстью за безопасность фронта. Смъняться и идти въ резервъ хотять всъ, а идти на боевые участки никто не хочетъ и нахально объ этомъ заявляеть.

Пускаются въ ходъ разные комиссары и особые уговариватели; получается что-то невъроитно нелъпое и, казалось, абсолютно невозножное въ обиходъ того, что по накомуто недоразумѣнію продолжаеть называться арміей.

За весь день не получили ни одной телеграммы и ни одного радіо; очевидно, что въ Петроградъ и въ тылу идеть такая завируха, что всъмъ не до посылки телеграммъ.

Судя по послѣднимъ гаветамъ, демократическія организація, какъ собравшіяся въ Псковѣ, такъ и оставшіяся въ Петроградѣ, вступили съ большевиками въ какіе-то компромиссные переговоры. Это очень плохо, такъ накъ покавнаветъ, что силой съ большевиками не справились; а разъ это такъ, то все поведеніе большевиковъ покавываетъ, что, чувоствуя свою силу, они ни на какіе компромиссы не пойдутъ.

Въ Москетъ идетъ кровопролитная рѣзия; сосбенно пострадало Алекстевское военное училище и кадетскіе корпуса; алодъи не пощадили несчастныхъ офицерскихъ дътей, у одной половины которыхъ отцы уже легли за родину, а у другой — отцы и братья несутъ смертныя муки, изображая начальство и офицеровъ въ прогившей и засмердъвшей ордъ, носившей въ былыя времена доблествое имя русской арміи.

Когда подбираешь всё послёднія свёдёнія, то грезится, что на насъ надвигается настоящая черная Пугачевщина, усугубленная всёмь ядомъ хулиганщины 20 вѣва, а когда къ ней присоеднится неизбёжный при общемь развалё голодь, то на Руси получится ужась, котораго, вёроятно, еще не вёдала старушка-земля, ибо все ранёе бывшее не было сдобрено такъ обильно усовершенствованными ядами и вытяжками современной цивилизаціи, придающими особую гнусность и свирёпость всякому насялію, нынё чинимому. Дикари, грубые язычники, гунны и средневѣковые ландскнехты, сподвижники Пукачева и Стеньки Разина, кровожадные садисты разныхъ временъ должны найти себѣ достойныхъ и далеко превосходящихъ ихъ послѣдователей въ лицѣ тѣхъ хулиганскихъ содъ. что нависли надъ Россіей.

Въ Двинскъ назръваеть острый конфликтъ между большевистскимъ армискомомъ и командующимъ арміей. Армискомъ со вчерашняго дня ръзко поднялъ свой тонъ и занялъ положеніе хознина. Болдыревъ заявилъ рядъ протестовъ противъ распоряженій армискома, начавшаго отдавать приказы частямъ непосредственно и направившаго нъкоторыя войсковыя части къ сторояъ Петрограда.

Не повимаю, для чего эти протесты; это что-то въ родѣ особаго мтѣнія подсудимаго на вывесенный ему смертный приговоръ. Я считаю, что всѣ мы должны заявныть требованіе, чтобы насъ убрали, а распоряженіе войсками въ ихъ современномъ остоляни отдали тѣмъ, кто считаетъ себя достаточно сильнымъ и компетентнымъ, чтобы бытъ начальниками этихъ распущенныхъ ордъ.

Вечеромъ начальникъ 70-й донесъ, что 277 полкъ окончательно ръшилъ завтра двинуться на Двинскъ и силой оружія добить себъ тамъ квартиры; на всъ уговоры и приказы армискома и большевистскаго армейскаго комиссара товарища Собакина ръшено наплевать.

Сообщиль это гнусное явъйстіе начальнику штаба армін съ умизительной добавкой, что въ моемъ распоряженім пѣть пикакихъ средствъ и способовъ воспрепятствовать этому гнусному рѣшенію, въ коецѣ добавиль, что еще разъ считаю себя обязаннымъ заявить, что при такой обстановкѣ наше пребываніе на занимаемыхъ должностяхъ является позорной и унивительной комеліей.

2 Ноября. Ночью и утромъ никакихъ извъстій; проскочило только радіо петроградскаго Главкома Муравьева, что онъ занялъ Гатчину и что казаки Керенскаго отступають и мародервичають.

Въ 101/2 часовъ утра получилъ донесеніе, что 277 полкъ въ боевомъ порядкъ двинулся въ сторону Двинска и что ему на встръчу выъхалъ для уговоровъ армейскій комиссаръ.

Въ 12 часовъ дня получена телеграмма, что Керенскій окончательно разбить и бъжаль, а его казаки перешли на сторону Сов'втовъ (подъ этимъ псевдонимомъ преподносится пока власть большевиковъ).

Въ Штарић думають, что эта телеграмма провокаціоннял и сфабрикована большевиками, но я иного мићиін; Керенскій должень быль побъдить немедленно же въ первые дин возстанія, ибо всикая задержиа была не въ его пользу; очевидно, онь сорвался, прибавивъ лишній номеръ къ числу быстролетныхъ падучихъ звѣздъ революціонныхъ временъ.

Прежнимъ губернаторамъ слъдовало бы прочитывать ежедневно по одной главъ из «исторіи одного города», а нашимъ революціоннымъ заправиламъ слъдовало бы почаще вспоминать судьбу Дангова и Робеспьера.

Сейчась даже для большевиковъ предстоить рёшить вопросъ, какъ они будуть управлента съ тѣмъ чудовищемъ, которое представляеть армів. Вѣдь очевидно, что предодолжать войну мы все равно не можемъ; чѣмъ дольше мы будемъ держать эти милліоны въ атмосферѣ митинговъ, ничегонедѣланія, дерзости и пропитыванія сознаніемъ собственной силы и безсилія власти, тѣмъ безнадежитѣе и грозиѣе будеть будеть соделененой силы и безсилія власти, тѣмъ безнадежитѣе и грозиѣе будеть будеть оручие и эти орды шарахнутся стихійно по домамъ. Горе тогда прифронтовой полосѣ и желѣзнымъ дорогамъ, ибо имъ на себѣ придется испытать, на что способы товарищи, набившіе рунк въ Тарнополѣ, Калучшѣ и другихъ районахъ стихійнаго бѣгства-погрома.

Хоть бы теперь начали отпускать домой наибол в шкурные и тинущіе домой коннингенты. Довольствіе войскъ становится все трудив'є, желівенодорожное движеніе идеть черезь пень въ колоду; воможность реквивицій и принудительныхть поставокъ отошла въ область Царскаго прошлаго; сейчась бывають дни, когда хліба и муни, да и то по уменьшеннымъ дачамъ, остается на 2—3 дни и приходится прибігать къ самымъ экстраординарнымъ мірамъ, до покупки верна у наседенія по самымъ невіроятнымъ пънамъ: нельзя допустить, чтобы шкурные и политическіе безпорядки обратились въ гододные бунты.

Интересно будеть дожить до того, когда исторія разберется въ событіяхь послёднихъ дней и выяснить, кто виновать въ томъ, что насъ слопали безъ остатка товарищи большевики, еще такъ недавно quantité négligeable. Неужели же не было иного, менъе чреватаго своими последствіями исхода?

Въдь и большевики не могутъ стать дъйственной и реальной властью; они могутъ держаться только посулами мира и разныхъ жирныхъ подачекъ; но въдь посуламъ придетъ конецъ.

Что будеть со страной съ 180 милліонами населенія, безъ власти и въ томъ состояніи полнаго государственнаго и военнаго разложенія, остановить которое уже никто не въ силахъ. Надъ всъмъ этимъ висить развалившаяся совершенно 12 милліонная армія безъ начальниковъ и безъ дисциплины, не слушающая ничьихъ приказаній, не желающая воевать и обуреваемая однимъ только стремленіемъ, поскоръй уйдти помой,

3 Ноября. Утромъ вызвали въ Двинскъ на совъщание старшихъ начальниковъ; все, что намъ осталось, это совъщаться, болтать и разъезжаться, убедившись еще разъ въ полной нашей импотентности. Болдыревъ настроенъ решительно, требоваль отъ насъ сопротивленія всякимъ уступкамъ и сохраненія нашихъ правъ. Не понимаю, къ чему всь эти сотрясенія воздуха; въдь, господинь Болдыревь знаеть отлично, что самь онь ни одного распоряженія отдать не можеть, и что его согласія на уступки давно уже никто не спрашиваеть; онъ знаетъ точно также, что отъ его и нашихъ правъ остались только жалкія отрепья. Если онъ хочеть продолжать рядиться въ эти отрепья, то ему это еще возможно, такъ какъ онъ во время вывель изъ Двинска всѣ ненадежныя части и сосредоточиль туда ударниковь и более сохранившіяся конныя части.

Но и имъ онъ уже безсиленъ что либо приказать, ибо и эти части заявили, что выступать активно и усмирять онъ не будуть. Ну, а что будемь дълать мы среди своихъ давно вышедшихъ изъ всякаго повиновенія частей? Заявлять протесты, но кому и для чего; разв'в протесты способны хоть на іоту помочь д'влу. В'вдь только очень скорбные главой или же зашибленные мамкой идеалисты могуть върить въ то, что существують какіе-то «революціонные» порядки, «революціонная» дисциплина; все это существуєть, да и то очень относительно, въ подпольный періодъ революціи, а когда она поб'єдила, то всему этому наступаеть конець — всякому хочется вознаградить себя за долгое воздержаніе и посуществовать и внъ порядка, и внъ дисциплины.

Лично я настроенъ чрезвычайно пессимистически и впереди кромъ мрака, освъщеннаго заревомъ великихъ пожаровъ и оглашаемаго воплями великихъ убійствъ, ничего не вижу и не слышу. Сознаю, что это не 1906 годь (какъ думаютъ многіе) и что уже н'ыть возврата послъ того смертельнаго прыжка въ бездну революціи, которую больная Россія спълала восемь мъсяцевъ тому назадъ.

Тъ судорожныя усилія, которыя дълаемъ и мы, носители старыхъ идеаловъ, и тъ революціонные гастролеры-правители, которыхъ судьба заставила понять, что разрушать это одно, а охранять и создавать другое, — все это мгновенныя задержки, безсильныя

остановить происшедшій обваль.

Съ точки зрънія сегодняшняго дня еще можно тъшить себя какими-то иллювіями. какъто дълаетъ нашъ командармъ; но если смотръть на все то, что происходить сейчасъ и въ арміяхъ, и во всей странъ, то это суть первыя буквы великой и ужасной главы новой исторіи челов'єческаго рода.

На розовыя и геройскія річи Болдырева три командира корпуса (14, 27 и 45) еще разъ доложили ему обстановку въ ихъ частяхъ и современное положение начальниковъ. Въдь сейчасъ въ арміи нътъ никакой уже власти; вчера наибольшевистскій армейскій комиссаръ товарищъ Собакинъ отправился уговаривать товарищей Переяславцевъ . . . и только развъдчики спасли его отъ утопленія въ Двинъ. куда его потащили уговариваемые. И послъ этого бунтующій полкъ пришель и расположился въ Двинскъ, бросивъ боевой участокъ и наплевавъ на всѣ приказы самыхъ наиреволюціонныхъ лицъ и учрежденій.

Товарищи заявили, что воевать не хотять и не будуть, они желають мира, все равно какихъ условіяхъ, и желають идти домой дълить землю, фабрики и наслаждаться завоеванівми революцім. «На кой чорть эта революція, если туть убьють и ничьмъ оть нея не поживишься», сказаль вчера на корпусномъ сов'ящаніи депутать оть 479 полка, и въ этихъ словахъ, одобрительно принятыхъ двумя сотнями присутствовавшихъ, сказалась вся идеологія солдатскихъ массъ.

Сейчась массы относительно спокойны, такъ какъ имъ объщанъ миръ и война de factо уже прекратилась; добрая половина даже перестала теперь торопиться домой, такъ какъ тамъ и голодно, и холодно, и сахара нѣтъ, и жалованья не дають, да и работать придется. Сейчасъ всѣ заботы солдать о продовольствіи, и въ этомъ отношеніи нашь строевой авторитеть стоить сейчась выше комиссарскаго, ибо солдаты понимають, что туть нужны спеціальныя знанія и сноровки, которыя есть только у насъ; но все не настроеніе островраждебное и какъ бы выжидательное; съ разныхъ частей фронта идуть свѣдѣнія о происшедшихъ убійствахъ начальниковъ. Пропаганда усиленно копается въ прошлой дѣятельности начальствующихъ лиць, стараясь подкопаться подъ авторитетъ тѣхъ, кто еще сохранилъ какое-инбудь вліяніе.

Сегодня ночью едва успѣли спасти отъ солдатской расправы командующаго 180 дивизіи генерала Бурневича (заботливый в влюбленный въ солдата начальникъ, безстрашно храбрый, но не способный на уступки); штабные шоферы отказались его везти, и ему пришлось спасаться верхомъ; едва избѣть такой же участи и командующій 183 дивизіей генераль Литотъ Литоций; очевидно, что это только первые пвѣтиотъ Литоций; очевидно, что это только первые пвѣтиотъ Литоций; очевидно, что только первые пвѣтоть Литотъ Литоций; очевидно, что только первые пвѣтоть Литотъ Литоций; очевидно, что только первые пвѣтоть.

Въ общемъ, на совъщаніи узнали еще разъ то же самое, что было извъстно уже давно, а именно, что арміи уже нъть, и что мы сами накое то педоразумѣніе. Разъѣхались такъ, какъ расходятся къ шлюпкамъ въ моменть крушенія корабля.

Полученныя изъ Петрограда и Москвы газеты рисують картину всеобщей рѣвни, начавшейся во многихъ мѣстахъ Россіи; индъ рѣмуть большевиковь, индъ большевики истребляють всъхъ инакомыслящихъ. Общее вездѣ только то, что остановить рѣзню и водворить порядокъ некому. Въ Москвѣ по городу и Кремлю работаеть большевистская тижелая артиллерія и пущены въ ходъ даже восьмидюймовки. Въ Петроградъ разгромлены всѣ военныя училища; говорять, что въ Владимірскомъ училищѣ уцѣлѣло только четыре юнкера.

У насъ въ армія хліба и сухарей на четыре дня, а затімь никакого подвова не предвидится; армія и интендантство заявили, что они безсильны что-либо сділать. Приказаль корпусному интенданту вызвать кь себі представителей містнаго верейства и предсідателей волостныхь управь, разсказать имь, что можеть угрожать містному населенію, если въ войскахь вспыхнеть голодный бунть, и предложить имь проданамь по любой цініт ті скрытые запасы зерна, муки и картофела, которые несомитьню имістся у населенія. Кое какъ наскребли муки на 2 дня, но дальше выяснилось полное безсиліе управь что лябо приказать, и тупое непониманіе населеніемь своихъ же собственныхъ интересовіх

Приказаль на всякій случай скупать консервы, рыбу, галеты и даже конфекты (на зам'вну сахара).

Въ сосъдней 4 особой дивизіи товарищи организовали массовое братанье съ нъмцами, мои батареи 70-й бригады открыли по братающимся огонь, за что товарищи сильно избили артиллерійскихъ наблюдателей (на батареи не сунулись, ибо тамъ по 2 пулемета на батарею).

4 Ноября. Временно тихо; ночь и утро прошли безь особыхъ происшествій; удалось даже уговорить 479 політь смінить на боевомъ участкі 478 політь; новые большевистскіе комиссары разстилаются во всю, чтобы показать свое вліяніе на части и свою лояльность во всемь, что касается пассивной охраны фронта.

Ко мит въ корпусъ навначенъ новый комиссаръ, онъ же членъ военно-революціовнаго комитета солдать Антоновъ; первое впечатитьніе отъ него совствы приличное, такъ какъ, повидимому, это одинъ изъ немногихъ идеалистовъ большевияма и притомъ очень разумный и умфренный. Когда я ему высказалъ, какъ я смотрю на наши вваимоотвошенія и какой помощи отъ него ожидаю, то онъ сейчась же сообщиль подчиненнымь ему комиссарамь и комитетамь объ обязательности исполненія частнии боевыхъ приказовъ и просиль повторить приказь по корпусу, устанавливавшій см'вну полковъ 70 дивизіи, обязавшись заставить, если понадобится, силой выполнить этоть приказь.

Конечно, все это очень горячо и естественно въ порядкъ перваго дня своего медоваго мъсяща власти, но очень мало шансовъ въ возможности реальнаго осуществленія всего объщаннаго.

Прівзикали французскіе офицеры, организующіе у наст военно-голубиную почту; напомнили мит парикмахеровъ спеціалистовъ по бритью покойниковъ; говорять, что въ желанія союзвиковъ сводятся их тому, чтобы нашъ фронть продержался до мая мѣсяца, а тогда они въ два мѣсяца справятся съ нѣмцами и кончатъ войну, такъ какъ къ этому времени у нихъ будетъ на фронтъ 800 тысячъ американцевъ и двадцать пять тысячъ бомбоносныхъ аэроплановъ. Относительно возможности заключенія большевиками сепаратнаго мира съ Германіей, французы считають, что нѣмцы на этоть миръ не пойдутъ, гакъ какъ боятоя переброски большевиям къ нимъ самимъ, и поэтому и говорять не о мирѣ, а о перемиріи, что даеть имъ возможность перебросить войска на французскій фронть, и въ то же время не пускать русскихъ говарищей переходить демаркаціонныя линій и этимъ оберегать себя отъ заноса большевостьой заравы.

Въ этомъ разговорѣ характерна откровенность г. г. союзниковъ: мы попрежнему имъ нужны для спасенія ихъ отъ грознаго нѣмецкаго крокодила; мы должны существовать столько, сколько имъ нужко для замѣны насъ американцами; мы за это время можемъ гнить и разваливаться, сколько угодно, но только продолжать выполнять свою роль горчиника на нѣмецкомъ затылкъ. Когда же мавръ сдѣлаеть свое дѣло, то ему предоставляется право окончательно развалиться, ибо сіе послѣ предвкущаемаго, — но ничъмъ еще не гарантированнаго, — уничтоженія Германіи будеть для союзниковъ и не безвыгодно, такъ какъ одновременно съ иѣмецкимъ крокодиломъ будеть сброшень со счетовъ и русскій медвѣдь, очень нужный во время войны, по совсѣмъ лишній, когда придется кушать плоды побѣды.

Если бы только не Америка и внесенные ею въ активъ союзниковъ неисчерпаемые меральныме рессурсы, то и считалъ бы десять шансовъ противъ одного, что союзные шажермаксры очень ошибутся въ своихъ расчетахъ.

Искупительной жертвой Петроградской авантюры явились юнкера военныхъ училищъ. Керенскій вызвать ихъ для спасенія собственной власти и связанной съ нимъ собственной безопасности, но какъ только дѣло приняло скверный обороть, то поворно удрать, бросивъ на пожраніе большевиковъ всѣхъ тѣхъ, кто за него статъ

Всё эти митинговые божки изъ надрывчатыхъ и истеричныхъ пустобреховъ, очень храбры только на словахъ. Керенскій клялся умереть за революцію, а на дёлё занядся спасеніемъ собственной жизни, предоставивъ другимъ умирать и платить своей кровью за его слёпоту, дряблюсть и абсолютную негодность.

Сегодня вступилъ въ свои обязанности новый корпусный комитетъ, причемъ въ немъ нѣтъ ни одного офицера; интересно, какъ онъ будеть справляться съ сложными юридическими и хозяйственными вопросами, попадающими въ сферу его въдънія при разборт развыхъ жалобъ и заявленій.

5 Ноября. Относительно сносный день; товарищи какъ то успоконлись, что ничто имъ не угрожаеть, и до одури играють въ карты, братаются и ждуть мира; кое-гдѣ приваравливаются, сколько придется на брата, когда стануть тфилът казенные ящики. Новый корпусный комиссаръ Антоновъ вернулся съ своего перваго дебюта по уговариванію полковъ 120 дивизіи идти на занатіе назначенныхъ имъ боевыхъ участьовъ; вернулся совсѣмъ растерянный и обезкураженный, такъ какъ въ Даниловскомъ полку ему не дали говорить и заявили, что на позицію не пойдуть, а когда онъ попытался вялѣэть на комиссарскія ходуля и пригрозить, то только быстрота шофера, уситышато выскочить изъ толпы, спасла товарища комиссара отъ «народнаго помятія ему боковъ».

Судя по Московскимъ газетамъ отнемъ тяжелой артиллеріи повреждены Кремль и Хримъ Христа Спасителя; озвѣрѣвшіе мерзавцы тромять единственные въ мірѣ памятники русскаго прошлаго и русскаго искусства.

Пришли Петроградскія газеты, напоминающія своимъ внѣшнимъ видомъ какіе-то стрые сливни. Характерно сейчасъ направленіе газеты «Новая жизнь», старательно и усердно поработавшей надъ распространеніемъ въ массахъ идей большевизма (не максимализма, а именно русскаго большевизма).

Сейчасъ ея издатель Максимушка Горькій и иже съ нимъ сами испугались тъхъ результатовъ, къ которымъ пришла русская революція, и въ своей газетъ, единственной не закрытой большевиками, громятъ и поносятъ во всю новыхъ повелителей Петрограда и Россіи.

Остальныя исключительно большевистскія газеты наполнены гимнами во хвалу «пебывалаго еще героизма Пулковскихъ героевь, одержавшихъ историческія побъды. Несомнѣню, что если и не побѣды, то стычки у Пулкова, окончившіяся для большевы-ковъ успѣшко, могуть дѣйствительно имѣть историческое значеніе, такъ какъ могуть зна-меновать рѣшающія минуты для начала періода массовыхъ разрушеній и длительнаго, кроваваго, полнаго ужасовъ періода жизни не только несчастной нашей родины, но и всего человѣческаго рода.

Для оріентировки прочиталь всю эту струю газетную слякоть и дошель до состоянія нравственной тошноты; правда, что по тому, что мы видтьи отъ большевиковъ на фронтт, трудно было бы омидать отъ ихъ петроградскихъ товарищей чего либо болте приличнаго и культурнаго.

Физически развалился; не сплю ночи, и даже вероналъ пересталъ дѣйствовать; нервы развинчены до того, что, мучаясь безсонницей, отчетливо слышу стукъ телеграфныхъ аппаратовь въ довольно далеко отстоящемъ отъ штаба флигелѣ.

6 Ноября. Прівзикаль новый армейскій комиссарь товарищь Собакивь, коему прижазано разр'єшить вопрось о см'єм'є полковь 120 дивизіи. Поведенія весьма хамскаго, ввалился ко ми'є въ кабинеть, не сниман шапки и не представлянсь. Я его очень спокойно, но внушительно заставиль снять фуранкку и представиться. Изъ дальн'ємішаго разговора уб'єдился, что товарищи большевник р'єшили прим'євать, когда надо, самые старые пріємы; такъ, въ данномъ случаї Собакину приказано узнать и переписать вс'яха агитаторовь, подбивающихъ полки отказываться отъ выступленія на позицію, и затёмъ секретнымь образомъ изэять этихъ агитаторовь изъ частей.

Не знаю, сум'воть ли большевики это осуществить, по р\u00e5шительность и методь мив раватися; в\u00e4ть, по крайней м\u00e5p\u00e3 т\u00e5хъ демократическихъ фиглей-миглей, подъкоторые кривлялся Керенскій и его присп'ышники. Эхъ, если бы такая же р\u00e5шительность и откровенность были бы проявлены сразу Временнымь Правительствомъ, какъ бы далеки мы были отъ того разбитато корыта, надъ которымъ сидимъ.

Неужели же нѣмцы, создавшіе большевистскую обезьяну, передали ей также и свои знанія качества напихъ массъ и научли ихъ, какими способами ими надо управлять. Вѣженцы изъ Риги, прожившіе тамь вѣкоторое время подъ нѣмецимъ владмчествомъ, очень картинно разсказали, какъ нѣмцы въ трехдневный срокъ привели городъ и напихъ товарищей въ образцовый порядокъ и единымъ махомъ вышибли изъ товарищей всѣ демократическія бредни и революціонныя вольности.

Получили цёлый букеть выпущенныхь большевистскимь правительствомъ очень заманчивыхь для массь декретовь, навлаченныхь повядимому сдобрить тё пріемы, которыми начала править новая власть. Редакція и рёшительность декретовъ, разрубающихъ самые сложные вопросы государственной и общественной жизни, очень напоминають толпу папуасовъ, доравшихся до совершенно незнакомыхъ мъть вещей и распоряжающихся ими съ ухватками и пониманіемь дикларей. Вёдь большевыкамъ важно бросить и бросить возможно скорѣе эти привывные, привѣтные, заманчивые, жирные и вкусные лозунги, а что изъ всего этого получится, авторовъ и вдохновителей этихъ рёдкостныхъ документовъ интересуетть очень мало

По сообщенію газеть лѣвые эсеры и интернаціоналисты повздорили съ большевиками и вышли изъ состава Совѣтовъ; большевики не обращають на это никакого вниманія и назадъ ушедшихъ не зовуть. По всей Руси идуть погромы и льется кровь — Вильгельму и итѣмпамъ естъ надъ чѣмъ порадоваться; имъ только на руку, что Россія дошла до такой грани, — и еще не послѣдней, — что у ея сыновъ поднялись руки, чтобы громить сердце старой Россіи Кремль, наши соборы, гробницы русскихъ царей, святителей и чудотворцевъ.

На разсвъть батальовъ смерти чувствительно потрепалъ нъмпевъ, которые, какъ говорять по свъдъвнимъ, даннымъ ими братающимся, ръщили, что выбившіеся изъ силъ удариями не въ состоянія удержать свой участокъ (вдававшійся въ нъмецкое расположеніе) и предприняли поискъ для захвата его двумя ротами. Ударинии, очень аккуратво и добросовъстно несущіе всѣ отдълы службы, во время замътили итъмецкое наступленіе, подпустили ихъ къ проволочнымъ загражденіямъ, а затъмъ отнемъ 14 пулеметовъ буквально смели наступавшихъ; спаслись, повидимому, очень немвогіе.

Разозленные въщы прервали свое артиллерійское молчаніє и весь день громили наши окопы огнемъ своихъ батарей; батареи эти по наблюденіямъ нашихъ артиллеристовъ преимущественно двухорудійныя, а есть и одноорудійныя.

7 Ноября. Нѣмцы подъ прикрытіемъ заградительнаго огля всю ночь убирали своихъ раненыхъ и трупы убитыхъ. Вчеращній урокъ, данный ударниками нѣмцамъ, вполнѣ подтверждаетъ правильность моей мысли о возможности распуститъ армію, оставивъ только добровольческія части; (конечно, не теперь, когда у власти оказались большевики, которые осуществления такой мѣры не допустятъ, ибо въ ней ихъ гибель).

Въдь, если бы у меня вмъсто наличныхъ 70 тысячъ разнузданныхъ и не желающихъ воевать шкурпиковъ были бы шесть-восемь батальоновъ такихъ отборныхъ людей, какъ ударники 120 дивизи, я быль бы совершение спокоенъ за оборону своего участка; наступать съ такими силами я, конечно, не могъ бы, но съ утопическими проектами наступленія надо было давно уже покончить. Если бы Керенскій нашель въ себѣ достаточно ума и мужества, чтобы въ іюить ръпштельно сказать союзникамъ, что мы наступать не въ состояния, то опъ до сихъ поръ сидъль бы въ Петроградъ и большевики не были бы хозиввами Россіи.

Съ формированіемъ ударныхъ частей запоздали; а когда начали, то сразу ударились въ бахвальство и вибсто дѣла вышла каррикатура; эти части надо было формировати о принцину отбора и добровольчества, какъ образовался ударный батальовъ 120 дъвизіи, куда ушли всё офицеры и солдаты, заявившіе, что въ такихъ разнузданныхъ бандахъ, какими стали ихъ полки, они служить не могутъ. Наименованіе же частями смерти огуломъ тфълмът полкоть было пустымъ бахвальствомъ, моднымъ временно снобизмомъ, увлеченіемъ бѣлыми кантами, мертвыми головами, черно-красными аксессуарами и прочей бутафоріей; при томъ составѣ, въ которомъ части были съ мая 1917 года, онѣ не могли бъть частями смерти въ настоящемъ значеніи этого слова.

Получено распоряженіе объ уменьшеніи дачи хлѣба до одного фунта; это сразу отразилось на настроеніи товарищей и на рядѣ мелияхъ вспышень, заявленіяхъ разными мятингами остраго неудовольствія противъ всѣхъ видовъ начальства, какъ остатковъ Царскаго режима, который по объясненію большевиковъ виноватъ во всемъ, что не правится солдатамъ или не даетъ имъ всего того, что имъ хочется. Меня еще выручаетъ то, что я во время успѣлъ образовать очень большіе запасы картофеля и могу замѣнить имъ ледодачу хлѣба и набивать имъ товарищескіе животы.

Продовольственный кризисъ, намътившійся уже въ концѣ октября, нависъ надъвами грозкой тучей. Весь день занимался подготовкой открытія второго курса своей просвътительно-культурной школы въ Креславкъ и второго курса офицерской школы въ Илгѣ. Дълаю это старательно, но безъ малъйшей надежды на то, что всѣ эти начинанія доживутъ до конца, ибо всѣ декреты новыхъ хозяевъ показываютъ, что скоро у насъ заведутся иные порядки.

Мить очень жалко, если погибнуть мои креславскіе курсы, но думаю, что судьба ихъ предръшена, ибо они назначены укръплять въ солдатахъ совнаніе государственности

и здороваго патріотизма, и воспитывать въ нихъ чувство долга и обязанностей, то-есть все, что противоположно бреднямъ интернаціонала и его подголосковъ. Уже даже нашъ прежній армискомъ косился на мои курсы за ихъ политическую безпартійность имъй стоило большихъ усилій спасти первый выпускъ отъ преждевременнаго роспуска.

Если же судьба позволить проскочить еще одному выпуску, то тогда на Руси будеть на полторы тысячи больше людей, понимающихъ здоровыя основы общественнаго и

государственнаго сожительства и устройства.

Собираю новый составъ офицерской школы; дълаю все по старому, какъ будто бы вичего не случилось. Результатовъ я уже не увижу, такъ какъ ръшилъ безповоротне черезъ нъсколько дней эвакуироваться въ тылъ по болъзни, если за это время мить не назначать вамъстителя, какъ я о томъ просилъ Болдырева. При современномъ положеніи начальниковъ, считаю свое пребываніе въ корпусъ абсолютно безполезвымъ, а для себя лично убійственнымъ, ябо мириться съ происходящимъ я не въ состояніи, а измънить его не въ силахъ.

Ужасно положеніе ударнаго батальона 120 дивизіи; всѣ остальныя части корпуса отказались смѣнять его на завимаемомъ вмъ боевомъ участкѣ, гдѣ онъ стоитъ уже второй мѣсяцъ въ самыхъ тяжелыхъ условіяхъ поздняго осенняго времени; число здоровыхъ люгей въ ротахъ пошно по 20—25.

Послѣдняя встрепка, заданная нѣмцамъ, усугубила и безъ того остро-враждебное отношеніе къ батальону всѣхъ остальныхъ частей дивизіи, которыя прямо боятся идти на этоть участокъ, который нѣмцы два дня подрядъ наказывали ожесточеннымъ огнемъ легкой и тяжелой артиллеріи.

Съ большимъ трудомъ выхлопоталъ у командарма приказаніе ударному батальону 38 дивизіи смінить на позиція батальонъ 120 дивизіи; но ударники 38 дивизіи таковыми только до тіхъ поръ, пока съ этимъ было связано кварчированіе въ Двинскі въ качестві охраны штаба арміи и проистекавшія изъ этого милости и льготы; какъ только они узнали, что имъ надо дидти на боевой участокъ, батальонъ сразу растаялъ, оцазі-ударники разопились по своимъ частямъ, а большинство удрало въ отпускъ.

А на этомъ батальонъ Болдыревъ строилъ разные усмирительные и возстановительные планы!

Сидимъ безъ газеть; новая петроградская власть завернула цензуру à la Плеве. Положеніе съ продовольствіемъ отчанное, безъ надежды на улучшеніе; мой корпусный шитендантъ невъроятными усиліями набраль и накупиль муки на 10 дней, но дальше и наши горизонты кончаются.

8 Ноября. Повдно ночью получили телеграмму армейскаго комитета съ приказаніемъ всёмъ войсковымъ комитетамъ собраться и не расходиться, ожидая какого-то рёшенія чревычайной важности.

Ждали всю ночь и все утро; разгадия получилась только послѣ полдия, когда наша радюстанція перехватила радіо Совѣта Народныхъ Комиссаровъ (такъ навывается, повидимому, нован власть, замѣнившая Временное Правительство), комть Верховному Главнокомандующему приказывалось немедленно приступить къ мирнымъ переговорамъ съ властими враждебныхъ государствъ.

Этимъ началась расплата большевистскихъ главарей съ своими нъмецкими ховлевами и съ нашими товарищами по выданнымъ векселямъ. Карты раскрыты; начинается вовмездіе союзникамъ за слъпоту и дряблость ихъ представителей въ Россіи. Отныять большевими непоколебимые повелители всей фронтовой и тыловой шкурятины и всего русскаго хулиганства; они пошли съ козырнаго туза, бить котораго сейчасъ нечъмъ. Россія, какъ военная союзница, потеряна для союзниковъ.

Изъ разговоровъ радіотелеграфистовъ узнали, что Ставка со вчерашняго дня все время пыталась передать что-то въ арміи, но сидащіе на всёхъ станціяхъ и аппаратахъ большевистскіе комисары этого не допустили.

Теперь мы имѣемъ право сказать: «Нынѣ отпущаещи раба Твоего ...» Идуть какіе то служи о возстаніи на Дону и надо туда пробираться. А, можеть быть, союзники оповываться и примуть на свою службу тоть офицерскій составь, которому немыслимо и не-

втерпежъ оставаться подъ эгидой большевистскихъ товарищей. До сихъ поръ всё наши попытки устроиться на иностранную военную службу, начатыя еще въ сентибрь, не увъчались успъсмъть. Капитать Ринкъ по моему порученію быль въ Петроградъ, тол-кался во всъхъ миссіяхъ и всюду получиль отказъ или условія принятія иностраннаго подданства; всё отговариваются тъмъ, что обязались передъ Керенскимъ не принимать нашихъ обицеровъ на союзную службу.

Но сейчась же должны союзники опомниться и спасти русское офицерство изъ того невыносимаго положенія, куда его загнала судьба; вѣдь, доходять послѣднія секущаю стараго и начинается что-то новое, ужасное и поворное. Мы готовы идти солдатами въ иностранные легіоны; мы готовы на все, но намъ нужна помощь и пріємь; пусть въ Хапарандъ, на Кавказъ, въ Японіи устроять такіе пункты, куда мы можемъ явиться, и мы рискнемъ на все, чтобы туда попасть и тамъ продолжать бороться и за Россію, и за союзное пѣло.

До ужаса трагично сейчасъ положеніе Духовина, на котораго перелагается выполненіе предложенія мирныхъ переговоровъ; петроградскіе жулики понимають, что сымим не ставеть разговаривать ни Вильгельмъ, ни Карлъ и мхъ правительства; поэтому они и прибъгають къ небывалому еще пріему начала мирныхъ переговоровъ черезь Верховнаго Главнокомандующаго; туть адская мефистофелевская смъсь гарантіи себя на будущее время, сваливанія грязнаго и позорнаго дъла на своихъ естественныхъ противниковъ и шансь при неповиновеніи сразу раздѣлаться съ опасной и остававшейся до сихъ поръ незыболемой инстанціей стараго порядка.

Одурь береть при видѣ той отвратительной трясины, въ которую гонять Россію, трясины безысходной и смертельной. Теперь, вѣдь, уже и союзники безсильны помочь.

Большевики сообщають о захвать ими Пуришкевича съ какими-то важными докувъдъ, имъ надо весе время путать массы призрасмът реакція и возвращенія «стараго прижима».

Ръшительность и прямолинейность большевиковь поразительны; поистинъ у нихъ право оправдываетъ средства. Сегодня въ Извъстіяхъ С. и Р. Депутатовъ помъщенъ декретъ военнореволюціоннаго штаба, коимъ вся отвътственность за продолженіе внутренней борьбы возлагается на имущіе классы и объявляется, «что богатые классы и ихъ пристъшники будутъ лишены права получать продукты, а всъ запасы у нахъ будутъ рекввяированы, а имущество конфисковано»

Первая статья, лишающая права на продукты для питанія, равняется огульнымъ присужденіямъ всёхъ къ голодной смерти, ибо вся страна быстрымъ темпомъ несется къ общей голодовкъ.

Къ надзору и сыску за богатыми и къ примъненію къ нимъ вышеуказанныхъ мѣръ привываются всѣ рабочіе, солдаты и крестьяне. Этимъ въ массы бросаются такіе воспламеняющіе лозунги, при примъненіи которыхъ жизнь должна стать сплошнымъ ужасомъ, ибо все, что виѣ большевизма, отдано на разграбленіе всей хулиганщинѣ.

Не пришлось бы въ скоромъ времени и нашимъ союзничкамъ испить такую же смертную чашу; провозглашенные большевиками лозунги такъ аппетитны, что противъ нихъ можеть не устоять западноевропейскій пролетаріать; средства же противодъйствія требованіямъ толиъ всюду достаточно поослабли.

9 Ноября. Духонинъ удаленъ отъ должности съ провокаторскимъ обвиненіемъ въз совершеніи великаго преступленія передъ грудящимися всего міра. Это очень искусный ходъ, чтобы безвозвратно оторвать солдатскія массы отъ послёднихъ остатковъ стараго порядка и подчеркнуть, что ихъ спасеніе только въ поддержив власти большевиковъ.

Верховнымъ Главнокомандующимъ назначенъ прапорщикъ Крыленко, извъстный по 1905 году товарищь Абрамъ; онъ сынъ мелкаго чиновника въ г. Люблинъ, физическій и нравственный уродъ; былъ учинелемъ въ городской школѣ и, будучи сыномъ го еврея, отличался жестокостью гоненія бъдныхъ еврейскихъ дътей (эти данныя даны мит чинами 18 дивизіи, стоявшей въ Люблинъ и до сихъ поръ числящей въ своихъ спискахъ этого праворшика).

Это назначеніе является вершиной позора, до котораго дошла русская армія; несомнёвно, что въ лиц'є большевиковъ Россія получила такую власть, которая ни передъ чтых не остановится.

Назначеніе Главковерхомъ Керевскаго было уже достаточно позорно, но то, что случилось сегодня, превосходить всё границы. Я послаль командарму рапорть, что при слагающейся обстановие считаю для себя позорнымь оставаться на занимаемой должности, но не желая нарушать установленныхъ законовъ, оставляю должность на правахъ вакуапіи, и передаю командованіе корпусомо виспектору аргиллериі генералу дасьеву.

Первымъ распоряженіемъ новаго Главковерха или, какъ его сразу наименовали, Верхопрапа было радіо, приказывавшее «каждому полку самостоятельно заключить на своемъ участкъ перемиріе». Въ этомъ распоряженіи вылилось все военное, политическое и умственное убожество этого ублюдка россійской дъйствительности.

У него не хватило мозговъ, чтобы понять, что по ту сторону фронта стоитъ настоящая армія и что на подобное предложеніе оттуда даже и не отвътять.

Изъ сообщенія Ставки выяснилось, что Духоннить даже не отказался прямо начать мирыве переговоры, а только запросиль, какими путями можно осуществить присланное ему распоряженіе, такъ какъ ему изябетно, что на подобное заявленіе, обращенное полторы недбли тому назадъ къ союзникамъ и къ врагамъ со стороны «Правительства», никакого отъбта не послѣбовало.

Опять пріфажали французы; изъ разговоровь съ ними убъдился, что соювники совершенно не понимають того ужаснаго состоянія, въ которомъ находятся и армія, и вся страна. Французскій майорь изъ состава военной миссіи разливался на тему, что они не имъють права вмъпшваться въ наши внутреннія дъла изъ чувства деликатности, и что они глубоко увърены въ томъ, что то, что сейчасъ у насъ происходить, это лишь временное явленіе, такъ какъ несомитьно, что Россія скоро опомнится, и наши солдаты поймуть недопустимость сепаратнаго мира.

По обстановкѣ было совершенно безполезно говорить этому слѣпому, глухому и, очевидно, очевь легкомысленному представителю французской арміи, какъ глубоко и безнадежно онъ ошибается, да я и не въ правѣ пускаться въ такія откровенности. Сказать все это давно и сказать громко, рѣзко, ничего не скрыван, должна была Ставка, и, если не хотѣлъ Керенскій, то обязаны были сдѣлать вачальникъ его Штаба и Главно-командующіе фронтами (такъ же точно, какъ они обязаны были въ концѣ 1916 года сказать всю правду Государю и не морочить его увѣреніями въ полномъ спокойствіи и вѣрноподданности). Но неспособные сказать правду своему Царю, они не сумѣли развязать своихъ языковъ и тогда, когда каждый день и часъ грозно кричалъ о томъ, куда катится ихъ страна и руководимыя ими армія.

Все утро провель въ корпусномъ комитетъ при многолюдномъ участіи представненей отъ всъхъ частей, «защищая» разработанный мной проекть послъбдовательной смъны дывизій на боевыхъ участкахъ, на началахъ абсолютной справедливости; все было изложено такъ ясно, что всъ комитеты приняли его единогласно и объщали привести его въ исполненіе.

Но ни у комитетовъ, ни у сидъвшаго тутъ не корпуснаго комиссара иътъ никакихъ средствъ заставить полки выполнить эту схему въ томъ случаъ, если какой либо изъ полковъ закинется и не захочеть повиноваться.

Въ радіо Крыленки о немедленномъ заключеніи перемирія имѣется пункть, прикавывающій арестовать всёхъ генераловъ; однако, этоть пункть до сихъ поръ не выполнень.

Радіо и декреты сыпятся, какъ изъ мъшка; даже большевистскіе комитеты ошалъли и временами становятся въ тупикъ надъ получаемыми распоряженіями и ихъ удивительной редакціей.

10 Ноября. Заключеніе перемирія возложено Петроградомъ на военнореволюціонный комитеть пятой армін, какъ, в'броятно, на наибол'є вадежный.

Въ своихъ заявленіяхъ Ленинъ и Троцкій договорились до того, что «ваконы» и «парламентская техника» это «выдумки буржуазіи». Конечно, это все условности извъст-

наго порядка человъческаго сожительства, но, въдь, надо же хоть чъмъ нибудь отличаться оть ввърей.

Хлѣбъ на фронтъ подходитъ къ концу; какой можетъ быть подвозъ въ страиъ, охваченной анархіей и междоусобицей? Большевики объщають, что хлѣбъ будеть, и на коротикъ въроятно, что-инбудь и сдълають, ибо ръшительности имъ занимать ни у кого не приходится. Но никакая держимордовщина не поможетъ тамъ, гдѣ при массовыхъ потребностихъ можетъ выручитъ только система сбора, налаженность подвоза и вообще отчетивная работа всего аппарата снабженії

Сейчась мы перешли въ довольно привычный для исторіи, но необычный по размаху періодъ владычества штыковъ — штыкократік двереди грядеть какая-то сюбь спарты ковщивы, крестьянских в ойнь, пугачевщины, засклія преторіанцевь вюдо красной формаціи и все это подъ густымъ, прянымъ и дразнящимъ всѣ звъриные инстинкты соусомъ переопънки всѣхъ цѣнностей и переворачиванія соціальной лѣстницы верхними ступеньками внязь.

Много разъ эта опасность грозила и цивилизація, и положенію правищихъ и имущихъ классовъ, но до сихъ поръ въ ихъ рукахъ было и золото, и вооруженная сила, и они всегда выходили побъдителями; сейчасъ золото попрежнему въ ихъ власти, но вооруженной силой сдъзался весь народъ, что и ввляется серьезитьйшей угрозой для исхода начавшейся борьбы пролегаріата и соціальныхъ низовъ противь аристократія веххо сортовъ.

11 Ноября. Наконець то проснулись дремавшія дізы союзныхъ миссій; проснулись тогда, когда помочь намъ уже поздно. И проснувшись, все же не поняли, съ къйм вийзота дізю, и выбъго самыхъ внушительныхъ дійствій разраватилсь грознымъ по внішности протестомъ противъ нарушенія договоровъ и начала мирныхъ переговоровъ, съ предупрежденіемъ, что нарушеніе принятыхъ Россіей обязательствъ передъ союзниками вызоветъ для нея самыя тяжелыя послідствія. Неужели же всть союзные представители до того слабоумны, что не понимають всей практической безіцівльности своего протеста.

Пустопорожнія теперь это, сэры, мистеры и мусье, слова; развѣ ови могуть провзести какое лябо впечатлѣніе на Петроградскихъ товарищей, случайныхъ захватчиковъ всей власти, исполняющихъ съ одной стороны волю своихъ нѣмецкихъ нанимателей и хозяевъ, а съ другой стороны стремящихся заразить своей пропагандой весь міръ и разрушить всё существующія формы жизни.

Что этимъ мудикамъ старые договоры; что имъ Россія; что имъ веб эти угрова! Въдъ такіе дипломатическіе ходы могутъ быть дъйственны для тъхъ, у кого есть Родина, есть передъ ней святыя обязанности; есть передъ къмъ то отвътственность; для кого обязательно данное слово, договоры, условія; для кого существуютъ слова: честь, традипія, порядочность ...

Въ Россіи же власть попала въ руки шайки самой грязной смъси разныхъ элеменмана, въ которой, если върить тому, что про нихъ говорить, есть 1—2% сумасшедшихъ маніаковъ, убъжденныхъ маніаковъ, для которыхъ всѣ вышеуказанныя понятія — круглый ноль, гнялые перекитки ненавистнаго имъ бурнузанаго строя; остальные же ве—99% состоять изъ совершенно безпринципныхъ авантюристовъ самаго гаризнае сорта, нанитыхъ нъмецкихъ атичаторовъ и всевозможныхъ столь случайно и неожиданно доставшвают имъ власть нужна, чтобы за ел счеть попировать въ волющиху. Семасъ для сохраненія ихъ власти имъ очень кстати держатся и только подъ ихъ сѣнью могуть имть, наслаждатся, жрать и пить. Терить этой бандъ нечего, патріотивмъ, родина, честь и совъсть для нихъ пустыя слова. Договоры имъ ненавистны, ибо исполненіе ихъ лишить ихъ основы ихъ существованія — поддержки темыхх вагипнотизированныхъ массъ, а потому къ чорту всѣ договоры и неудобным обявательства.

Угрозы союзниковъ для нихъ не страшны, ибо взобравшись на верхи власти, они сидять все время подъ другими, безконечно болёе близкими и реальными угрозами. Они играють и будуть играть до конца свою каторжную игру со сыблостью и упорствомъ наторжниковъ, которымъ все равно нечего терять, и которые всегда готовы къ возмож-

ности такь же фейерверочно улетъть въ ту грязь, изъ которой они вылъзли. Ихъ идеологія намъ близко знакома по тъмъ экземплирамъ комитетчиковъ, комиссаровъ и демагоговь, подстрекателей солдатскихъ толпъ, съ которыми насъ познакомили послъдніе полгола нашей кошмарной жизни.

Что имъ союзныя угрозы; это все равно, что пугать евангеліемь какого-нибудь закорентьлаго явличника или убёдительными надписями защищаться отъ волькоть и ленталакіе бандити признакоть только грубую реальную силу, когда та возьметь ихъ шивороть и такъ тряхнеть, что глаза на лобъ выскочать; такую сволочь или гнуть въ бараній рогь или . . . покупають. Лучше, если бы союзники прямо умыли бы руки вмъсто того, чтобы дълать столь безполезныя глупости.

Совсьмъ иное было бы, если бы выбсто протеста из Москвё во времи были бы двинуты отъ Архангельска и со стороны Сибири союзныя войска — единственное средство остановить развать арміи и стравы; тогда и протесты произвели бы вездё совсёмь иное впечатийніе, ибо товаршии знали бы, что дальше стоить — и стоить блязко и реально кулакть, за коимъ посл'йдуеть немедленно соотв'ятственный и очень непріятный жесть. Если бы союзники не были сл'йны, то всегда имѣли бы возможность подкр'йнить восточный фроить в'йсколькими американскими дивизінии въ его с'яверной части и японскими на югів. А при такихъ лединкахъ гніеніе формта сразу бы остановилось.

Теперь все это уже поздно; событія летять съ быстротой урагана и теперь союзные контингенты не могуть уже посп'ять на нашь погибшій и конченный фронть.

Борьба идетъ неравная; старая власть разбѣжалась; ея авторитеть безвозвратно потерян; она изжита и стала ненавистна тѣмъ, кого ея же дряблость и ошибки сдѣлали силоб; ея сторонники разсѣны, неорганизованы, запутаны и забиты и для спасенія своей шкуры, достоянія и привияетій (не всѣ конечно, но къ сожатѣнію большинство) готовы на всякіе уступки, компромиссы, жертвы и даже подлости. Организація сохранившихся здоровыхъ элементовъ сейчась уже очень трудна; все ненадежнюе съ точки зрѣнія новой большевистской власти уже взято подъ подозрѣніе и подъ несолабыйй надзоръ.

Новая власть народныхъ комиссаровъ находится сейчась въ совершенно иныхъ условияхъ: она переживаетъ медовый мѣсяцъ своего существованія и, прилещивая ка себѣ толипь, расточаетъ имъ самыя заманчивыя объщанія и жирные посулы; она гарантируетъ имъ немедленное избавленіе отъ всѣхъ реальныхъ непріятвостей войны и сулить самое широкое осуществленіе всѣхъ давно вакопившихся вожделѣній. Она повелительница массъ и всей вооруженной силы страны; она ничѣмъ не связана, ничего не боится (потому что нечего терять) и дерзка до послѣднихъ предѣловъ.

Ея сторонники сорганизованы, захватили всѣ рули и средства управленія; они дерзки, жадны и готовы отчаянно защищать то, что пріобръли и что уже начали пожирать.

Ясно, условія борьбы и силы сторонъ спишкой веравны; несомнѣнно такике, что и обаянію власти товарищей комиссаровъ тоже наступить конець, ибо неизбѣнные законы жизни заставить ихъ скоро начать принужденія и воздѣйствія (что они кое въ чемъ уже и начали), а когда это произойдеть, то массы поднимутся противъ нахътакъ же охотно, какъ онѣ поднялись и противъ Царя, и противъ Временнаю Правителва, в противъ Керенскаго. Трудно свалить первую власть, первые авторитеты, а потомъ это дѣлается и легко, и охотно; наша интеллигенція очень постаралась, чтобы сдѣлать возможнымь первый опыть и подрубить тѣ суки, на которыхъ сама сидѣла; ну, а теперь разные товарищи и руководимыя ими массы будуть повторять этоть опыть сь каждымъ, кто захочеть наложить на ихъ пром принужденія.

Играть въ дудку инстинктовъ толпы большевики больше мастера: достаточно почитать большевистскія газеты, наполненныя заманчивыми декретами и еще болье сулишим объщаніями, и умъло поданными и раздутыми восхваленіями всего уже якобы сдъланнаго новой властью для солдать, народныхъ массь и трудящихся.

Сосъдній 27 корпусъ объявиль, что будеть всемърно поддерживать власть народныхъ комиссаровь и начинаеть переговоры о миръ; наши комитеты всъ присоединалясь къ этому ръшенію. Заперживаю свой отъвать, желая дождаться прівада вамѣстителя; оставаться и изображать какую-то гнусную пародію на Корпуснаго командира не могу и не хочу. Послів обіда получены дві телеграммі, достаточно ярко показывающа вь какій руки попала Всероссійская власть и какой курсь она принимаеть; первая телеграмма за подписями новыхъ дуумвировъ Ленина и Троцкаго, призывающая къ безпощадной борьбі противъ буржуевъ, поміщиковъ и чиновниковъ; ко всіъм инакомыслящимъ приказывается примінять ни передъ чімъ не останавливающійся терроръ, съ заключеніемъ въ Петропавловку и на Кронштадтскіе форты. Вся горечь современной дійствительности, всії гріх и прошлаго и вся отвітственность и за прошлос, и абудущее очень искусно сваливается на буржуавію и на контрі-революціонныхъ генераловъ; повидимому, мы уже не только въ преддверіи, но уже въ сізняхъ самой черной коммуны, но уже не въ паримской, а въ чисто русской редакцій.

Другая телеграмма изъ противоположнаго лагеря отъ еще упѣлъвшаго гдѣ-то Комитета Спасенія Родины и Революціи (тошнота береть оть одного этого нававанія) спрививомъ к ть массамъ одуматься и понять, къ чему ведеть Россію сепаратный мирь и соглашеніе съ нѣмцами. Неравная опять борьба: у красныхъ деракая, чисто каторжная рѣшительность, оглушительное дъйствіе и самыя крайнія средства террора; а у ихъ противниковъ жалийе уговоры, исканіе тѣхъ струять, которыхъ у слушателей нѣть, и попытки заставить понять головой и почувствовать сердцемъ тѣхъ, у которыхъ эти органы къ такимъ операціямъ не приспособлены. По преживему интеллитентние класи пытаются разговаривать съ массами своего собственнаго измышленія и не замѣчають всей безполезности такото занятія; неужели восьми мѣсяцевъ было мало для того, чтобь убъдиться, что всѣ эти пѣжныя средства не по адресу направлены и совершенно егодны.

Тотъ рейсъ, которымъ несутся событія, заставляєть бояться, что всёхъ насъ ждутъ впереди еще болёе ужасные дни, еще болёе гяжкія испытанія. Временное правительство не сумблю приручить ввёрей; большевики же спустили звёря съ цёпей, и начинается его царство; пока его не запруть опять (на что мало надежды) или онъ самъ не подохнетъ, до тёхъ поръ будеть мракъ и ужасъ, стоны, смерть и кровь.

Нужны великія муки и страшныя испытанія для того, чтобы массы постигли, что людямъ нельзя жить по звършному.

Вечеромъ получили телеграмму армискома, что въ его составъ возвратились ушедши равъе соціалисты и что армискомъ приняль на себя порученіе начать съ въящам ширныме переговоры; корпусные представители умѣренныхъ соціалистовъ говорятъ, что имъ пришлось измѣнить свою тактику въ виду безвыходности создавшагося положенія и для того, чтобы, принявъ участіе въ переговорахъ, постараться побольше спасти и выторговать въ пользу Россіи, не давая большевикамъ сдѣлать все это единолично и въ крайнихъ, несомиѣнно крайне вредныхъ для насъ тонахъ.

Погода стоить, какъ нельзя быть хуже; дороги стали совершенно непрофажими; въ окопахъ, блиндажахъ и баракахъ-землянкахъ невъроятно грязно и мерако, ибо ни чистить, ни поправлять никто изъ товарищей не хочетъ; крутости окоповъ балились, половина окоповъ залита жидкой грязью; подъ нарами навозный кучи; товарищи отправляють всъ естественныя потребности тутъ же въ сосъднихъ ходахъ сообщенія и рядомъ съ вемлянками; всъ помъщенія обратились въ какія то свалки соломенной трухи, подсолнуховой шелухи, костей, консервныхъ банокъ, корокъ хлѣба и т. п.

Конскій составь валится сотнями. Съ продовольствіемъ отчаянно плохо; нѣкоторыя части отправили въ тылъ цѣлыя вооруженныя экспедиціи добывать муку и мясо.

Товарищъ Луначарскій разразился какимъ-то весьма нелѣпымъ обращеніемъ къ будущемъ красногарскіць «кодадуть невиданные еще шедевры ослѣшительной красоты». Видимо, въ припадкѣ краснаго кликушества можно договориться и до такихъ вещей! Одно можно только сказать, что міру не поздоровится отъ этихъ шедевровъ и свѣть померкнеть отъ этой красоты.

12 Ноября. Мелкій, какъ сквовь сито, дождикъ съ примъсью сиъга. Осень въ этой мъствости всегда меракая, но въ этомъ году природа какъ будто бы ръшила побить всъ рекорды мерасоти.

Телеграмма изъ Вашингтона сообщаеть, что Правительство Сѣверо-Американскихъ Сидиненныхъ Штатовъ рѣшило остановить отправку всего заготовленнаго тамъ для Россіи (а заготовлен пе болѣе, не менѣе, какъ на 8½ милліардовъ рублей); вмѣстѣ съ симъ дѣлается предупрежденіе, что если у власти останутся большевики и будеть заключено съ нѣмцами перемиріе, то всякія отправки изъ Америки будутъ окончательно воспрещены.

Распоряженіе совершенно естественное, ибо было бы глупо отправлять въ Россію боевое снабженіе, которое въ ближайшемь будущемъ попадеть въ руки нъмцамъ и будеть обращено противъ тѣхъ же американцевъ.

Но только все это поздно, ибо ничѣмъ этимъ нашихъ командующихъ товарищей уже не испугать. Обидно узнавать про эти запоздалыя полытки остановить Россію въ ея безумномъ прыжкъ въ темныя глубины самыхъ изувърскихъ экспериментовъ.

Боевай и командная дівятельность начальников совершенно атрофировалась; исчезла даже послівдняя тімь возможности вліять на собілія попытками объяснять войскамъ происходящій собілія и этимь удерживать отъ крайности совершенно безсознательное и бродящее за вожаками стадо; при современномь составіт частей разь говорить
генераль, значить или вреть, или отводить глаза съ какой-инбудь контръ-ревопіонной
піблью: Сейчась, напр., пропаганда въ частяхь убідила солдать, что французскіе и
англійскіе солдать на ихъ стороніть, требують того же самаго, но пока еще сдерживаютое
вовить имперіалистическимь начальствомь. Еще въ іюліт в нібсколько разь просиль
нашего командарма выхлюютать присылку намь въ прикоманцированіе къ каждой
части по нібсколько французскихъ и англійскихъ солдать (изъ крестьянь и ребочихъ),
которые отъ себя ознакомили бы нашихъ съ условіями военной службы въ иностранныхъ
арміяхъ и жизни заграницей; къ сожалівню, верхи очевидно не поняли глубокаго практическаго заначенія этой мітры и она осталась неосуществленной.

Троцкій началь печатать въ Извѣстіяхъ С. й Р. Депутатовъ документы изъ секретной переписки Министерства Ипостранныхъ Дѣть; нячего особо секретнаго и сенксијоннаго въ опубликованныхъ документахъ нѣть; только самый факть печатанія характеризуеть всю гнусность власти, которая этимъ занимается, торопись расплатиться съ нѣмецкимъ генеральнымъ штабомъ за полученные когда-то серебренники. Стараются развернуться сразу во всю ширь своей подлости. Имъ не важно, что для людей, способныхъ разобраться во всѣхъ этихъ документахъ, ихъ значеніе очень ничтожно; они бьють на скандалъ, на шекотаніе темныхъ массь волнующей и очень выгодной по результатамъ сенсацієй; матерьять умѣто приготовляется опытными по этой части человѣчками, знающими, что надо пропустить, а что такъ оттѣнить, загримировать, а въ случаѣ надобности и поддѣлать, чтобы било въ носъ и подкладывало бы свинью и союзникамъ, и старому режиму. И Керенскому со товарищи.

Для меня нѣкоторые изъ опубликованныхъ документовъ очень интересны, такъ какъ ярко показывають до какой степеви было стѣпо Временное Правительство и какъ оно не знало и не понимало ни положенія, ни настроенія страны и армій. Терещенко разсылаль нашимъ посламъ самыя розовыя и успокоительныя телеграммы въ то время, когда все уже трещало и разлѣзалось по всѣмъ швамъ.

Выходить, что и при революціонномь Правительствѣ все оставалось по старому, какъ было при Царяхъ; по старому продолжалось безсовѣстное втираніе очковъ, вамазываніе самыхъ кричащихъ прорѣхъ и безобразій; по старому всюду кипъли, пресмыкались и творили свое злое дѣло такіе же прохвосты, жулики и лжецы, какъ та придворная клика, которая потубила Царское Село.

Теперь становится болёв или менёв понятно, почему союзники были такъ плохо освъдомлены объ истинномъ положеніи Россіи; многочисленныя военныя миссіи, несмотря на свою распространенность по всему фронту, видимо, тоже питались информаціей изъ казенныхъ источниковъ, сидѣли при большихъ штабахъ и прозѣвали то, что творилось въ странѣ, въ правительствѣ и въ арміи.

Сь ночи вся власть надъ пятой арміей передана въ руки военнореволюціоннаго комитета и всё наши командныя распоряженія отданы подъ контроль комиссаровь.

Послалъ телеграмму въ штабъ армін, что съ сего числа не считаю себя больше командиромъ корпуса, и въ виду неприсылки замъстителя, прибътаю къ способу звануаціи; передалъ командованіе инспектору артиллеріи генералу Власьеву, очень спокойному и равнодушно на все смотрящему человъку.

Въ засъдани Цика одинъ изъ большевиковъ назвалъ приказъ Крыленки о перемиріи величайшей безтактностью и легкомысліемъ — одънка очень правильная, но по выражевіямъ слишкомъ мяткая по отвошенію къ этой квинтессенціи военной безграфотности.

Вечеромь получена телеграмма Троцкаго, сообщающая товарищамь, что заявленія начальниковъ союзныхъ военныхъ миссій — ложь, и что всё воююще народы жаждуть заключить мирь, но этому мёшають имперіалистическія правительства и контръ-революціонные генералы, а потому товарищи солдаты призываются къ самой безпощадной борьбё за миръ.

Тошнотворно противенъ весь этотъ наборъ спеціально митинговыхъ фразъ и терминовъ, обычной бутафоріи дешевенькихъ демагоговъ-ораглені, рожденныхъ изъ грязной тібны современной хулиганщины и quasi-революціонныхъ круговъ.

Весь активъ этихъ любезныхъ толиъ словоизвергателей состоитъ въ привычкъ скоро, туманно и по книжному говорить, уснащивая свюю ръчь множествомъ заученныхъ (подчасъ смутно понимаемыхъ самимъ ораторомъ) иностранныхъ словъ, часть которыхъ уже пріобръла для толпы зваченіе жупела и сдълалась лозунгами и любимыми поговорками.

Собираюсь въ отъвать. Богь въсть, удастся ли когда-инбудь вернуться; ъду искать въ Россіи или за границей ряды тъхъ, кто будеть продолжать бороться за Россію съ навалившейся на нее бъдой. Безконечно тяжело уъзмать; три года тяжкихъ испытаній, радостно переносимыхъ ради родины во исполненіе того, чему была отдана вся жизнь, — окончились ужасомь, горечью и позоромъ послъднихъ восьми мъсяцевъ. Прошло погибло; будущее черно. Куда идти? что дълать и что ждеть вперерля? Полтора года напряженной работы надъ 70 дивизіей сдълали ее когда-то въ двухъ арміяхъ образцомъ порядка, благоустройства и воинской доблести; это была моя гордость, и все развалилось.

Я никогда не былъ оптимистомъ, но невъроятно быстрый развалъ частей явился и для меня слишкомъ неожиданнымъ. Поворъ и горечь всего перемитаго за послъднее времи и тъ черным перспективы, которыя грезятся миъ впереди, заставили какъ то отупъть и потерять способность остро чувствовать, изумляться и негодовать. Съ такими чувствомь отутъвна я подписаль послъдкий приказъ (приказъ какого-то породнаго чучела, котораго никто не слушается) по корпусу и сижу въ своей маленькой комнатъ пословъку, все уже потерившему, все испытавшему.

Поздно вечеромъ полковникъ Гейдеманъ изъ штаба арміи передаль, что въ Двинскъ пибалъ Главковерхъ (съ позволенія сказать) Крыленко и дважды требовалъ къ себъ командующаго арміей генерала Болдырева, но тоть категорически отказался это выполнить, заявивъ, что онъ такого Главнокомандующаго не знаетъ. Простилъ за это Болдыреву многія его ошибки и вихлиніе; ему тоже надо было лавировать въ надеждѣ вытрать время, но когда пришелъ часъ, то онъ поступилъ такъ, какъ то обязывало его положеніе, и, когда надо было сказать примо «да» или «иътъ», то онъ сказаль: нътъ.

13 Ноября. Собираясь вхать въ Двинскъ на вокзалъ, узналъ объ арестъ Болдырева; узналъ такие, что утромъ Власьевъ выбхать въ Двинскъ, куда Крыленкой вызваны всъ командиры корпусовъ. Ръшилъ отложить свой отъбадъ, чтобы не могли сказать, что я спъшно, въ виду происшедшихъ событий, удралъ изъ корпуса.

Власьевъ вернулся поздно вечеромъ; на вызовъ Крыленки прівхали всъ корпусные командиры арміи, за исключеніемъ командира 27 корпуса генерала Рычкова.

По мивнію Власьева Крыленко не ожидаль такого уситька, и это его подбодрило до неспособности скрывать свою радость; онь быль необычайно любевень, разсыпался вь увъренняхь самаго глубокаго уваженія къ командному составу, цъну и вначеніе котораго онь, Крыленко, отлично понимаеть; увъряль, что побевпокомить командировь только изъ желанія ознакомиться съ положеніемъ дъль и проливаль крокодиловы слевы по поводу того, что генераль Болдыревь «не пожелаль исполнить его покорнъйшей просьбы забхать къ нему въ вагонъ».

Свой приказъ о заключении перемирія полками Крыленко призналь ошибкой, вполнъ естественной въ той лихорадочной обстановкъ, въ которой онь отдавался; свои угровы по адресу генераловъ просилъ понимать ограничительно и только по адресу тъхъ, кто бунтуеть противъ власти Совъта Народныхъ Комиссаровъ.

Утверждалъ, что ни о какомъ сепаратномъ мирѣ они не думають, а говорять объ общемъ мирѣ, такъ какъ знають, что мира хотять всѣ вокоюще; пытался доказать, что ихъ не такъ понимаютъ и что союзниковь они нисколько не боятся, а отъ японцевъ уже получили гарантию полнаго нейтралитета въ восточныхъ дѣлахъ.

Относительно сопротивленія Ставки и Духонина Крыленко заявиль, что «имь надобла кровь», а поэтому они не двигають на Могилевь свои Петроградскія войска, которыя де вь одинь день могуть смести всю Ставку. — такъ какъ увѣрены, что сопротивленіе ликвидируется само собой, какъ только Ставка увидить, что она одинока.

Такова, въ передачѣ Власьева, суть бесѣды; командиры корпусовъ, по словамъ В., говорили съ Крыленкой рѣвко и правдиво, сосбенно же командиръ 47 корпуса генералъ Сухановъ. При прощаніи Верхопрапъ быль утогиенно вѣживъв, благодарилъ ва откровенное маложеніе своихъ мыслей и высказалъ, что считаетъ, что прибывшій къ нему командный составъ дѣйствительно любитъ свою родину, такъ какъ пошелъ на встрѣчу его протянутой рукѣ.

Туть онъ заявиль, что смѣщаеть съ должности генерала Болдырева и назначаеть его начальникомъ дивизіи, а поэтому просить посовѣтовать, кого назначить командующимъ арміей, а также и Главнокомандующимъ фронтомъ на мѣсто удаленнаго отъ командованія генерала Черемисова.

Бывшіе на сов'ящаніи комиссары стали выдвигать мою кандидатуру, и Крыленко поручиль корпусному комиссару Антонову спросить меня, согласень ли я на такое начаченіе. Я отв'ятиль, что при современномъ положеніи не желаю командовать ни однимъ солдатомъ, а не то, что арміей или фронтомъ.

Повидимому, наша армія единственная, куда новоявленный Главковерхъ могъ пробхать безпрепятственно; намъ очень напортило сидѣнье на прямомъ сообщеніи Двинскъ— Петроградъ при исключительномъ удобствѣ распространенія по тыламъ и резервамъвсякой нечисти и пропаганды; даже 12-я, худшая по составу и заболѣвшая большевизмомъ ранѣе, армія въ концѣ концъ сбольшевизилась не такъ скоро, какъ

14, 15, 16 Ноября. Довольно тяжелый перевадь въ Петроградъ; пришлось пройти всѣ звакуаціонныя мытарства. Въ Петроградъ спокойно; улицы переполнены толстомордыми и отлично одътыми углубителями революціи. Немедленно по прівадъ домой стали собираться тахать на югъ въ Новороссійскъ; говорять, что на казачьихъ земляхъ большевизмъ не можетъ получить пирокато развитія.

17 Ноября. Большевики все болье и болье раскрывають свои карты; эпоха правлення наступаеть, кажется, самая крутая, такь что и Держиморда позавидуеть, но по всему видьо, что большевитская дубинка идеть въ произ; российскому народеесийе не только въ томъ, чтобы пити, а и въ томъ, чтобы быть биту. Мирные переговоры направлены очевидно къ сепаратному миру, но все это идеть ступеньками; за то на союзниковъ большевики опредъленно плюють.

18 Ноября. Быль въ Главномъ Управленія Генеральнаго Штаба; старшіе чинь сидять въ постоянномъ ожиданіи ареста, однако, работа идеть по прежнему руслу. Узналь, что на заключеніе мира заставили вхать въ качествё военныхъ вклертовъ Полновниковъ Генеральнаго Штаба Шишкина и Станиславскаго. Вся задача Главнаго Управленія сейчась къ тому, чтобы всёми мёрами задержать равруштельную работу большевистскихъ военныхъ верховъ и направить реформаторскую дёлтельность Смольнаго въ хоть сколько-нибудь осмысленное и не вредное для Россія русло; дёлаются полытки получить право редакцій декретовъ, касающихся армін, для того, чтобы облекать ихъ въ грамотную форму. Всё надівотся на то, что большевиямъ долго не продержится, и стараются сохранить старыя учрежденія и всю скстему для будуште; я не

раздѣляю здѣшняго оптимизма, ибо не вижу того, что отняло бы власть у комиссаровъ, ваключающихъ миръ, развязывающихъ отъ всѣхь обязанностей и сулящихъ массам всякія пріятности. Очень жаль всѣхь старшихъ чиновъ управленія; положеніе ихъ дѣйствительно каторжное и хуже нашего фронтового; конечно, для текущихъ дней они дѣлаютъ серьевную работу, но вся трагедія въ томъ, что работа-то безполезна, ликакіе мягкіе зволюціонные пріемы съ большевизмомъ не сладять; по всей же системѣ, принятой комиссарами, для меня ясно, что сейчась они выбирають тѣхь, кто пойдеть къ нимъ служить и налаживають свои аппараты военнаго управленія; когда послѣдніе будуть готовы, то они разобьють все старое и вышвырнуть всѣхъ тѣхъ, кто не будеть съ ними.

19 Ноября. Прібхаль съ фронта мой денщикъ; по его разсказамъ состояніе войны съ нѣмцами фактически прекратилось; братанье идеть по всему фронту; нѣмцы ходять по окопамъ, забираются въ наши тылы, но къ себѣ нашихъ товарищей не пускаютъ; девертирство увеличилось до невѣроятныхъ размѣровъ и роты таютъ.

Большевики продолжають показывать свои отточенные и фидами коготки: аресты, равтоны, реквизицін, воспрещенія, угрозы сыплются изъ Смольнаго непрерывнымых потокомъ, массы пока рукоплещуть, ябо ихъ шкурки и животики все это пока еще не затрогиваеть, а отдается на чужой спинѣ. Но одно можно сказать, что такого «тащить и не пущать» не было и при первоклассныхъ Угромъ Бурчевыхъ.

20 Ноября. Большевики закрыли всё даже соціалистическія газеты; всё молчатъ и покоряются, а съ насильниками ничего не дёлается. Силой разогнали городскую думу и посмёнлись надъ ея протестами.

Ставка арестована; туда отправился Верхопрацъ Крыленко съ новымъ начальникомъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго товарищемъ Шпеуромъ (поручикъ, выгнанный судомъ офицеровъ изъ какого то гусарскаго полка); для пошло-опереточнаго Верхопрапа нашелся подходящій Наштапрапъ; умершую русскую армію ничто уже оскорбить не можетъ.

Представителями «Россіи» на заключеніе мира назначены «чисто кровавые» русскіе, товарищи Іоффе и Розенфельдъ-Каменевъ; есть ничтожное облегченіе въ томъ т на мсполненіе этого поворнаго, гнуснаго и предательскаго акта пошли не русскіе люди.

Ходять слухи, что Корниловь подъ охраной 400 Текинцевъ спасся изъ Быхова и пробивается на югъ. Легко вздохнулось при этомъ изв'йсти, такъ какъ судьба Быхов-скихъ заключенныхъ все время висъла мрачнымъ кошмаромъ; теперь, по крайней м'ър'т, есть надежда, чта опи пробыотся на Донъ или, если погибнутъ, то честно, въ бою, а не поть лапами и муками красныхъ палачей.

Похоже на то, что подъ впечатитениемъ захвата общероссійской власти, Россія расная Свои составныя части: Украина уже объявила себя самостоятельной, Западная Сибирь тоже, какое то движеніе идетъ на Дону...

21 Ноября. Сидимъ въ полной неизвъстности; газеты закрыты, и большевики сообщають только то, что имъ выгодно. Городская милиція, укомплектованная старыми солдатами, распущена, и городъ управляется красногвардейцами и матросами — встрътили на Кронкверскомъ проспектъ трехъ такихъ товарищей съ мордами хоть сейчасъ въ альбомъ Сахалинскихъ типовъ Дорошевича.

Объявлено, что Ставка занята войсками Крыленки и что Духонинъ убить; вотъ же и «намъ надобла кровь»!

22 Ноября. Ввиду невозможности выбраться на югъ безъ какого-нибудь офиціальправку на Кавкать для лѣченія. Арестованы военный министръ Маниковскій и начальникъ генеральнаго Штаба Марушевскій и увезены въ Смольный; за что арестованы — неввѣстно. Крыленко въ газетахъ изливаетъ свое негодованіе по поводу убійства Духонива и пытается умыть руки. Конечно, физическій убійца не товарищъ Абрамъ, а тѣ
солдаты, которые разорвали на куски послѣдняго Верховнаго Главнокомалдующаго
Русской Армін и которые были натравлены на погибшаго тѣми обвиненіями, которые
возвели на него Крыленно и Ко.

На фронтъ во исполненіе декрета народныхъ комиссаровъ о выборномъ начальствъ щетъ выборъ начальниковъ; Петроградъ наполняется толпами низверженныхъ командировъ всѣхъ ранговъ; эти еще счастивые, ибо имъ разрѣщили уѣхатъ; куда хуже положеніе тѣхъ, которые силой оставлены на фронтъ и разжалованы на долинности каще варовъ, конкоховъ и т. п. и погружены въ невъроятиёмирую атмосферу брани и насилів.

23 Номбря. На мирныя предложенія большевиков'ь німцы отвітили є с гордамъ снисхожденіемъ и заявили, что согласны на сепаратный миръ при условіи политійшей покорности єъ нашей стороны, они великол'єпно учитываютъ наше положеніе, знаютъ, что мы воевать не можемъ и сдерутъ съ присланныхъ ими на управленіе Россіей товарищей, сколько имъ захочетоя.

Большевики сконфуженно молчать; они не такъ еще окрѣпли, чтобы воочію показать наложенныя на ихъ сердца, совѣсть и воровскія руки нѣмецкія клейма. Тѣ обрывки донесеній о мирныхъ переговорахъ, которые имъ пришлось опубликовать, дають достаточную картину униженій, которыя испытывають ихъ представители, ведущіе эти переговоры (вѣриѣе сказать, должны испытывать).

24 Йоября. Свидътельствовался на распредълительномъ пунктъ, пока еще старымъ порядкомъ безъ товарищей и комиссаровъ. Свидътельствовалось 70 человъйсъ и съ ними управились въ два часа; въ общемъ одна комедія и отличный путъ для уклоненія отъслужбы разныхъ симулянтовъ и шкурниковъ. Много приходилось ранъе слыщать о нашихъ звакуаціонныхъ нравахъ и порядкахъ, но я никогда не думалъ, что все это можетъ тълаться столь откоренно и безперемовню.

Выпущенъ декретъ, коимъ упраздняются Сенатъ, всѣ суды и мировые судьи, — еще на подачка всѣмъ тѣмъ, у кого остались счеты съ этими непріятными для свободныхъ товарищей учрежденіями.

За эти дни испыталь стояніе въ разныхъ продовольственныхъ хвостахъ, какое это должно быть мученіе для людей одинокихъ, старыхъ, слабыхъ, занятыхъ службой или работой. Перешли на дачу хлёба по три восьмыхъ фунта въ день, причемъ половина состоитъ изъ соломы; солома эта съ непривычки ранитъ горло, и и принялъ эти раны за заболеваніе антиной. Когда удается купить картофель, то перепекаемъ наши дачи хлёба въ ятмещкій К. К. бродъ.

Цены растуть не по днямъ, а по часамъ; у кого есть девъга, тотъ можетъ все покупать у товарищей солдатъ, добывающихъ себѣ все въ большомъ избыткѣ при помощи угровы разными колющими и стрѣляющими инструментами.

25 Йомбря. Съ ночи и весь день голпы черни, солдать, матросовъ и набравшейся въ Петроградъ хулиганщины громили винные погреба Зимниго Дворца; шла перестрълка, трещали пулеметы, временами допосилось пьяное ура.

Народные комиссары оказались не въ силахъ справиться съ бандами товарищей, ръшившихся поживиться запасами царскихъ погребовъ.

26 Ноября. Осчастливлены декретомъ, отмъняющимъ права собственности на дома, которые переходять во власть мъстныхъ совътовъ.

Вернулась съ фронта мирная депутація; предложенія нѣмецкаго командованія держатся въ строгомъ секретѣ; на ушию въ Главномъ Управленіи сообщили, что они настолько поворны и унивительны, что даже большевики стѣсняются ихъ опублимовать, боясь, что остатки національнаго стыда еще не устѣли окончательно заглохнуть.

Въ большевистскихъ верхахъ очередной скандалъ: начальникъ штаба Верхопрапа товарищъ Шнеуръ оказался бывшимъ агентомъ одного изъ охранныхъ отдъленій; втомъ нѣть ничего удывительнаго ибо 90% такихъ агентовъ представили изъ себя самыхъ отборныхъ мерзавцевъ, за деньги готовыхъ на что угодно и химически чистыхъ отъ всякихъ убъяденій и принциповъ; люди они бывалые, смѣлые и тѣмъ, кто избъядър регистраціи, предстоитъ большое плаваніе въ большевистскихъ моряхъ; они это хороше сознають, что и объясняеть, почему и въ мартъ и въ октябрѣ такъ старательно уничтожались архивы охранокъ и сыскныхъ отдъленій: многимъ крупнымъ шишкамъ революціи надо было уничтожать слѣды своихъ близкихъ и платныхъ отношеній съ этими мало почтенными съ революціонной точки зрѣнія учрежденіями.

27 Ноября. Большевики продолжають привлекать из себё расположеніе и поддержку всёхть низовъ рёшительностью своей расправы съ правами верховъ и стремительностью раздачи низамъ разныхъ благъ; они сумёли даже расколоть крестьниство на его общемъ съёздё. Среди офицеровъ ходитъ слухи, что на югѣ началось антибольшевистское возганіе, и что назаки и хохлы подпимаются противъ петроградскихъ большевиковъ.

28 Ноября. После перваго періода ошальнія отть захвата власти большевиками, напочве болгологін; на улицахъ устраивають манифестаціи въ пользу Учредительнаго Собранія, въ которомъ видять единственное спасеніе отъ власти комиссаровъ. Много р'вчей, но развів въ р'вчахъ сила? відь, если за Собраніемъ будуть стоять только слова, революціи и вздохи, то, если оно не будетъ большевистскимь, оно не проживеть и часа — комиссарская р'вішительность тому порукой.

29 Ноября. Говорять, что вчера собралось что-то въ родъ Учредительнаго Собранія: сощлись, открылись и закрылись. Завтра ожидается декреть объ уничтоженіи чиновъ и орденовъ; низы и чернь рукоплещуть этому событію, видя въ томъ векликую побъду. Не рано ли радуешься миоголикая, безголовая, гумъливая, бурливая и глушая толпа? Не придетъ ли время, когда начнешь стонать и жалѣть о прошломъ?

30 Ноября. Становится несомивинымъ, что ють Россіи возсталъ противъ Петрограда; большевинамъ сейчасъ это истати, такъ какъ даетъ имъ богатый матеріалъ, чтоби пратоварищей грознымъ призраномъ надвигающейся контръ-революція, которая только и ядеть за тъмъ, чтобы отнять у нихъ то, чъмъ большевини набили ихъ рты, животы, карманы.

Всякому ясно, что большинство населенія не на сторонѣ большевизма; но ясно также, что большевикамъ дали столько времени, чтобы овладѣть симпатіями массъ, что съ ними теперь уже не справиться въ столичныхъ, набитыхъ товарищами и фронтовыхъ районахъ, гдѣ все антибольшевистское приравнивается немедленно къ самой черной контръ-революціи.

Говорять, что противъ Дона двинуть Черноморскій флоть и направлены какія-то надежным части 5 арміи. Замерла война на въмецкомъ фронтъ; загорается на новомъ, и загорается надолго, ибо большевики власти не отдадуть, а значительная часть съ ихъ главенствомъ не помиоится.

Вся надежда теперь на казаковъ и укражнцевъ; туда даже по частвимъ свъдвінихъ спасаются съ фронта офицеры, старые солдаты, часть служебной вителлигенцив. Все дъло теперь въ разумныхъ и талавитивихъъ вокдихъ, которые отбросятъ гадости и стараго, и новаго порядковъ и сумбютъ овладъть искреннимъ довърјемъ всей страны; тогда и новаго потратива и нарахи и цутачевщивы 20 въка можетъ быть скоро остановленъ. Я не знаю совершенно Каледиана, но говоритъ, что онъ можетъ быть такимъ вождемъ.

1 Денабря. По городу все время идетъ рѣдкая перестрѣлка; товарищи ходятъ толпами или разъѣзжають на автомобиляхъ и громятъ оставшеся частные винные склады и погреба; на улицахъ масса пьяныхъ и идетъ открытая продажа награбленныхъ рѣдкихъ винъ.

Въ Брестъ застрълился Скалонъ, принужденный комиссарами отправиться туда вачестве предсъдателя комиссіи по заключенію перемирія. Трудно себь представить, что пришлось ему перемить на своемъ скорбномъ крествомъ пути.

Получилъ письма изъ корпуса; всюду вступили въ должности выбранные начальник; у насъ въ 70 и 18 дивизівъть эта процедура прошла еще достаточно разумно, но рядом творятся всякія безобразія; въ артиллеріи старыхъ дивизіонеровъ посадили коренными твадовыми (самая трудная служба), ротныхъ командировъ назначили кащеварами и уборщиками нечистотъ. Гдв-то южитье были случаи продажи нашими товарищами нтыщамъ своихъ пулеметовъ и орудій. Чудовищно все это, но при нашихъ товарищахъ, къ ужасу, не невозможно.

2 Декабря. По свъдъніямъ союзныхъ миссій нъмцы уже увезли съ нашего фронта около сорока дивизій. Соманикамъ скоро приднеген на собственной шет испытать поситъдствія своей бливорукости, повюдившей разложиться и погибнуть нашей арміи.

Выбиваюсь изъ силъ въ попыткахъ достать билеты для проведа на югъ; надо заплатить большія комиссіонныя, а денегъ нѣтъ. Всѣ стремленія направлены къ тому, чтобы увхать куда угодно, но только подальше отъ Петрограда; фронть какъ-то поблекъ въ памяти: вспоминаю о немъ, какъ о далекомъ покойникъ.

Брать горничной семьи генерала К., солдать какой-то артиллерійской бригады съ очень плиннымъ номеромъ, только-что дезертировавшій съ фронта, хвастался сестръ, что ему перепало нъсколько сотъ рублей отъ дълежки суммы, полученной его батареей съ нъмцевъ за проданныя имъ орудія; когда сестра (лично мнъ это разсказывавшая) стала его ругать за такую мерзость, то онъ нъсколько смутился и возразилъ: «чего же было свое терять, когда сосёди продали и раздёлили; чёмъ мы хуже?»

При такомъ скотскомъ міровоззрівній возможны самыя невізроятныя мерзости.

По городу полвають пущенные къмъ то слухи, что вся работа большевиновъ направлена въ пользу возстановленія у насъ монархіи, и что таково приказаніе Вильгельма; многіе охотно в'врять этой неліпости.

3 Декабря. Троцкій заявиль, что ввиду начатой противъ нихъ борьбы, они даютъ мъсяцъ, чтобы одуматься, а затъмъ переходять на систему настоящаго террора и введутъ гильотину для всъхъ враговъ народа. Кръпко, но по крайней мъръ опредъленно и не воняетъ дряблостью.

Въ Петроградскомъ гарнизонъ началось антибольшевистское движеніе: поздненько спохватились товарищи присяжные охранители завоеваній революція! Использовавъ гарнизонъ для сверженія Керенскаго, комиссары отлично учли ту опасность, которую представляли эти распустившіяся и привыкшія уже свергать правительства войсковыя части; они ввели въ Петроградъ латышскіе полки и послѣ этого начали понемногу гнуть товарищей. Особенно не нравится новое положение Семеновцамъ, Преображенцамъ и Волынцамъ, игравшимъ до сихъ поръ роли первыхъ революціонныхъ любовниковъ.

Большевики уже начали ръшительную игру, указавъ войскамъ Съвернаго фронта, требующимъ смѣны, что таковая вполнѣ возможна при помощи частей Петроградскаго

гарнизона, все время стоящихъ въ тылу и не нюхавшихъ еще пороха.

4 Декабря. Нёмцы предлагають комиссарамь купить у нась оставшуюся у нась матерьяльную часть и боевые запасы. Прівхаль сь южнаго фронта полковникъ М.; разговаривалъ съ нимъ по поводу іюньскаго наступленія; онъ согласенъ съ моимъ митьніемъ, что наступленіе было крайне несвоєвременно, безнадежно, и сыграло весьма серьезную роль въ усиленіи въ войскажь большевизма. Спросилъ у него, можно ли было у нихъ разсчитывать на поддержку частями войскъ Корниловскаго выступленія; оказалось, что такъ же, какъ и у насъ на фронтъ, — нътъ, нельзя было.

Очевидно, что мы, строевые начальники съвернаго фронта, были правы, считая это выступленіе совершенно безнадежнымъ и несвоевременнымъ; его надо было д'влать или ран ве іюньских ваантюрь, или же попоздне, когда массы познають, что такое боль-

шевизмъ.

Вечеромъ выпущены бюллетени о заключении перемирія, о прівздв въ Брестъ Кюль-

мана и Чернина и о выбаль тупа же Тропкаго.

Въ пять недъль большевики обдълали одно изъ крупнъйшихъ событій текущаго въка, сбросили съ боевыхъ счетовъ 10 милліоновъ русскихъ штыковъ и развязали нъмцамъ руки на всемъ восточномъ фронтъ.

Союзникамъ предстоитъ горячая баня и только помощь американской техники можеть ихъ спасти; одинь изъ моихъ сегодняшнихъ собеседниковъ высказаль мысль, что Брестское перемиріе можеть быть гибельно и для самихь намцевь, такъ какъ изв'ястіе о томъ, что русскіе прекратили воевать и будуть польвоваться всёми благами жира можеть вредно отразиться и на воинственности настроенія германскихъ войскъ.

По городу все шире распространяются слухи о предстоящемъ возстановлении монархіи; думаю, что зд'єсь прежде всего сказывается затаенное желаніе большинства пришибленныхъ «завоеваніями революціи» обывателей, которые, подъ ужасомъ всего переживаемаго, забыли все, чемъ прежде попрекали Царскій режимъ, и готовы целовать вновь появившагося городового, если бы онъ воскресъ.

5 Декабря. Все время идетъ ръдкая перестрълка, продолжается грабекъ винныхъ постобовъ; около Биржевого моста воздухъ напоенъ запахомъ шампанскаго отъ разгромленныхъ складовъ, бывшихъ подъ здапіемъ бириж; вечеромъ впечатлъйіе такое, какъ будто бы находишься на фронтъ и идетъ перестрълка секретовъ. Большевики приняля суровыя мѣры противъ винныхъ погромовъ, но пока безсильны съ ними справиться; на этой почвъ происходитъ острые конфликты между солдатами гарнизона и красноармейцами.

Петроградъ сейчасъ залитъ дезертирами и всевозможными отбросами фронта, тор-

гующими, жир вющими и благоденствующими.

Вечеромь по городу распространилось сенсаціонное изв'ястіє о занятіи японцами Владивостока и о предъявленіи союзниками какого-то ультиматума. Заяятіе Влади востока можеть им'ять огромное значеніе для спасенія всего Прявмурья отъ распространенія тамъ большевизма; природнаго большевизма тамъ быть не можеть, но опасенъ большевизмъ привовной, специфически городской, подслоенный каторжными и хулиганскими элементами.

Что же касается ультиматумовъ, то въ данномъ случат союзнички не на тотъ крестъ молятся; хоть бы теперь пора мистерамъ и мусью разглядёть, съ къмъ приходится вести

дъло.

6 Декабря. Получиль письмо изъ корпуса; демократизація и разваль летять тамъ бъщенымъ темпомъ. Товарищи заняты преимущественно торговлей; нъмпы платять ва събстные припасы и за мыло огромныя цъны (кто-то изъ телефонистовъ штаба 70 ди-

вивіи получиль волотые часы въ обм'єнь за два куска мыла).

Комиссары объявили войну Украйнѣ; быть можеть, на этомъ они расквасять свои морды; украиныцы, какъ въ 70 дививіи, такъ и въ частихъ 21 корпуса почти цѣликом украинивированнаго) рѣзко выдблялись среди остальныхъ товарощей своей разумностью и уравновъшенностью и держались особнякомъ, не поддаваясь большевизму; одно время я даже думалъ основать на нихъ закрѣпленіе порядка въ 70 дивизіи, но по революціонной неовытности ждалъ разръшенія и опоздаль; надо было, не ожидал никакихъ разръшеній, украинизировать полки, и тогда навърно они удержались бы (хотя бы потому, что тогда я не получилъ бы для дивизіи тъ ужасным хулиганскія пополненія, которыя гвоемъ залили дивизію въ августь и сентябръв).

По тому, что я видълъ въ частяхъ, имъвшихъ преимущественно составъ изъ украинскихъ губерній, думается, что никакого народнаго сепаратизма у хохловъ нътъ; это

ученіе городское или зарубежное и для интересовъ Россіи безопасное.

Каваки шевелятся; получено изв'встіе, что Калединъ заняль Ростовъ и разгромиль тамощиихъ большевиковъ; съ этимъ именемъ связываютъ большія надежды; говорять, что это челов'вкъ идеи, твердый, р'вшительный, способный на подвигъ, дай Богъ, чтобы это было такъ; хочется хоть гдъ-нибудь искать просв'ята и надежды.

Объединенная Украина и казаки могуть сыграть рѣшающую роль въ дѣлѣ спасенія Россіи; только бы не равсорились, по славянскому обычаю, изъ за какихъ-нибудь мело-

чей и не вабыли, что сейчасъ главное свалить большевиковъ.

Мъстная анархія въ Петроградъ разрастается; синодиять разгромовъ, грабежей в всевозможныхъ насилій ширится. Большевики объявили осадное положеніе — довольно смѣшной съ ихъ стороны жесть (должно быть отрыжка старыхъ времеть, когда объявленіе этого положенія считалось ultima ratio для прекращенія всикихъ бевпорядковъ); въдь седарас положеніе это отменьа законныхъ гарантій и установленіе крутов военно-административной диктатуры, ну а что же установлено большевиками съ конца октября, какъ не самая дикая диктатура, во много разъ крѣпче и безпардонвѣе любого осаднаго положенія прежняго времени.

Интересно также, какими силами располагають сейчась комиссары для обузданія розполісієй, Керенскимъ и ими сугубо распущенныхъ товарищей; пока что — только латышскими полками, которые со смакомъ и съ колодной жестокостью расправляются со своими недавними господами и хозяевами; помогаеть комиссарамъ и посъянная ими вражда между солдатами и краспоармейцами. Отдувается же за все ошалъвшій отъ страха и навеленныхъ новой властью порядковъ обыватель.

7 Декабря. Стрёльба и погромы, несмотря на всё комиссарскія угровы продолжаются; измываюсь въ попытнахъ достать билеты для проёзда на Кавкаэт; хочется удрать всей семьей; всё вещи отправили въ Новороссійскъ. Безконечное стояніе въ разныхъ очереляхъ и хвостахъ выматываеть всё силы, но за то пріучаетъ къ терителя.

8 Декабря. Отвътъ украинской рады большевикамъ великолѣпенъ: что ни словечко, то перъъ хохлацкаго остроумія и злой ударъ по заправиламъ Смольнаго; вът от же времвидно, что авторы не лишевы пониманія наличной обставовки и чувства разумной государственности. Хорошо бы Ръпину написать картину на тему «отвътъ Украинской Рады Смольному». Характерно то, что въ отвътъ подчеркнуто, что Украина стремится къ федерация, а не къ самостійности.

Сейчасъ самое опасное это вмъшательство украинцевъ австрійской оріентаціи, что несомітьно будеть поощряться нъмецкимъ командованіемъ, коему не съ руки все, что можеть свадить его петрограйскихъ ставленняють.

Наконець то, газеты подняли животрепещущіе вопросы о грядущемь голодів, о немабжномъ при принятомъ большевиками курсів экономическомъ кражів и о катастрофическомъ состоянія транспорта со всіми вытекающими изъ сего посліжденівним. Этимъ
спеціально занялась «Новая Жизнь»; ея сводки даютъ ужасныя картины того, чот овъригая на Руси: товарищи на желізанихъ дорогахъ творять великів безобразів, ябаваютъ
служащихъ, и дороги корчатся въ посліднихъ судорогахъ. Заводы и фабрики постепенно
закрываются, ибо никакая производительная работа невозможна при современныхъ
занимавшаяся во время войны постройкой деревниныхъ частей для аэроплановъ, захотала перевести свои деревянныя мастерскія на выділку ходовой мебели; послі выцільня
первой партіи обыкновенныхъ письменныхъ столовъ, стоившихъ прежде 40—45 рублей,
произвели подсчеть себістоимости и оказалось, что матерьяль и работа стола обощнись
въ 1800 руб.

И такъ вездъ и во всъхъ отрасляхъ производства.

9 Декабря. Верхопрапъ Крыленко не на шутку собрался воеватъ съ Украйной. Троцкій объявилъ, что имъ дано разръщеніе формировать сособые отряды изъ военно-плънныхъ, сочувствующихъ углубленію русской революціи и диктатуръ провтаріата; несомнънно эта попытка направлена къ образованію особыхъ частей, чтобы справляться съ непокорными товарищами. Товарищъ Троцкій торопится и не боится дълать то, что боялся сдълать то дагонить Керенскій.

Вообще по всему тому, что говорять въ Главномъ Управленіи Генеральнаго Штаба про работу военнаго комиссаріата, очевидно, что комиссары понимають, что товарищи выли хороши для того, чтобы свалить старую власть, но что надо возможно скортье вавести свои спеціальныя большевистскія части и на нихъ опереть свое вліяніє. Троцкій отлично совнаеть, что приходить чась, когда надо им'єть надежные скорпіоны, чтобы погонять и обувдывать эти слишкомъ разошедшіяся звъриныя кучи; латышей едва хватаеть для Петрограда.

10 Декабря. Судя по гаветамъ, на югъ образовался новый внутренній фронтъ и началась настоящая война; туда сибшно отправляются части красной гвардія; коммосары убивають одновременно двухъ зайцевь; такъ какъ тими отправками очищают Петроградъ отъ наиболѣе активныхъ и опасныхъ элементовъ. Пытаюсь достать какіе-нибудь товарищескіе документы, чтобы пробраться на югъ, такъ какъ при данной обстаюмът открытый пробъдть съ документами на командира корпуса, генерала и барона совершенно не вовможенъ; такъ говорятъ всѣ пробравшіеся съ юга къ своимъ петроградскимъ семьямъ. Красноармейцы отправляются на югъ съ воинственными манифестаціями; они еще не ошпарены впечатляніемъ войны.

Идетъ приготовленіе общественнаго мићи и петроградскаго населенія къ подошедшем уже вплотную продовольственному краху со ваваливаніемъ всей вини на буржуевъ и на старый режимъ. Большевики въ объясненіяхъ вообще не стъсявотся: въдь объявили же они, что пьяные погромы послъднихъ дней организуются кадетской падтіей съ цѣлью ухудишять общее положеніе и спользовать для контръ-революци пьяное настроеніе толим. Вѣдь говориль же Троцкій, что, если Учредительное Собраніе пойдеть на непочетный для Россіи мирь, то большевики уйдуть изь собранія и пойдуть противь него. Разв'є слова теперь къ чему-нибудь обязывають:

Пона что несомивнио только то, что къ намъ прищелъ Царь Голодъ, а съ нимъ экономический и промышленный крахъ.

11 Декабря. Первый день, прошедшій безъ новыхъ декретовъ; или матерьялъ для нихъ истощился, или южныя событія слишкомъ отвлекли вниманіе комиссаровъ.

По части продовольственнаго кризиса комиссары привывають рабочихъ справиться съ нимъ «своими средствами»; какъ сіе понимать въ обращенія къ рабочить не пов'ядано, ко, при выяснившемся уже арсенал'в большевистскихъ способовъ, средства долимы бить весьма р'впительныя и для насъ буржуевъ, контръ-революціонеровъ и старорежимниковъдостаточно колючія.

Въ газетахъ сообщается о ванятіи Харбина китайскими войсками и помъщена грозная телеграмма Троцкаго, посланная имъ въ Харбинъ, объ арестѣ тамъ всёхъ, способствовавшихъ этому событію русскихъ властей. Товарищи комиссары, самымъ безцеремоннымъ образомъ тяпающе по головамъ всёхъ попавшихъ подъ ихъ лапу русскихъ, вообразвли, что право этого тяпанія распространяется чуть ли не на весь міръ. Троцкій не соображаетъ, что если Харбинъ занятъ китайцами, то кто же изъ его комиссаровъ или сподручныхъ окажется въ состояніи произвести требуемый имъ аресть.

12 Декабря. Сообщеніе съ югомъ прекратилось; рѣшилъ пробираться на Дальній Востокъ; весь вопросъ въ томъ, какъ добыть средства на дорогу; всѣ наши несчастныя сбереженія мы по чувству долга обращали въ военные займы, погибшіе подъ декретомъ большевиковъ.

Голодъ надвигается во всю, такъ какъ Украйна и Донъ остановили весь подвозъ съ юга; останотся только далекіе запасы хліба въ Сибири, но какъ ихъ подать при хромающихъ на всів колеса желізанихъ дорогахъ? Большевистскій режимъ, распуская всів низы, уничтожаеть даже надежду на то, что грядущее Учредительное Собраніе оканется въ состояніи возстановить какой-нибудь порядокъ.

13 Декабря. Получиль въ Главномъ Штабъ послъднія воспоминанія объ Императовом Россіи — звъзды и ордена за время этой войны; прежде была бы радость, а теперь только одда горечь всего переживато.

Офиціально объявлено, что подвозъ хліба изъ Сибири и съ юга прекратился, а потому надо ожидать настоящаго голода «со всіми его послідствіями»; не надо бать пророкомъ, чтобы догадаться, что всіх эти послідствія обрушатся на насъ, такь какъ товарищи голодать не хотять. Сейчась голодь даже съ руки большевикамъ, ибо оставась повелителями распредъленія наличныхъ и притекающихъ запасовъ продовлетвія, оки владіють средствомъ привлеченія къ себъ единомышленниковъ и вольныхъ и невольныхъ прислужниковъ, неоравненно боліве сильнымъ, чёмъ декреты, пропагагарь убъжденія и т. п. «Хочешь быть съ нами, дадимъ ість; а не хочешь — пеняй на себя», таковъ сейчасъ лозунгъ большевистской политики по отношенію ко всему населенію. А відь ради прокормленія семья и просящихъ ість дітей къ большевистскимь ногамъ склюнятся очень многія непреклюнныя при другихъ богоятельствахъ шеи.

Остановка многихъ заводовъ и фабрикъ увеличиваетъ толпы безработныхъ и бродягъ. Невеселыя впереди перспективы.

14 Декабря. Гаветы наполнены перечнями грабежей и убійствъ въ городахъ и бевпорядковъ и разгромовъ, учиняемыхъ товарищами на желбаныхъ дорогахъ. Объявлено, что хлъба въ Петроградъ осталось на пять дней и что на востокъ посланы особые отряды добывать хлъбъ и продвигать его къ красной столицъ.

Вспоминается проклятіе Петрограду раскольниковь, гибшихь при Петр'в Великомъ на даботахъ при осушкъ ядъщнихъ болоть, и ихъ предскаваніе, что «черезъ два ста л'ютъ бъть этому проклятому м'юту пусту».

15 Декабря. Сегодня узнали, что большевики заняли всё частные банки и объявили ихъ національной собственностью; въ город'в по этому случаю полная паника, такъ

накъ многіе, боясь держать цънности дома, положили ихъ въ сейфы и теперь разомъ потеряли все.

Значно я всегда быль настроень противь банковь и считаль ихъ жадными пауками и родителями всевозможныхъ спекулянтовь и узаконенныхъ грабителей, но принятая большевиками мѣра бьеть по всёмъ безь разбора и погубить только Россію; не намъ, корчащимся въ анархіи и нищетѣ, предписквать міру столь сногсшибательныя новшества, ае ше по финансовой части; эксперименты въ зономичить во много разъ опаснѣ ковыхъ не въ поличисѣ, ибо экономическія волны распространяются глубие, дальше, проннають больше во внутрь и разводять за собой массу мелкихъ зыбей и волненій. Особенно остро разразился надъ обывателями декреть о реквизиціи всѣхъ металлическихъ цѣвностей, находящихся въ сейфахъ; спокойно чувствують себя только тѣ ловкачи, которые во ввемя перевели сеом капиталь загованицу.

Сегодня же объявлено о прекращеніи выдачи пенсій и о разр'єшеніи вс'ємъ офицерамъ старше 43 л'єть выйти въ отставку.

Французы просили вернуть имъ только что присланныя намъ двъсти орудій, но получили отказъ.

16 Декабря. Положеніе офицеровъ, лишенныхъ содержанія, самое безвыходное, а для нъкоторыхъ равносильное голодной смерти, такъ какъ всъ боятся давать офицерамъ какую-нибудь, даже самую черную работу; доносчики множатся всюду, какъ мухи въ жаркій лѣтній день и всюду изыскивають гидру контръ-революціи.

Придеть время, и недолго его ждать, когда всв, радующеся нашему офицерскому несчастью, сами восплачуть и возрыдають.

Сегодня объявлено, что если подвозъ хлѣба прекратится, то буржуи будутъ лишены и тѣхъ 3/6 фунта, которые имъ выдають; это распоряженіе равносильно огульному присужденію къ голодной смерти. Вотъ тебѣ и égalité, надъ которой захлебывалась наша интеллигенція.

17 Декабря. Манифестація по поводу заключенія перемирія, причемъ прикавано показать во всемъ блескѣ мощь россійскаго революціоннаго пролетаріата. На улицах можно было обозрѣвать великолѣпиѣйпія коллекцій самыхъ хулиганскихъ рожь в накихъ-то человѣческихъ обмылковъ, ползавшихъ по петроградскимъ стогнамъ во всеружни краснаго тряпья разныхъ размѣровъ. Несмотря на всѣ административным в спиритуальныя вспрыскиванія, настроеніе толпы сѣро-слизкое и совсѣмъ нерадостное; думаю, что у большинства еще не совсѣмъ исчезъ стыдъ, или, вѣрнѣе сказать, его остатки, за совершенное и совершаемое.

Временами между манифестантами проявилилась пугливость стада, дѣлающаго что-то не совсѣмъ хорошее, и еще не отрѣшившагося отъ старой привычки трусливо мдать неизбѣнкаго за то нагоняя и вздрючки; при малѣйшемъ гамѣ, а тѣмъ болѣе при случайномъ выстрѣлѣ, толпа съ воплями разсыпалась и бросалась прятаться по подъбадамъ и воротамъ, а вооруженные натопорцивались и начинали стрѣлять вверхъ.

На сіи процессіи ввирали, — не внаю съ какимъ чувствомъ, — почетные гости на этомъ позорищѣ не только Россіи, но и всей цивливацій, мирные послы Вильгельма Кейзерлингъ, Мирбахъ и Ко., осчастивившіе Петроградъ своимъ посѣщеніемъ.

Нѣмцамъ, строящимъ свое благополучіе на славянскихъ костяхъ, или, по ихъ выраженію, на славянскомъ навоећ, должно быть было радостно видѣть, до какого равложенія дошель ихъ восточный сосѣдъ.

18 Декабря. Въ Главномъ Управленіи Генеральнаго Штаба сообщили, что вчера веромъ въ засъданіе демобиливаціонной комиссіи прітъкали Крыленко, Ленинъ и Троцкій и заявили, что положеніе съ миромъ потти безнадежно, такъ какъ Намы наотръвъ отказались признать принципъ самоопредъленія народовъ; поэтому совъть народныхъ комиссаровъ считаеть необходимымъ во что бы то ни стало возстановить боеспособность арміи и получить возможность продолжать войну.

Представители Генеральнаго Штаба заявили, что возстановленіе боеспособности существующей арміи совершенно невозможно, и что единственный исходь это переходь

немедленно на добровольческую армію небольшого размѣра, содержимую на принципѣ строжайшей военной дисциплины.

Крыленко съ этимъ принципомъ согласился, но при условіи, что добровольцы должны принадлежать обязательно къ ихъ партіи.

Твердость нѣмецкаго положенія показываеть, что они учли разваль нашей арміи и повимають отлично, что, что ни дѣлай теперь комиссары, все равно русскіе воевая уже не могуть. Комиссары не хорохорятся только для виду, а, можеть быть, и потому, что, какъ говорять, Смольный получиль какія-то опредѣленныя требованія отъ своихъ заграничныхъ единомыпленниковъ о необходимости продолжать войну для разрушенія нѣмецкаго имперіализма, до тѣхъ поръ пока нѣмецкіе товарищи не усилятся настолько, чтобы заставить свое правительство съ ними считаться.

Надъ офицерами совершили послъднее надруганіе, лишивъ ихъ семьи всякаго содержавія и сдѣлавъ это безъ всякаго предваренія; въ довольствующихъ учрежденіяхъ сегодня происходили потрясающій сцены, такъ какъ нёкьогорыя жены и вдовы прізхали изъ пригородовъ на занятыя деньги и имъ не на что вернуться домой, гдѣ сидять некормленныя дѣти; положеніе многихъ такое, что въ управленіи воинскаго начальника писаря не выдержали и, забывъ про контръ-революцію, собрали между собой нѣкоторую сумму денегъ и роздали наиболѣе нуждающимся.

19 Декабря. Сегодняшній тонъ «Правды» подтверждаеть, что между нѣмцами и большевиками пробъжала черная кошка; гавета наполнена горькими упреками по адресу имперіалистическихъ нѣмецкихъ генераловъ, тормозящихъ заключеніе мпра; очевидно, Смольному предъявлены такія требованія, что даже тамошніе диктаторы не въ состояніи на нихъ согласиться.

Верхопрапъ Крыленко выступилъ на митингъ товарищей въ Морскомъ манеисъ и подъявальт замъ выс звою настоящую подоплену; его ръчь — это рекордъ подлой злобы протявь офицеровъ, безапабашнаго хвастовства завистливато неудачника, пробравшагося: наконецъ въ люди, и великаго убожества мысли и собственнаго внутренняго содержания; это какая-то стущенная квинть-вссенція классовой ненависти интеллигентнаго разночинца, измившаго свою молодость въ ѣдкой атмосферѣ неудовлятворенной жадности, влобной ненависти ко всему, что выше, лучше и счастливъве и зависти; должно быть тяжелам учительскам лимка большевистскаго Главковерха здорово его исковеркала и сдъвала из въ него настоящее уксусное гиъвдо.

Депутація офицерских в женъ цільцій день моталась по разнымъ комиссарамъ съ просьбою отмінить запрещеніе выдать содержаніе за Декабрь; одна изъ представительниць, жена полковника Малючина спросила помощника военнаго комиссара товарища Брилліанта, что же ділать теперь офицерскимъ женамъ, на что товарищь съ столь ослівшительной русской фамиліей, сквовь оруби процідняль: «можете выбирать между наймомъ въ поломойки и поступленіемъ въ партію анархистовъ».

20 Декабря. Прочиталь въ газетахъ, что въ Томскъ образуется автономное управленіе Сибири подъ главенствомъ Потанина; порадовался этому извъстію, такъ какъ увъренъ, что настоящіе кондовые сибиряки большевизму не поддадутся и сум'ьють отстоять оть него свою Сибирь. Встрътиль есаула Перфильева, который сообщиль, что среди сибиряковъ идетъ секретная организація и отправка въ Сибирь офицеровъ и сохранившихся солдать, чтобы потомъ сразу образовать Уральскій фронть и положить предёль распространенію большевизма на востокъ. Совершенно неожиданно получилъ предложеніе отъ Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба вхать на Дальній Востокъ для временнаго исполненія должности военнаго агента въ Токіо. Несмотря на всю завидность этого предложенія, дающаго мив возможность на законномъ основаніи удрать изъ Петрограда и получить даровой проъздъ, отказался, такъ какъ неудобно принимать какія-нибудь навначенія отъ Главнаго Управленія, сидящаго между двумя стульями. Вечеромъ у меня былъ М., называлъ Донъ Кихотомъ и уговаривалъ согласиться, какъ для себя лично, такъ и ради спасенія военной агентуры, которую большевики хотять уничтожить. Я по своему дальневосточному цензу единственный кандидать, котораго можно отправить, не вызывая комиссарскаго подовржнія. Но я все же отказался.

Газеты заговорили о неудачь мирныхъ переговоровъ. Большевистская «Правда» наполнена угрозами по адресу нъмецкихъ имперіалистовъ.

21 Декабря. Большевики продолжають бить по головамъ буржуевъ; даже неудачу мирныхъ переговоровъ взвалили на этихъ нестастныхъ коловъ отпущенія, обвиняющих въ соглашеній съ нѣмецкими генералами и во внушеніи послѣднимь непрієменных для Смольнаго требованій. Большевистскій офиціовъ внушительно сообщаетъ, что ввиду задержки въ ходѣ мирныхъ переговоровъ товарищъ Крыленко «отбылъ на фронтъ къ своимъ арміямъ».

Несомивно, ивміцы умруть оть страха и откажутся оть всего своего имперіализма, какъ только до нихъ дойдеть грозная въсть, что самъ «Наполеону равный» товарищь Абрамь, спеціализировавшійся за время сидънія въ разныхъ обсажъ и тыловыхъ убъжищахъ на стратегическомъ вожденіи армій, принимаеть на свою геніальную голову руководство военными дъйствіями и становится во главъ непобъдимыхъ разнувданныхъ бандъ, продающихъ врагу свои пушки и пулеметы, и способныхъ только на грабемъ населенія, да на убійства и измыванія надъ отданными на ихъ произволъ обицерами.

Конечно, вся эта комедія продълывается по взаимному соглашенію съ нъмцами для того, чтобы постепенно подойти къ неизбъжности принятія въмецкихъ условій; въдь и Троцкій, и Крыленко знаютъ, что армія воевать не можеть, и направляють свои воинственные громы только для одураченія населенія.

22 Декабря. Меня усиленно убъждають согласиться на японскую командировку, ватинуть, насколько возможно, разгромъ большевиками нашей военной агентуры. Щ пругіє сослуживщы считають, что было бы глупо отказаться ото такой возможности, которая ни къ чему не обязываеть, такъ какъ съ момента выхода изъ сферы власти комиссаровъ, откроется возможность и получить полную свободу дъйствій; это дажь будеть очень эфектно удрать изъ подъ большевистской лапы за большевистскій же счеть. Одинъ изъ народныхъ комиссаровъ Склянскій упорно настанваеть на томъ, чтобы или уничтожить военныхъ агентовъ совсёмъ, или временно вамѣнить ихъ партійными работниками (онъ тоже не расчухаль, что никто его партійныхъ работниковъ и на границу къ себѣ не пустить).

Объщалъ подумать и завтра пойти въ Главное Управленіе для окончательной тамъ оріентировки и ръщенія.

Въ видъ очередной бутафоріи большевики грозять объявить нѣмцамъ священную войну и призвать къ оружію все мужское населеніе. Все это сказки для дѣтей младшаго возраста, ибо комиссары знають, что при всей ихъ аракчеевской рѣшительности, они не чудотворцы и воскресить умершую русскую военную мощь они не въ силахъ; да и не для этого они присланы сюда нѣмецкимъ генеральнымъ штабомъ.

23 Декабря. Ввиду полной невозможности пробраться на югъ, даже по Волгъ, пошель на уговоры своихъ друзей и даль свое согласіе на командировку меня въ Японію; иного способа увхать изъ Петрограда и вывезти свою семью у меня нътъ. Сегодня же узналъ, что причиной увольненія большевиками нашихъ военныхъ агентовъ въ Лондонъ, Римъ и Токіо явилась присылка Ермоловымъ, Энкелемъ и Яхонтовымъ телеграммъ съ изложениемъ чувствъ негодования по поводу захвата власти большевиками; телеграммы эти попали въ руки комиссаровъ и очень усложнили и безъ того корявое положение Главнаго Управленія, продолжающаго вести еще всѣ офиціальныя сношенія съ союзными миссіями и въ то же время исполнять распоряженія военнаго комиссаріата. Представители союзныхъ миссій продолжають бывать въ Управленіи и даже очень хлопочуть о получении русскихъ орденовъ согласно ранъе имъвшихся на этотъ счетъ предположеній; Главный Штабъ занять разверсткой этихъ орденовъ и при мнъ тамъ были разговоры о какой-то замънъ орденовъ старшими для одного изъ японскихъ генераловъ и для нъскольких французских и итальянских офицеровъ. Все эти награжденія проводятся заднимъ числомъ, какъ бы за время состоянія Военнымъ Министромъ Генерала Маниковскаго. Военный Комиссаріать, очевидно, объ этомъ знаеть, такъ какъ всюду сидять его комиссары, но смотрить на все это сквовь пальцы. Характерная Россійская каша:

большевики заключають миръ съ нѣмцами и плюють на союзниковь, а союзныя миссіи приходять въ Главный Штабь за полученіемъ русскихъ орденовъ.

24 Декабря. Сяльный морозъ и ситиная митель; ко мит заходили солдаты, пріторованіе съ фронта, поздравить съ наступающимъ праздникомъ (какъ будто бы монетъбыть какой-нябудь праздникъ при теперешней обстановить; разскавали, что фронтъсовствиъ тихо, въ ротахъ остались только тъ, кому идти некуда или не охота возвращаться домой — человъкъ по 20—25 въ ротъ; это сразу облегчило продовольственный вопросъ, и тадять сейчасъ на фронтъ обильно и хорощо.

Въ городъ распространился слухъ, что Крыленко ръшилъ объявить священную войну всему міру. Положеніе народныхъ комиссаровъ сейчасъ очень неважное: совтивляе самыя отборныя подлости, отдали на поруганіе всѣ національныя святыни, сманяли на свою сторону товарищей, суля имъ немедленный миръ, а вмъсто эгого и на внѣшнемъ фронтъ что-то не клеится, да и въ самой странъ получились новые внутренніе фронты, гдѣ придется воевать и воевать серьезно, ибо оттуда поднимается волна на уничтоженіе комиссаропернавія и большевизма.

25 Декабря. Йечальное, небывало грустное Рождество; сидимъ во мракъ; электричество дають вечеромъ отъ 9 до 10 часовъ, а съъчи не по карману. Праздничное довольствіе выравялось въ датъ еще одной восьмой фунта хліба.

Вспоминается прошлое Рождество среди частей 70 дивизіи, въ расцвѣтѣ боевыхъ надеждъ, когда такой близкой казалась возможность скорой побѣды надъ врагомъ, когда и въ мысляхъ не могло быть, что придется встрѣчать слѣдующее Рождество въ такой ужасной обстановкѣ.

26 Декабря. Быль въ Главномъ Управленіи у генерала Рябикова, въдающаго всей агентурой; онъ сообщилъ, что принципіально моя командировка ръшена, но надо какъ нибудь получить согласіе военныхъ комиссаровъ, въ какомъ направленія дъло сейчасъ и ведется. Управленіе Генералъ-квартирмейстера пока еще держится по старому, ведетъ всъ заграничныя сношенія.

Всё концы приходится дѣлать пѣшкомъ, такъ какъ трамваи не ходятъ; утромъ натыкаешься иногда на трупы убитыхъ ночью или на луки крови; по послѣднимъ всѣ проходятъ также равнодушно, какъ если бы это были лужи воды. По утрамъ на улицахъ бредутъ массы офицеровъ въ пгатскомъ, самомъ развошерстномъ одѣяпія; сегодяя попался одинъ въ наспѣхъ перешитой женской шинели и въ папахѣ съ выпоротымъ галукомъ; изъ подъ шинели торчаля высокіе сапоти.

27 Декабря. Утромъ вышли разръшенныя большевиками газеты; содержаніе — обычный винегретъ изъ воплей зсеровь объ Учредительномъ Собраніи и изъ пережевинаній вопроса о заключеніи мира. Заходиль пріъхавшій съ фронта телефонисть 70 дивизік; говоритъ, что сейчась въ частяхъ стало совсімъ спосно, ибо самые отъявленные грусы и шкурники дезертировали, а главные и наиболѣе ѣдкіе агитаторы устремились или въ Петроградъ, или домой въ надеждѣ сдѣлать тамъ большевистскую карьеру и проскочить въ комиссары; на фронтѣ же остались наиболѣе инертные и по сути спокож ные солдати; войкы нѣть, службы нѣть почти никакой, кормять спосно, деньги даютъ, чего же еще больше желать. Когда уходили по домамъ, то растаскивали полковые запасы (дѣлили «чихаусы»), а часть обозныхъ и аргиллеристовъ уѣхали на долгихъ, запригши въ казенным повожи облюбованныхъ и сохраненныхъ лошадей.

28 Декабря. Быль у Управляющаго Военнымъ Министерствомъ генерала Н. М. Потапова (мой сослуживець по Л. гв. 3 артиллерійской бригадѣ); во вившности все по старому, тоть не кабинеть начальника Генеральнаго Штаба, тоть не секретарь, тоть не порядокъ пріема.

Не завидую я всёмъ, застигнутымъ большевизіей на петроградскихъ постахъ и вынужденнымъ продолжать работу и тявуть ставшую каториной лямку въ надеждъ, что случится какое-то чудо; это не служба, а какой-то мрачный и невыносимый винегретъ изъ уступокъ собственной совъсти, компромиссовъ, ухищреній, выторговываній, поддълываній подъ тонъ комиссаровъ, въ надеждъ спасти хоть какіе-нибудь осколки здоровато стараго. 29 Декабря. Насъ неревели на ¹/₄ фунта хлѣба; спасаемся только картофелемъ, но и тотъ дошелъ до 30 руб. за пудъ, да чтобы его достатъ приходится съ 2—3 часовъ нои становиться въ квосты и отчанню мерануть. По свѣдѣнінък газеть, во многихъ частяхъ Россіи начался свирѣный голодъ, а въ Туркестанъ убиваютъ стариковъ. Здѣсь начинаютъ чертобродить именующіе себя анархистами, а въ дѣйствительности отборные подонки торьмы и хумигавщины.

Прібхаль мой бывній начальникь штаба корпуса полковникъ Бѣловскій; по его словамь, никакой арміи нѣть; товарищи спять, ѣдять, играють въ карти, ничьмът при казовъ и распоряженій не исполняють; средства свяви брошены, телеграфивым и телефонныя линіи свалились, и даже полки не соединены со штабомъ дивизіи; орудія брошены на позиціяхъ, заплыли грязью, занесены стѣгомъ, туть же валиются спарядки со снятими ст нихъ заплыли грязью, занесены стѣгомъ, туть же валиются спарядки и т. п.). Нѣмцамъ все это отлично извѣстно, такъ какъ они подъ видомъ покупокъ забяраются въ наши тылы версть на 35—40 отъ фронта; нашихъ товарищей нѣмцы къ себ не пускають, держатъ ихъ въ струять и позволяють торговать только у особо поставлевныхъ рогатокъ. Видѣть бывшаго командира 27 корпуса ген. Кузьмина-Караваева, только что пріѣхавшаго изъ Тифлиса отъ Главнокомандующаго Кавказской арміей; тахат сейчасъ, по его словамъ, хуже всякой каторги; оть самъ видѣть тѣсколькихъ пассамировъ, въ томъ числѣ двухъ дамъ, которые были втиснуты въ разрушенныя уборныя, завалены тамъ солдатскими вещами, и ѣхали такъ 10 дней, покупая дорогой цѣной приносимую имъ товарищами воду.

Бъловскій, между прочимь, разсказываль, что оставшійся въ послъднее время корпуснымь комиссаромь старый солдать приходиль къ нему по вечерамъ иткомыко шепталь на тему, что теперь все спасеніе въ томъ, чтобы Царя назадъ вернуть.

30 Декабря. Всячески, по пока безплодко пытаюсь достать себъ не внушающіє подоврѣнія документы, чтобы, при неуспѣхѣ комбинаціи съ японской командировкой, пытаться пробраться на югъ; ругаю себн за малую революціонную опытность: надо было еще при старомъ корпусномъ коммтетъ и коммссаръ заручиться въсколькими бланками за печатями; можно было достать томе и изъ армейскаго комитета.

31 Декабря. Последній день рокового для Россіи года; за этоть годъ прожиты многія сотни леть, а результаты его отразятся на живни многихъ десятковъ грядущихъ поколеній. Сидимъ въ самомъ мрачномъ настроеніи, такъ какъ всё попытки достать необходимые для отъбада документы провалились.

Черноморскій флоть разравился звърскимь истребленіемь своихь офицеровь. Большевики хорошо понимають, что на ихь пути къ овладънію Россіей и къ погруженію ея въ бездну развала, ужаса и повора главнымь и активнымь врагомь ихъ будеть русское офицерство и стараются во всю, чтобы его истребить.

Черезь ½ часа перелъзаемъ въ Новый годъ; несмотря ни на что, хочется на что-то надъяться, но пусто отвывается это въ сердцъ; слишкомъ мрачны и неприкрашевы тъ пучины русской дъйствительности и тъ въъриные инстинкты водителей темныхъ массъ русскаго народа, которые «обло, стозъвно, лаяй и искій кого бы поглотити» вылъвли наружу и своимъ гноемъ валили все прошедшее и погубили всякія надежды на будущев.

## 1918 годъ.

1 Ямеаря. Трамваи не ходять; газеть нѣть; электричество не горить; въ животъ пусто, а въ головъ и на душъ какая-то сърая слякоть. По истинъ правъ я былъ, отвътивъ на прошлую Пасху на поздравлене Жилинскаго объ избавлении меня отъ большой опасности (снарядъ хватилъ между ногами моей лошади, и я отдълался только контузіей), что, быть можеть, я былъ бы счастливъе, если бы снарядъ попалъ нѣсколько ближе и выше. Умирать все равно когда-нибудь надо.

Спасительный картофель все лъзетъ вверхъ, сегодня фунтъ его стоитъ уже одинъ рубль, а самъ онъ мералый, тяжелый, да вемли на немъ еще на гривенникъ.

2 Января. Сядёть въ темнотё при теперешнемъ настроеніи — это кошмаръ, хуже голода; ни читать, ни заниматься; завидуещь тёмь квартирантамъ, которые по наряду домоваго комитета сторожать входные подъёзды и ворота и въ распоряженіе которыхъ дается фонарь. Кругомъ вооруженные грабени, кражи; вчера толпа расправилась самосудомъ съ двумя пойманными около насъ ворами; вообще самосудъ начинаетъ прививаться; очевидно, онъ сродни намъ, а сейчасъ, кромё того, даетъ хоть какой-нибудь отвётъ на общій вопль найти гдё-нибудь защичу. Интереско, что въ самосудъ принимаютъ участіе многіе интеллигентные по виду зрители, и даже дамы; нервы у всёхътакъ ввинчены, что больщинство безсильно противостоять заболёванію эмоціями толны въ ихъ острыхъ прорявленіяхъ.

3 Янеаря. Въ Главномъ Управленіи считають, что наша командировка прошла, такъ какъ, повидимому, удалось измѣнить или преодолѣть желаніе военнаго комиссара Скиянскаго похорить всѣхъ военныхъ анептовъ, говорять, что помогло неопрафленное положеніе съ заключеніемъ перемирія, и родившаяся изъ того тенденція повременить открытымъ разрывомъ съ союзниками; говорять также, что, давая согласіе на командировку трехъ офицеровъ генеральнаго штаба, (меня, Водара и Гудимъ-Ценовича)

Склянскій сказаль: «пусть ѣдуть, но только обязуются нась не ругать».

Положеніе Главнато Управленія съ каждымъ днемъ тяжелѣе и невыносимѣе; надняхъ одинъ изъ чиновниковъ, желая подслужиться къ большевикамъ, ронесъ Смольному, что не всё заграничныя телеграммы докладываются начальникомъ Генеральнато Штаба; послѣдовалъ обыскъ, отобраніе всѣхъ шифровъ и полная невозможность дальнѣйшей секретной оріентаціи напшихъ агентовъ и пословъ.

Вечеромъ видътъ телеграмму генералъ-квартирмейстера Западнаго Фронта Подполковника Соллогуба, очень ярко рисующую картину разложенія всъхъ армій фронта, раврушенія всей организаціи; доносится, что арміи даже вельзя тронуть съ мъста и отвести назадъ, такъ какъ все, еще оставшееся, немедленно разсыпется, ринется домой и уничтомить всѣ примегающіе кът тыламъ армій районы.

Повседневная административная работа замираеть, ибо старые цензовые работники разогнаны, а выбранные на ихъ мѣста крикуны, весь цензъ когодъх только в тлоткъ и ни передъ чѣты не останавливающейся деразости, ии уха, ни рыла не понимають

въ томъ дълъ, вертъть которое взялись.

4 Января. Вызывали въ Главное Управленіе Генеральнаго Штаба; нѣсколько человъкъ нашихъ офицеровъ судорожно пытаются спасти положеніе, сохравить организацію и всячески тормовять работу большевиковъ на разрушеніе, въ надеждѣ что царство въѣря продолжится недолго. Я высказаль имъ свое миѣніе, что ихъ самопожертвовані возпольно, ибо комиссары очень хорошо понимають, какъ къ нимь относится, и спѣшко работають надъ созданіемъ собственнаго аппарата военнаго управленія, составленнаго няъ своихъ или във надежно купленныхъ людей; то, что дѣлается сейчась въ военномъ комиссаріатѣ и въ штабъ красной арміи, куда перетигиваются цѣлые отдѣлы Главныхъ Управленій, показываетъ достаточно убѣдительно, къ чему стремятся большевики. Намеки на это я слышаль еще въ Двинскъ незадолго до своего отъѣзда, когда кто-то изъ большевистскихъ комитетчиковъ, только что вернувшійся изъ Петрограда отъ Склянскаго и Подвойскаго, разболтался по поводу грядущихъ реформъ, желая этимъ показать, очевидно, свою близость къ высокимъ сферамъ; онъ тогда прямо сказалъ, что старыя учрежденія будуть щадиться до тѣхъ поръ, пока на ихъ мѣсто не построятся комиссарами свои собственныя.

Собираю въ генералъ-квартирмейстерствахъ всё данныя о дёйствительномъ положеніи фронта и страны, чтобы имѣть возможность по прівадё на Дальній Востокть оріентировать наши посольства въ Токіо и Пекимѣ; захвать шифровъ лишилъ Главное Управленіе возможности дѣлать это телеграфомъ. Приходится все накапливать въ памяти, такъ какъ при современномъ положеніи брать съ собой какіе-либо документы невозможню. Общее настроеніе въ Главномъ Управленіи очень оптимистическое; надѣются на здравый смыслъ народа (они не были на фронтъ) и увѣряють, что ко времены прибытів командируемыхъ загравицу на мѣста обставовка ръвко измѣвится къ лучшему. Сегодня вышло новое положеніе объ окладахъ содержанія; Главный Штабь и Управинні выдержали страшную борьбу, но умудрились внести въ это положеніе много здраваго смысла; самое главное, что абсолютное равенство окладовъ признано абсурднымъ и вся реформа свелась къ тому, что младшимъ прибавили, а старшимъ убавили, и стѣлали это разумно, такъ какъ высшіе оклады военнаго времени были у насъ непомфрно великці послѣ удачной войны можно раздвать особо отличившимъс денежным награды, дарить дома и земли, по безсмысленно въ тяжелое время войны разсыпать милліоны на выдачу такихъ окладовъ, которые по своимъ размѣрамъ ведуть или къ невъро-ятно роскопной живни или къ накопленію состояній.

Городь въ ажитаціи по поводу предстоящаго открытія Учредительнаго Собранія; слухи полазють самые пестрые и разнообразные; большевики готовятся во всю, чтобы остаться хозяевами положенія, и несомнѣнно не остановятся ни передъ чѣмь. Въ Неву привели линейный корабль, два крейсера и нѣсколько миноносцевъ, а составъ гаринзона усиленъ латышами и надежными матросскими отрядами. Что могуть противопоставить сему товарищи эсеры и прочіе говорливые, но мало дѣйственные сторонники Учрепительнаго Собранія.

5 Янеаря. Въ нашемъ районъ день прошелъ спокойно; въ сторонъ Литейнаго и Таврическаго Дворца бъла стръльба; пришедшіе оттуда говорять, что есть убитые и раненые; обыватель пришпился и только собираеть слухи. По улицамъ ѣздять вооруженные автомобили и холятъ патоули, съ самыми хулиганскими мордами.

Состоялось ли открытіе «Учредаловки», какъ ее вульгарно теперь называють, неизвъстно; большевики вѣдь все равно власти не отдадуть: не для того они ее захватывали; кому охота лишаться всѣхъ матерыяльныхъ и честопюбивыхъ сладостей, связалныхъ съ нахожденіемъ у власти, и уходить въ небытіе подъ цяту новаго властелина или прятаться въ подполье и начивать вновь голодное нелегальное существована то-

Сами комиссары не уйдуть, а прогнать ихъ силой въ распоряженіи Учредительнаго собранія нѣть средствь; болтать за него языкомь охотниковь много, а поработать руками почти никого; всё будто очень довольны, если придеть какой-то дядя и проговить сквернаго буку, но никто не желаеть прогнать его самъ, боясь опасности и непріятныхъ постілствій.

Робий и трясущійся обыватель способень только на жалобы (да и то больше шопоккомъ), на тайныя мольбы о приходѣ избавителя, на громкія иногда резолюціи, во пе болѣе. Достаточно подходящаго количества матросни и красивармейцивы, чтобы обывательщина забралась въ свои мурьи и, обливаясь оть страха холоднымь потомъ, была готова лобывать любыя ланы, лишь бы сохранить прикупленные запасы и свои обывательскіе животишки.

Тряслись передъ опричниками, тряслись передъ голубыми ангелами и гороховыми пальто, теперь трясутся передъ товарищами комиссарами.

Въ безформенности, слякотности и трусости нашего обывателя главнымъ образомъ и кроется та нелѣпость, которан повволяеть уполовно-хулитанской пайкъ уже второй мѣсяцъ верховодить Россіей, възляя міру гнуснѣйшіе образцы охлократіи.

Вчера наканунъ совыва «Учредилки» большевики выстръдили въ массы весьма сумбурной деклараціей правъ.

Вообще векселей и обязательствъ подписано и выброшено во всеобщее употребленіе цѣлая куча; расплачиваться за нихъ вѣдь не комиссарамъ, а Россіи; время же расплаты комиссары постараются оттянуть насколько возможно, а, если кто подумаеть торопить, то покажуть латышскіе и матросскіе штыки.

6 Янеаря. Оказывается, что открытіе Учредительнаго Собранія состоялось, но окончилось его разгономъ. Суть недолгаго засёданія свелась къ руготий двухь врандующихь сторонь. Преобладаніе въ собраніи эсеровъ, на которыхъ большевики смотрять какъ на срочныхъ и наиболёе опасныхъ враговъ, предуёщило его судьбу. Большевики слишномъ цёнять власть, чтобы потерять ее только на основаніи голосованій и резолюцій; они дадуть говорить пулемету, штыку, кулаку и дубинё — основнымъ миструментамъ ихъ орнестра.

7 Янеаря. Вышелъ большевистскій декретъ о роспускъ Учредительнаго Собранія; какъ явно контръ-революціовнаго — въ ярлыкахъ и терминахъ комиссары не стъснаются и берутъ образцы позабористъй и похлеще. Теперь очередь за учрежденіемъ россійскаго конвента.

Можно себъ представить какіе вопли поднимуть теперь эсеровскія газеты и какое море негодованія будеть ими разведено по поводу этого неизбъжнаго событія.

Эсеровскіе вожди должны были давно уже прозр'ять, кто такой ихъ противникъ, на чемъ онъ базируется и въ чемъ его сила; тогда они обязаны были подумать, чтобы ко времени р'вшительнаго столкновенія противопоставить силу — силѣ, а не ораторскіе надрывы Чернова и Ко. латышскому штыку и матросскому кулаку.

Эсеровскіе вожди обизаны были понять, что передъ ними стоить врагь, несравненно болье рѣшительный, чъмъ былой Царскій режимь, а кромѣ того несравненно болье бевиринициный, жестокій и способный на все. При Царихь, наравнѣ со миогими, рожденными придворнымъ болотомъ недостатками, стояло благородство аристократической расы, состраданіе, подчась величіе души и всегда тѣ сдерживающіе стимулы, которы отличають цвилизованнаго человѣка отъ гориллы и звѣроподобнаго динари. Нынѣ же все попало подъ власть больной, патологической и звѣриной похоти и прихоти изувѣровъ-маніаковъ, подкрѣпленныхъ бандами негодиевъ, преступников и хулигановъ, случайно выбившихся на верхъ и на проломъ идущихъ къ намѣченной цѣли.

Большевики не постъснились позавчера встрътить пулеметами толпы народа, попытавшился манифестировать въ пользу Учредительнаго Собранія, а когда Собраніе оказалось неподходящаго состава, то его въ два счета разогнали латышскими стръдками (послъднихъ не трудно понимать, такъ какъ чъмъ хуже Россіи, тъмъ больше четолюбивыхъ надеждъ у разныхъ мелкихъ народностей).

Стръльба 5 Января все же очень «педемократична», и поэтому всю вину и отвътственпость за нее комиссары валить опить на бурмуевь, этих новоивленныхъ мальчиковъдля съченія за всё вины большевистской власти. Направляя толны на бурмуевъ, большевики чумими руками расправляются съ опасными для нихъ элементами и въ то же время дають направленіе для разряда неудовольствія и ненависити, накапливающихся и противъ нихъ самихъ въ тъхъ массахъ и подонкахъ населенія, которымъ они столько объщали, но удовлетворить во всю ширину ихъ вождёленій не могли, и которымъ также хочется доравться до власти и попировать вволюшку.

8 Янеаря. Былъ въ Главномъ Управленіи Генеральнаго Штаба, гдъ засталь интересное засъданіе: изъ Бреста прітхаль члень мирной депутаціи ген. штаба Капиталипскій и привезь на разръшеніе пѣлую кучу вопросовь, на которые сегодня же надо дать отвъть; узналь, что нъмцы ръшили провести будущія границы Россіи по линіи современнаго фронта, и что однимь изъ условій мира поставлена немедленная демобилизація русской арміні; Курляндін и Польша остаются занятыми нѣмецкими войсками, такъ какъ эти страны уже «самоопредъдились и, по ваявленію нѣмцевъ, желають находиться подъ нъмецкимъ протекторатомъ (послѣ большевистскихъ экспериментовъ запросишься подъ любой протекторатъ, лищь бы избавиться отъ комиссаровъ!)

Предлагаемая нѣмпами граница отбрасываеть насъ на сотни лѣтъ навадъ и ставитъ Россію въ ненѣроятно невыгодное стратегическое положеніе, такъ какъ всѣ главные желѣвнодорожные узлы остаются внѣ этой границы, и все что сдѣлано по постройкѣ стратегической сѣти напихъ пограничныхъ районовъ въ корнѣ уничтожается.

Кромъ того по проекту договора Эвель и Даго отходять отъ Россіи и входы въ Финскій валивь находятся не въ нашихъ рукахъ. Всъ эти гребованія, по словамъ Липскаго поставлены иъмцами въ самой ультимативной формъ, а вопросъ о границахъ юживе Бреста будеть ръщаться съ украинцами самостоятельно.

Примо одурь береть оть того, какой цѣной расплачиваются большевики за предоставленіе имь возможности захватить власть надъ Россіей; вѣдь даже проиграй мы примо войну, условія не были бы хуме и повориће.

Видълъ своего стараго врага по кръпостнымъ вопросамъ, бевталаннаго, но вліятельнаго евнуха нашей военно-инженерной техники генерала Величка; онъ изображаетъ что-то въ родъ Инспектора по инженерной части и пріфхаль изъ Ставки, управляемой Бончь Бруевичемь, мераташей памяти «Маскоттой» старичка Рузскаго. Величко увіряєть, что представители союзниковъ до сихъ поръ торгуются съ большевиками по части сохраненія на русскомъ фронтъ призрака состоянія войны и отказа отъ идеи заключенія сепаратнаго мира; при этомъ большевики ничего опредъленно не говорять, но ставить первымъ условіемъ офиціальное признаніе союзниками ихъ власти.

Ночью красноармейцы убили въ Маріинской больницѣ перевезенныхъ туда изъ Петропавловской крѣпости Кокошкина и Шингарева: послѣпній былъ крупной и очень

симпатичной политической фигурой чисто практическаго характера.

9 Января. Весь день прошель въ бъготий по полученіи права на выбедъ изъ Петрограда; порядокъ или, върнъе, безпорядокъ такой же, какъ и раньше, но безъ присущей прежнему режиму дъловитости и опредъленности (даже въ необходимыхъ смаякахъ); новые чины ничего не понимають въ своемъ дълъ, но строго соблюдають всъ виъщнія формы, что еще болъе заятиваеть всю процедуру ихъ дъпопроизводства. Вслу надписи, «просять не оскорблять швейцаровъ и курьеровъ предложеніемъ часвыхъ», но беруть такъ же, какъ и прежде. Надо получить какой-вибуь паспортъ для себя и для жены, взайвът валичныхъ генеральскихъ, дабы избъясть по пути всякихъ непрітичностей.

Комиссаръ Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба положиль свою печать и подпись на удостов'єреніи личности, данномь этимь управленіемь, но у жены паспорть

на имя жены генералъ-лейтенанта.

10 Января. Заходилъ въ кредитную канцелярію, чтобы увнать нельзя ли получить нѣкоторое количество валюты въ обмѣнъ на рубли; оказалось, что въ самомъ началѣ большевистскаго хозяйничанья вся наличная въ канцеляріи валюта куда-то исчевла, остались только греческія драхмы и румынскія лем. Порядки въ канцеляріи самые современные: викто не зналь, что у нихъ имъется по части валюты, а затъмъ принесли ящикъ и стали считать сваленныя туда иностранныя деньги, раздъляя ихъ тутъ же по категоріямъ.

Съ паспортами еще хуже, такъ какъ послъ трехдневныхъ мытарствъ заявили, что разръщения Троцкаго не выдають паспортовь лицамъ, увъяжающимъ загравици, и что поэтому мить надо отправляться въ Смольный Институть и хлопотать о разръщения.

На такую повадку я совершенно не способень, даже если бы она и дала мив право на выбадь. Решимъ попробовать еще разъ достать паспорть въ бывшемъ Градовачальствъ, а если не удастся, то пытаться пробраться на Дальній Востокъ и при одномъ удостояъреніи Главнаго Управленія.

Скверно то, что по всёмъ этимъ мытарствамъ приходится ходить пъшкомъ съ Петро-

градской стороны, да еще въ полуголодномъ состояніи.

11 Января. Пускаюсь на всякія ухищренія для добычи наспорта, даннаго сов'ятской властью; получиль необходимые квитки отъ домоваго комитета и отъ комиссара Петрарадской части. Но въ Градопачальствъ опить належъль на требованіе доставить разр'яшеніе отъ кого-нибудь изъ военныхъ комиссаровъ, старые служащіе градоначальства относятся ко мий очень сочувственно, но комиссаръ сама непреклонность. Мои сотъ варищи по командировкі пытались добыть наспорта черезъ министерство иностранныхъ діль и сначала была надежда на успіткъ; но затімъ товарищь комиссара Легрань, обіщавшій «дать», поссорился съ товарищемъ комиссара Залкиндомъ, который прикаваль «не давать», заявивъ, что онь постарается похерить всё заграничныя командировки в посылать туда надежныхъ товарищей, а не контръ-революціонныхъ генераловъ.

12 Янеаря. Послѣ трехиневныхъ и трехночныхъ стояній въ хвостахъ досталъ билеты асибирскій экспрессъ, отходящій 23 Января; ръшилъ ѣхать безъ совътскихъ документовъ; говорятъ, что достаточно проскочить за Уралъ, а тамъ досмотры и повърни значительно ръже. Очень боюсь, что за это время комиссары разберутся въ никчемности нашихъ командировогъ и насъ всъхъ влёсь прихлопичутъ.

Начали ходить трамваи, но на нихъ можно попасть при наличи кръпкой головы и меженствих кулаковъ; давка въ вагонахъ такая, что у одной дамы выръвали спану каракулеваго падъто, что она замътила только послъ того, какъ вытълда изъ вагона.

Встрѣтилъ только-что вернувшагося изъ Кіева полковника Станиславскаго; по его словамъ пѣсия Рады уже спѣта, такъ какъ на ея сторонѣ осталась только интеллигенція, а солдаты и крестьяне уже перешли на сторону большевиковъ, ослѣпленные полученными ими ваманчивыми посулами.

Съ Дона тоже идутъ невеселыя въсти; повидимому, и тамъ начались какіе-то внутренніе раздоры на почвъ борьбы за власть, вопроса о подчиненіи и т. п.

13 Янеаря. Большевики скушали Учредительное Собраніе и животикъ у нихъ отого не ваболъть. Богрътилъ нъсколькихъ эсеровъ, членовъ стараго армейскато комитета и разогнанной Учредиловки. Спросилъ ихъ почему они не примънъть противъ комиссарской власти тъхъ пріемовъ, коими они подрывали и терроризировали монархію; получилъ отвътъ, что такіе пріемы недопустимы въ демократической борьбъ и что они желають бороться въ открытую.

Въ городъ постръпиваютъ; по ночамъ ходить не безопасно, такъ какъ появились шайки грабителей, которые не только обираютъ все цънное, но и раздъваютъ, снимая все платье и обувь.

14 Января. Скоросп'виная свадьба дочери; въ первый разъ надълъ всѣ ордена, выточая и полученные за эту войну; положеніе было рискованное, такъ какъ въ деркви Ксенінискаго пріюта, грѣ проискодило в'внчаніе, п'яли п'явчіе Семеновскаго полка и если бы кто-нибудь сообщилъ ближайшему комиссару, что въ церкви собрались генералы и офицеры въ погонахъ и орденахъ, то намъ была бы раздълка и всѣхъ насъ забрали бы въ уаилище.

15 Янеаря. Троцкій на събъдъ заявилъ, что требованія нъмцевъ невыносимы, но воевать мы не можемъ; поэтому онъ не въ состоянін гарантировать заключенія честнато демократическаго мира». Весьма пустоввонный и малопонятный наборъ словъ; умается, что и самъ ораторъ не въ состояніи объяснить въ чемъ должна заключаться ччестность» и «демократичность», тъмъ болъе что оба эти понятія въ большевистскомъ обиходъ совершенно неизвъстны.

Въ общемъ одна изъ посятъднихъ сценъ комедіи, разыгрываемой подъ нѣмецкаго режиссера, умѣлое сдабриваніе сквернаго блюда, подносимаго бараньему стаду покорныхъ слупителей.

16 Января. Съ паспортомъ потерп'влъ полное фіаско; комиссаръ градоначальства изволиять «демократически разсердиться» и приказаль миѣ сказать, чтобы безъ разрѣшенія военнаго комиссаріата я не смѣть являться.

Приходится пускаться въ обильный повърками путь съ довольно ненадежнымъ документомъ.

17 Января. Въ Главномъ Управленіи видъль интересное секретное сообщеніе изъ партижа, передающее интимныя подробности Бернской соціалистической конференції; нать словъ нёмецкихъ соціалистовъв видно, что Германія не надъется на окончательную побъду и считаеть колоніи и вліяніе въ Сиріи и Мессопотаміи потеряннымъ; поэтому-то и надо получить свободный рынокъ въ Россіи и туть возм'єстить и наверстать всѣ свои колоніальныя потерои.

Вообще, на возможный исходъ войны смотрится почти исключительно съ коммерческой точки зрѣнія; знаменательно то, что интересы Турціи и Болгаріи совершенно итнорируются и за ихъ счетъ провктируются развим расплаты и компенсаціи.

18 Января. Весь день провель въ разныхъ хвостахъ; 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> часа простоялъ у кассы переводовъ Государственнаго Банка, чтобы получить присланные изт корпуса 400 рублей, — за все это время удювлетворили голько одиннаддатъ человъкъ.

19 Января. Начались обыски квартиръ въ поискахъ скрытыхъ и накопленныхъ 
ванасовъ разныхъ продуктовъ. Совътскія газеты оповіщають о какихъ-то замічатель
ванасовъ разныхъ продуктовъ. Совътскія газеты оповіщають о какихъ-то замічатель
вепыхъ успівхахъ своихъ войскъ на внутреннемъ южномъ фронтів и о томь, что въ Германія
вепыхнула революція; послівнюю сказку мы слышимъ уже не въ первый разъ: вспоминаю, какъ бъсновалась на Невскомъ толпа, кажется, 2 Марта, когда по улицамъ носились
автомобили, выкрикивали и разбрасывали плакаты съ объявленіями объ убійствів Вильгельма и раненіи Кронпринца.

Заходилъ Перфильевъ; говоритъ, что Сибиряки усердно работаютъ и готовятъ для грядущаго Сибирскаго Учредичельнаго Собранія проекты по всёмъ отраслямъ государственнаго устройства, экономической и общественной жизни, дабы сразу же приступить къ созидательной работъ.

20 Января. Усилились пьяные погромы; въ районѣ Вовнесенскаго проспекта и Екатериненскаго капала происходять цѣлые бои между бандами погромициковъ и латыштеними стрѣлками; разсказывають, что послѣ одной знаекуціи нѣсколько большихъгрузовиковъ вывовили на взморье трупы убитыхъ въ теченіе цѣлыхъ сутокъ. Сидимъ на голодной дачѣ; радуемся уже и ¾ фунтамъ хлѣба, ибо чаще получаемъ только четвертинку.

Товарищи торгують во всю; у нихь можно доставать хлѣбъ, сало, ветчину, отличное масос, сахарь и всевозможные спиртные напитки; посредниками служать обыкновенно швейцары.

21 Янеаря. Большевики захватили Александро-Невскую лавру, причемъ убить священникъ Скипетровъ; это вызвало сильное возбужденіе среди всёхъ слоевъ населенія. Завтра предполагается грандіозный крестный ходь и провозглашеніе анаееми всёмъ покушающимся на церковь. Конечно, по своимъ правамъ Александро-Невская лавра учрежденіе малопочтенное и весьма коммерческое, но здёсь затронуты религіозныя чувства, очень эмоціональныя и способныя вызвать взрывы дъйственности даже и у слабыхъ волей.

22 Января. Крестные ходы состоялись и кончились благополучно; картина была очень внушительная и чувстветовалось, что туть затронуты весьма чувствительным струны. Комиссары поняли, что есть такіе отдѣлы жизни, гдѣ не надо доводить настроеніе толим до опасной точки киптѣнія, и не только не препятствовали крестному ходу, но и приказали своей опрининтѣ не задѣвать участвующих и вести себя корректно.

23, 24, 25 Января. 23-го вечеромъ тронулись въ далекій путь въ родныя сибирскія мѣста. При посадкѣ украли чемоданъ со всѣми монми документами, старыми фамильными бумагами и всѣми фотографіями родныхъ и дѣгей. Судьба какъ бы хочеть показать, что прошлому полный конецъ; душа такъ обмозопилась, что я довольно тупо, съ чувствомъ уже оглушеннаго животнаго перенесъ эту потерю, которая въ былыя времена нанесла бы мнѣ жесточайшій ударъ. Послѣ того, что потеряно за время съ 1 Марта 1917 года, чувствительныхъ потерь быть уже не можетъ.

Но все же дорогой цъной пришлось заплатить за разставанье съ проклятымъ Петроградскимъ болотомъ.

Бдемъ прилично; коридоры вагоновъ заполнены товарищами, которые ведутъ себя прилично, въ купе не лъзутъ и даже стараются услужитъ, исполняя разныя мелкія порученія; объясняется это отчасти пожилымъ составомъ ѣдущихъ (старые солдаты срока службы 1901—2 годовъ), а также и строгими мърами, принятыми комиссарами, противопоставившими солдатамъ красную армію и красную милицію.

Бдемъ медленно, такъ какъ впереди идетъ воинскій поъздъ, перегнать который товарищи никому не позволять. Чъмъ дальше отъ Петрограда, тъмъ больше на станціи продуктовъ и тъмъ ниже цъны. На станціяхъ полно безилодье, такъ какъ катъйвнодорожные служащіе причутся отъ товарищей, требующихъ отправки поъздовъ вить всякихъ правиль и творящихъ при отказть самыя жестокія насилія (кладутъ на рельсы и двять паровозами; засовывають въ локомотивныя топки и т. п.

Торговки събстными припасами сидять за толстыми деревянными решетками — послереволюціонное новшество, котораго прежде не было.

Среди ѣдущихъ съ нами товарищей никакихъ политическихъ разговоровъ не слышвъб мысли направлены къ дому и семъв, а затъмъ къ покупкъ хлъба и добычъ кипятку на станцихъ.

На второй день пути въ повадъ стали лъзть отставшіе отъ впереди идущихъ воинскихъ вшелоновъ; этотъ сорть товарищей много похуже — расхлябанные, нахальные, многіе въ полпьяна, съ постоянной матерщиной на языкъ, типичные представители городской и деревенской хулиганщины. Часть изъ нихъ ъдеть съ винтовками и ручными

гранатами, довольно непріятное сосъдство, такъ какъ гранаты недостаточно тщательнаго изготовленія склонны къ самоварыванію.

Когда подходили къ станціи Шарья, то тамъ происходило побоище менду прибывшимъ на станцію эшелономъ и мъстными милиціонерами; побоище окончилось восьмью убятьми и нѣсколькими десятками раненыхъ.

26 Янеаря. Только утромъ добрались до Вятки, гдѣ насъ угостили форменнымъ обыскомъ съ выворачиваніемъ всѣхъ вещей; у меня даже откупорили всѣ бывшія у меня шесть бутклюкъ Боржома; искали оружіе, спиртные напитки и драгоцѣнные металлы; едва успѣлъ спрятать часы и упѣлѣвшую у меня золотую медаль. При производствѣ обыска была видна опытная рука, но наружно были утонченно вѣжливы, сами инчего не трогали, а все заставляли дѣлать самихь владѣльцевъ.

Вагонт-ресторанъ у насъ анексировали для какого-то чрезвычайнаго комиссара Съверной Области, носящагося въ великолъпномъ поъздъ изъ царскихъ вагоновъ изъорящаго судъ и расправу; на станціи разсказывали, что сегодня утромъ опъ нагналъ вшелонъ, устроившій побоище на ст. Шарья, и разстръляль тутъ же на полотить всъхъ

Увидавь въ нашемъ побъдѣ вагонъ-ресторанъ грозный комиссаръ рѣшилъ, что буржуи могутъ обойтись и безъ этого вагона, и перевелъ его на свой мерепдіанъ; намъ это все равно, ибо мы миъ не пользуемоя, но за то въ отчаннію опіопровозители, осотавляющіе половину пассажировъ: оказывается, что у нихъ въ стѣнкахъ вагона-ресторана задѣлано восемь пудовъ опіума, стоимостью свыше полумилліона. Одинъ изъ нихъ остался въ Вяткѣ, очевидно для того, чтобы выручять свой товаръ.

Купиль «Вятскую Правду» (всё «Правды» большевистскія); хроника сообщаєть, что 23-го Явваря у Александровскаго Собора разстрѣляно пять грабителей; отмъчено, что высшая мъра наказанія — разстрѣль примънена потому, что при грабежахъ они именовали себя «большевиками».

27 Января. Подвижной составъ нашего поъзда совсъмъ расхлябанъ, чинимся чуть им по пять-шесть разъ въ день. Двигаемся очень медленно, зато отъбдаемся во всю; хлъбъ всюду отличный, а главное, покупай его сколько тебъ захочется. Ъдемъ подъ угровой, что дальше Екатеринбурга не пустятъ, такъ какъ желъэнодорожные комиссары ръщили умичтожить буржуйные экспрессы.

Разговорился съ ѣдущими въ нашихъ коридорахъ солдатами, преимущественно съ западнато фронта; на революцію они смотрять съ точки зрѣнін перехода къ нина земли, а подиявшатося безпорядка въ большинствѣ не олобряють; сонцализмъ въ вемельномъ отношеніи понимають въ томъ смыслѣ, что земля должна быть отдана имъ в затѣмъ дѣлается ихъ неотъемлемой собственностью съ правами наслѣдства и т. п.; представленія о томъ, что получится, если раздать всѣ церковныя, государственныя и помѣщичьи земли, не имѣють никакого; когда я спросилъ, сколько же по ихъ мѣнію прядется на брата, то они вамялись, а потомъ одинъ нерѣшительно вымолвить, а другіе подхватили, что по сотни дъѣ десятинъ, навѣрно, придется. Когда я имъ объяснилъ дѣйствительное положеніе, то на меня посмотрѣли недовѣрчиво и хорошія отношенія, бывшій меняут вами уже нѣсколько пней. сразу потускнѣли.

То же самое было и у меня въ корпусъ; главной задачей моей Креславской школы и было дать солдатамъ крестьннамъ реальныя знанія по основамъ государственной, общественной и деревенской жавни

28 Янеаря. За сутки провхали только 300 версть, много остановокъ изъ-за поломки подвижного состава. Встръчные пассажирскіе повада безъ стеколь, съ выломанными дверями; въ мягкихъ вагонахъ вся внутренность выдрана. Подсаживающіеся къ намъ, отставшіе отъ эшелоновъ товарищи, уходя, тащатъ съ собой коврики, занавъски, оконные ремни, даже мъдиные гвоздики, но страдаютъ только коридоры и уборные.

Опять попали въ голодный районъ; на станціяхъ пусто, нельзя достать ни хліба,

Въ поъздъ съло нъсколько уральскихъ общественныхъ дъятелей, пробирающихся въ Томскъ; по ихъ словамъ всюду на заводахъ идетъ полный развалъ, и если такъ будетъ

продолжаться, то весь Уралъ скоро станетъ; будуть продолжаться работы чисто мѣстнаго, полукустарнаго характера. Всюду идеть страшное воровство, а гдъ можно и грабекъ складовъ; кое-гдъ начали разворовывать заводское оборудованіе.

29 Января. Въёхали въ страну съ обиліемъ плодовъ земныхъ; Екатеринбургъ проскочили благополучно и ъдемъ по линіи Томень—Омскъ; станціонные лотки завалены гусями, поросятами, бараниной, сыромъ, сливочнымъ масломъ, калачами и обълымъ хлъбомъ; пъны очень низкія, и оголодавшіе пассажиры жують пълый день.

Въ Тюмени къ намъ сътъ Барваульскій городской голова; по его словамъ въ Смбирм идетъ уже большевистское движеніе, но не такое ръзкое и радинальное, какъ у насъ въ Россіи. Настроеніе деревни пестрое: тамъ, гдѣ много солдать вернулось съ фронта, тамъ большевистское, а гдѣ поменьше — тамъ спокойное. Города, за исключеніемъ Смилалатинска, Кургана и Ирбита, махрово-большевистскіе и въ рукахъ пріфактък (по сибирски «навозныхъ») большевистоскіе и въ рукахъ прітамить посибирски за разваломъ власти, много уголовныхъ и каториныхъ шерекрасились въ политическіе мученики и вылъвли въ крупных политическія дамки.

Сейчась въ Сибири кипитъ большая работа по предстоящему переустройству всей сивроской жизни, стиснутой раньше давленіемъ Петрограда и Москвы; перспектвавы пока самыя радужныя, особенно въ промышленномъ и торговомъ отношенияхъ. Съ довольствіемъ вообще хорошо; хуже въ городахъ. Алтайскій край переполненъ хлѣбомъ, но населеніе не хочеть его продавать изъ ненависти къ городамъ. Сибирь за время войны очень разбогатъла. подавая свое сылье.

30 Января. Проїхали Омскі, здієє узналъ, что большевики арестовали весь составъ Сибирской Областной Думы, и что заключенъ миръ съ Германіей. Значить вся Сибирская работа пошла на смарку; и здієсь государственно настроенные элементы опоздали организаціей, не сумібли во время создать реальную силу и на нее опереться инертное населеніе ихъ не поддержало, и они рухнули подъ напоромъ городского большевияма. Всюду то же самое; всюду одні и ті-же ошибки. Страшно обидно за Сабирь; я очень надівялся, что она станетъ оплотомъ противь большевизма, и что на ней можно организовать спасеніе всей Россіц; відь пириоднаго большевизма здібсь нічто.

Мира, собственно говоря, не заключили, а «прекратили состояніе войны»; новое международное, очень хитроумное понятіе.

Вышли декреты объ анулированіи всъхъ займовъ и о націонализаціи пароходныхъ предпріятій.

Коридоры вагоновъ, опустъвшіе около Екатеринбурга и Тюмени, опять наполнились солдатами мѣстнаго сообщенія; многіе изъ нихъ жалуются, что деревню заѣдаетъ самогонка, разводящая небывалое еще пьянство; оттого и хлѣба мало, потому что много зерна идетъ на приготовленіе самогонки; пудъ зерна даетъ этимъ путемъ до ста рублей чистой прибыли; аппаратовъ же для гонки сколько угодно, такъ какъ мии были полны склады разгромленныхъ акцизныхъ управленій, въ которыхъ хранились отобранные въ прежнія времена у населенія самогоночные аппараты.

31 Янеаря. Едва выскочилъ, да и выскочилъ-ли еще изъ очень сквернаго положенія. Въ Ново-Николаевскъ при провъркъ документовъ какой-то прыщавый товарищъ обратилъ вниманіе на паспортъ моей жены, написанный на имя генералъ-лейтенанта и уже почти передъ отправленіемъ снялъ меня съ поъзда и отправилъ въ мъствый совдепъ; тамъ засъдало нъсколько прапорщиковъ и старыхъ солдатъ подъ предсъдательствомъ какого-то интеллигентнаго субъекта докторскаго или учительскаго типа. Выслушавъ докладъ взявшаго меня товарища, предсъдатель коротко распорядился «снятъ съ поъзда и отправить на гауптвахту». Я пытался указывать на свою оффиціальную командировку; заявиль, что я тау съ трезвачайно серьезнымъ порученіемъ въ Япопію и что задерживающіе меня рискують отвътиль перелъ совътомъ наподныхъ комиссаровъ.

На посл'яднее предс'ядатель очень р'язко буркнулъ, что они очень мало бевпокоятся, какъ отнесется къ нимъ Москва; выручила меня добавочная фраза предс'ядателя «много васъ тутъ 'ядеть со всякими документами; ч'ямъ вы докажете, что вы тотъ, ва кого себя выдаете». На мое счастье въ пом'ящени совдена оказался 'яхавщий на Дальній Востокъ навначенный туда комиссаромъ поручикъ Левицкій, бывшій гимназистъ Владивостокской гимназіи, знавшій меня по отношенію къ бойскоутскимъ организаціямь, который и заявилъ, что знаетъ, что я дъйствительно то лицо, которое означено въ имъвшихся у меня документахъ:

Въ мою судьбу вмѣшались бывшіе въ совденть солдаты и въ концъ концовъ рѣшили арестовать меня въ поѣздѣ и отдать подъ надворъ комиссара Левициаго, а за это время вапросить Петроградъ и рѣшить мою судьбу уже въ Иркутскѣ. Предсѣдатель долго ушкрался, настаивалъ на томъ, что если бы у меня дѣйствительно было важное порученіе въ Японію, то мои документы были бы за подписью Троцкаго и военныхъ комиссаровъ, и только подъ давленіемъ членовъ солдать, стоявшихъ за необходимость пропустить меня скорѣе въ Японію, сдался на предложенный компромиссъ. Причину ярости пред-сѣдателя я усматриваю изъ его интереса, не брать ли я прокурора Красноярскаго окружнаго суда; вѣроятно, съ тѣмъ у него остались какіе-нибудь счеты по старой судимости.

Передъ возвращеніемъ въ поъздъ долго допытывались, не знаю ли я по Дальнему

Востоку какого-то казачьяго есаула Семенова.

1 Февраля. Вездъ на станціяхъ уже 14 февраля, такъ какъ большевики декретировали переходъ на новый стиль. Ъду подъ вагоннымь, такъ сказать, арестомъ. Нашъ подъвтоннымь, такъ сказать, арестомъ. Нашъ потъядъ мкоторые никого впередъ не пускаютъ. Жена спросила одного начальника станціи, почему они не пропустять экспресса впередъ во время остановки товарищей на продовольственныхъ пунктахъ, на что тотъ ей отвътилъ: «сударыня, развъ охота кому умирать раньше времени и насильственной смертью».

Наши опіоторговцы отъ Вятки въ угнетенномъ состоянін; ѣдущій съ нами владивостокскій купецъ Поповъ разсказываєть, что опіоторговля за послѣднее время печма прочима прочиму организацію и имѣетв цѣлую сѣть конторъ и агентовъ; наиболѣе дорогой
опіумъ везется изъ Персіи и Туркестана въ Петроградъ, тамъ задѣлывается въ стѣнки
экспрессвыхъ поѣздовъ и переѣзжаеть въ Харбинъ. Главная агентура состоить изъ
очень нарадныхъ, но также очень развлянихъ дамъ, умѣющихъ въ нумныхъ случаяхъ
быть дамами, пріятными во всѣхъ отношеніяхъ, для тѣхъ агентовъ власти, кои могутъ
мѣшать торговлѣ; зарабатывають онѣ по нѣсколько десятковъ тысячъ рублей въ рейсъ
и потому швыряють деньгами во всю.

2 Февраля. Встрѣтилъ въ коридорѣ сосѣдняго вагона нѣсколькихъ старыхъ солдатъ своего бывшаго корпуса, ѣдущихъ съ фронта; очень жалуются на то, что по дорогъ
имъ не было житья отъ красноармейцевъ, занимающихъ большія станціи; солдать всячески притѣсняютъ, бьютъ и даже разстрѣливаютъ. Быстро разсчитываются комиссары
съ тъми, при помощи кулаковъ и темноты которыхъ они вылѣзли на верхи Россійской
власти. Цейхгаузы на фронтѣ всѣ подѣлили, а кто поближе, ушелъ домой съ конями
и съ повозками.

3 Февраля. Попадающіяся по дорогѣ сибирскія газеты дають достаточно яркую картину захвата Сибири большевиками; центръ большевизма повидимому Иркутскъ, томскія же областническія организаціи совершенно разгромлены. Мѣстные большевики считають себя автономными и связанными съ Петроградомъ только партійными интересами; миѣ это очень не улыбается ввиду предстоящаго рѣшенія моей судьбы въ Иркутскѣ.

Былъ испытуемъ везущимъ меня комиссаромъ Левицкимъ по поводу тѣхъ поручений, съ которыми я ѣду въ Японію; отвътилъ, что до прівада на мѣсто, это совершенни исключительный секреть начальника Генеральнаго Шпаба и не можеть быть никому сообщень. Узналь, что для комиссаровъ проѣздъ на Харбинъ закрыть, такъ какъ въ районъ Читы сидятъ казаки какого то есаула Семенова, которые равстръдяли попавшагося имъ въ поѣздъ товарища морского комиссара, а его спутникамъ матросамъ всыпали по 150 нагаекъ и вернули ихъ обратно въ Иркутскъ.

Отпускъ выпоротыхъ товарищей обратно не особенно уменъ, такъ накъ оди начиуть ментъ, отчего будутъ страдать тѣ офицеры, которые съ большими опасностями и лишеними пробираются на Дальній Востокъ, пытаясь тамъ найти убъжище отъ комиссародержавія. На нихъ уже и сейчасъ идетъ ожесточенная охота; въ эшелонахъ осматриваютъ руки и всъхъ съ бълыми нерабочими руками сажаютъ на гауптвахты.

4 Февраля. Проскочиль Йркутскъ благополучно; тамъ происходиль какой-то большевистскій събадъ и какія-то внутреннія осложненія и мой гардіенъ-комиссаръ, которому было очевидно не до меня, умчался въ городь. Побадъ скоро двинулся дальше и я, считая себя арестованнымъ при моемъ вагонѣ, отправился дальше; хота надо проскочить еще за Читу, но шансы попасть въ руки товарищей въ отместку за выпоротыхъ матросовъ стали много меньше. Только къ вечеру догадался, какъ быль неостороженъ, продолжая эти дни везти при себѣ письма и двъ тегради дневника.

5 Феераля. За Иркутскомъ пошли съ приличной скоростью; вездъ тихо и порядокъ; на плагформахъ благообравные милицейскіе, въ буфетахъ чисто, столы накрыты скатертями, однимъ словомъ все по хорошему, по старому. Пугали обысками въ Читъ, гдъ, какъ говорять, пришедшіе съ фронта казаки арестовали офицеровъ и собираются грабить городъ, чтобы получить объщанныя къмъ-то деньги. Пробхали, однако, благополучно; въ Читъ видны только разбитыя окна магазиновъ и слъды уличныхъ погромовъ. За Читой царство большевияма кончилось и впервые за четъре дня я вадохнуль свободно и почраствовалъ, какой мечъ висътъ надо мной это время; попади я на Ново-Никодаевскую гауптвахту, тамъ бы мнъ и крышка; спасибо, что судьба бросила на мою дорогу этого Левицкато.

6 Феераля. Проъхали станцію Маньчжурію, новоявленную штабъ-квартиру антибольшевистской организаціи есаула Семенова; на вокзалѣ большой порядокъ, ходятъ офицерскіе патрули; произвели повѣрку документовъ и багажа очень вѣжливо и предупредительно; почувствовалъ себя опять человѣкомъ, а не безправной пѣшкой, доступной произволу всякато штыкократа.

Говорять, что большевики начали наступленіе на передовыя части Семенова; когда коли на станція Даурія, то ен гарнизонъ садился въ вагоны, чтобы отходить къ границъ.

Положеніе на станціи Маньчжурія обезпечиваєтся китайскими войсками, которыя заявили, что никого черезь границу не пустять; повидимому, китайцы ведуть себя умиве другихь союзниковь, показывая большевикамь кулаки и ауби, то-есть примвняя одинаковое съ противниками оружіє; такъ было ими сдѣлано нѣсколько недѣль тому назадъ при разоруженіи Харбинскихъ большевиковъ.

Съ нашего повада сняли двухъ матросовъ съ «Андрея Первозваннаго», причемъ тутъ же ихъ вебили; хотя видъ у нихъ самый углубительный, но это не можетъ оправдать ихъ избіенія; намъ нельяя опускаться до тѣхъ пріемовъ, коими отличается большевистская сволочь; надо сохранить порядочность и законность; можно разстрѣдивать по суду сотни, но нельяя тронуть пальцемъ ни одного виновнаго, какъ бы ни горьки и ужасны были прошлыя переживанія.

Наружная сторона на ст. Маньчжурія мит не особенно понравилась; я вообще большой скептикъ на счетъ того, что можно создать что-либо прочное изъ такъ навываемыхъ офицеровъ военнаго времен; обвинять ихъ самихъ въ этомъ нельвя, такъ какъ не они въ томъ виноваты, но считаться съ этимъ приходится. Ротмистръ, начальникъ пропускного пункта, разскавалъ, что среди мъстной организаціи очень развитъ картежъ и выпивка, и очень мало внутренней дисциплины.

Надо всю эту молодень собрать и васадить въ самыя тяжелыя условія службы и растопы и настоящей духовной дисциплины; тогда черезь годь изъ нихъ можетъ получанться нѣчто падежное и устойчивое; сейчась же эта смѣсь прапорщиковъ, вонеровъ и кадетъ своимъ распущеннымъ (внутренне; по внѣшности они утрированно, по юнкерски подтянуты) видомъ и бьющимъ въ глаза правственнымъ разгильдяйствомъ очень меня огорчила.

Типы современнаго молодого офицерства мы видёли достаточно на фронтѣ; встрѣтились съ ними даже и въ нашемъ поѣадѣ, въ которомъ, скрываясь отъ комиссаровъ, ѣхало нѣсколько молодыхъ офицеровъ, переодѣтыхъ солдатами; мы ихъ напоили, накоримля, прятали ихъ въ купе при осмотрахъ, собрали имъ нѣсколько сотъ рублей денетъ. Какъ стало нѣсколько безопаснѣе, они уже предложили себя въ качествѣ партнеровъ въ карты (пгра шла по крупной) и были очень обижены, когда удивленные пассажиры отказались итъ принятъ.

Провхавъ ст. Маньчжурію, эти типы совершенно распустились, обнаглёли и едва узнавали тъхъ людей, которые ихъ спасали и снабдили деньгами.

7 и 8 Февраля. Добрались до Харбина. Здёсь нёть большевиковь, но порядки неважные, особенно для меня, стараго Амурца, свидётеля и участника того, какъ создавалась здёсь русская мощь и какой высоты она достигала. Сь одной стороны меня сразу рёвнуло несомиённое засилье китайцевь, которые сразу вернули мяютое изъ того, что они постепенно уступали и теряли, начиная съ 1900 года; они, какъ никто другой, учли слабость русскаго медвёдя, сваленнаго съ ногъ революціей и ся постепеннымъ углубленіемь.

Обольшевиченіе русских войскъ, стоявших въ полосъ отчужденія (ополченскія части и желѣзнодорожная бригада), стьпо допущенное центральной и мѣстной властими, накть нельзя лучне сыграли въ руку кнатайцевъ; декабрьскіе безпорядки среди харбинских войскъ дали китайцамь поводъ обезоружить, запереть въ вагоны и вышвырнуть изъ предѣловъ Маньчкуріи всѣ остатки русскихъ вооруженныхъ силь, и послѣ этого стать на почву основного договора, допускавшаго здѣсь только охрану дороги особыми охранными, но не воинскими частями. То, чего мы добивались такъ долго, когда ввели наши регулярныя войска въ предѣлы дороги и создали Заамурскій Окруть Пограничной Стражи, было потеряно въ нѣсколько дней. Было огромной ошибкой то, что увели пограничный корпусь на войну, не сформировавъ вмѣсто него Ersatz-части.

А теперь возврать къ старому, повидимому, уже невозможенъ.

Другой скверной стороной здѣшияго положенія является то, что сюда набились разывае спасатели отечества, которые думають создать цѣлую армію изъ офицеровь и добровольцевь и двинуться противъ большевиковъ; основаніемъ для этой арміи хотять вяять Семеновскій отрядъ. Городъ набить темными авантюристами и очень разболтанными офицерами. Всѣ жаждуть хорошихъ штатовъ и назначеній, достойныхъ тѣхъ, кто первыми подняли знамя борьбы съ большевиками (пока что борьба идеть китайскими руками, подъ крыломъ китайскаго дракона; безъ этого здѣсь прочно сидѣли бы большевики и правили комиссарых), психологія у большинства та же комиссарская, только подъ другимъ соусомъ; всѣ считають себя въ правѣ сдѣлаться высокимъ начальствомъ, рѣшительно распоряжаться и быть щедро оплачиваемых; заниматься же грязнымъ дѣломъ борьбы на фроптѣ предоставляется зказытированной молодеми, кадетамъ и юнкерамъ, а также немногимъ сохранившимся офицерамъ старой закалки, готовымъ за инею все отпать и в сѣмъ покретованът.

Онищають прибытія изъ Никольска сидящаго тамъ бывшаго командира 1 Сибирскаго командира тенерала Плъшкова, выдвинутаго для возглавленія всѣхъ образовавшихся вдѣсь организацій, никого не слушающихъ и другь на друга топоридащихся.

По моему трудно было сдёлать болёе пеудачный выборь, такт какт Плёшковъ 
то типичная фигура стараго командованія, добродушный, обходительный баринь, ничёмь остро не интересующійся, любящій спокойную и безь волненій, ровяютекущую 
жизнь высокато военнаго начальника довоеннаго времени, — однимь словомъ, совершенно не то, что нужно сейчась, чтобы собрать и организовать всю эту равнопрествую 
и несомнённо очень распустившуюся толиту, забрать ее въ ежевыя рукавицы и заставить 
работать и учиться, ибо только трудь, внутренняя дисциплина и воспитаніе въ духмертвеннаго подвига и безнорыстнаго служенія идеё можеть дать то, что сейчась такъ 
остро и спёшно нужно Россіи, то-есть корпусь добровольцевь, рыцарей Бёлаго Креста, 
чистыхь подвижниковь, вичего себё не ищущихь, и все готовыхь отдать на служеніе 
великому и святому дёлу.

То, что мы видъли на фронтѣ; то, что я видълъ и слышалъ по дорогъ и что узналъ въ Харбинѣ, убъждаеть, что для достиженія такой цѣли нужна желѣзная рука, великій организаторскій талантъ, большія военныя знанія и огромный житейскій и служебный опытъ; вѣдь все сейчасъ такъ разболталось и отвыкло отъ идеи повиновенія и принужденія; огромное большинство неустоявшейся, больной переживаніями войны и революціи, молодежи педалеко ушло отъ большевизма, только другого цвёта; желапія у него самы большевисткія: побольше даспажденій и поменьше испытаній; побольше денегь и вкусныхъ правь и поменьше работы и непріятныхъ обязанностей; исполненіе приказовъ и распориженій только постолько, поскольку они пріятны исполняющему, и вообще поскольку онъ наміренъ и расположень ихъ исполнять.

Протесть противъ принужденія, склонность къ произволу, лѣни у всѣхъ насъ въ крови и достаточно малѣйшаго послабленія, чтобы мы всѣ раздрессировались; кромѣ того, всѣ мы слишкомъ привыкли къ тому, что обязанности внизу, а права и вкусныя вещи

наверху, а потому всъмъ хочется наверхъ.

Противно то, что всѣ эти, собственно говоря, звѣриныя, перешедшія отъ первобытныхъ предковъ вожделёнія прикрываются фиговымь листомь любви къ отечеству, борьбы за идею, борьбы съ большевизмомъ, а по секрету и подъ пьяную руку огнедышащею преданностью мовархіп (на непрілтныя воспомиванія память коротка, и всѣ забыли, какъ спокойно предали оня эту монархію годъ тому назадъ).

Повидимому, правый большевизмъ расцвълъ здъсь махровымъ цвътомъ, ободрился и хозяйничаетъ; все, что противъ него и съ нимъ несогласно, наименовывается красных большевизмомъ, а далѣе возможны эксцессы и насилія до убійства включительно; такъ говорятъ, по крайней мъръ, встръченные сегодня знакомые и сослуживцы самаго без-

пристрастнаго и праваго лагеря.

Сейчась всё усилія этих бёлых товарищей направлены къ тому, чтобы свалить начальника охранной стражи генерала Самойлова, адраво смотрящаго на существующей положеніе, устёвшаго спасти отъ расхищенія серебряный запась бывшаго Заамурскаго Округа и упорно отстаивающаго отъ разграбленія довольно солидное имущество этого округа; зная Самойлова очень давно, и увёрень, что онъ хочеть побёды надъ больше виками и спасенія Россіи больше чёмът высячи этихъ господь, но онъ, какъ старый и опытный служака, понимаеть, что такія нешуточныя цёли достигаются организаціей, дисціплиной и тяжелымъ трудомъ, а не бахвальствомъ, распущенностью, лёнью, развратомъ и насиліемъ.

Говорять, что спасители недовольны и Хорватомъ; послѣдній по обыкновенію играетъ роль двуликаго Януса; овъ поддерживаеть образовавшіеся отряды девьгами, а на убѣжденія Самойлова въ опасности этихъ организацій, разлагающихъ и безъ того неустойчивое офицерство, отвѣтилъ: «да, разумомъ я съ Вами, а сердцемъ я съ ними».

Казалось бы, что приказчику случайно уцвитвинаго старато русскаго учрежденія, вознесенному сейчась въ положеніе высокой отв'ятственности, сл'ядовало бы руководиться въ своихъ д'яйствіяхъ головой, а не сердцем»; посл'ядній органь можеть превалировать только у неограниченныхъ монарховъ или у частныхъ лиць, играющихъ на свой личный счеть. Въ большой политик'ь сердце и прекраснодушіе приводять высегда или къ катастроф'я, или заводять въ безысходные, часто темные и грязные тупини. Л'ящу, на долю котораго, видимо, выпадаетъ доминирующая роль въ судьбахъ возстановленія ад'ясь государственности, сл'ядовало бы понимать, что нельзя базироваться на истерическіе и авантюристическіе пузыри типа народившихся зд'ясь организацій; въ сути посл'ядияхъ есть много хорошаго, но родились они въ больное время и ихъ составъ почте весь болень нашими общими и хроническими старыми, и случайными новыми бол'язнями. Посему государственному челов'яку необходимо приложить всю свою власть, средства и ум'явье для того, чтобы исц'ялить образовавшійся антибольшевистекія ураставной тоть вс'ях ихъ золъ и бол'язней и направить ихъ на истинный, здоровый пусть вска стинный, здоровый пусть вста встинный, здоровый пусть вста стинный, здоровый пусть вска ститинный, здоровый пусть вска ститинный, здоровый пусть вста встинный, здоровый пусть вста стинный, здоровый пусть вска ститинный, здоровый пусть вста встинный, здоровый пусть вска стинный, здоровый пусть вска ститиный, здоровый пусть вста ститиный, здоровый пусть здоровний пусть здоровний пусть здоров

Въ этомъ отношеніи я, только что прівхавшій, совершенно сошелся во ваглядахъ съ сидящимь адъсь Самойловымъ и нѣсколькими старшими офицерами, сохранившями умственное равновѣсіе и понимающими, что образовавшіся отряды принимають вредное и пичего добраго не сулящее направленіе. Это безконечно печально; не зная совершенно, что творится въ полосѣ отчужденія, какъ по части сохраненія адѣсь всей силы русской власти, такъ и организаціи адѣсь антибольшевистскихъ силь, надѣялся, что задѣсь можно будеть образовать безопасное убѣкище для всѣхъ уходящихъ отъ большевима

русских влюдей, отсортировать ихъ по качествамъ и начать организацію тѣхъ кадровъ, которые черезь нѣсколько времени понадобятся, чтобы начать организованную борьбу противь съвшихъ на голову Россіи комисаровъ и ихъ бандъ. Я надѣялся именно на полосу отчужденія, такъ какъ наше положеніе здѣсь давало полную гарантію противъ агрессивныхъ дѣйствій большевиковъ и предоставляло огромныя удобства для организаціи антибольшевистскихъ силъ; казармы и запасы Заамурскаго округа казались мнѣ отличнымъ оспованіемъ для размѣщенія и перваго обзаведенія.

Вмѣсто этого, повидимому, наверхъ здѣсь выплыла кучка авантюристовъ, почунвшихъ, член настали такія времена, которыя позволнютъ дерзать, и жаждущихъ дорваться до власти; идеи у нихъ внутри никакой, кромё плача о потерняномъ, злобной, чичной — а не міровой — ненависти къ насильникамъ и острой жажды реванша (тотъ же, но только паршивенькій и не красочный Кобленцъ съ полупочтенными дѣльцами, авантюристами и разночинцами вмѣсто маркизовъ и петиметровъ французской революцій).

За идею стоятъ, гибнутъ и готовы гибнутъ только кучки старыхъ офицеровъ и ихъ дътей — кадетъ, гимназистовъ, юнекеровъ, — представителей старыхъ идей долга и служенія государству за совъстъ, но ихъ очень немного.

Всѣ эти организаціи помимо денежной помощи отъ Хорвата поддерживаются какимъ то комитетомъ изъ Харбинскихъ и Иркутскихъ купцовъ, трясущихся при мысли о господствѣ большевиковъ и готовыхъ пожертвовать крупицами изъ нажитыхъ милліоновъ, чтобы найти руки и сердца, готовыя на борьбу съ этимъ страшнымъ для нихъ чудовишемъ.

Изъ равскавовъ узналъ, что до 13 декабря вдѣсь сидѣли большевики, поддержанные стоявшими въ Харбивѣ на линіи дружинами ополченія; 13-го же декабря китайцы рас оружили дружины, посадили ихъ въ вагоны и вывезли въ предѣлы Забайкалья; туда же вывезли затѣмъ расформированные и разоруженные батальоны Заамурской желѣзнодорожной бритады. Въ одинъ день китайцы сдѣлались военными хозяевами полосы отчужденія.

Жизнь эдъсь дорога, но за то все имъется въ изобиліи; дороговизна же происходить только вслъдствіе паденія курса нашего рубля.

Вечеромъ экстренные выпуски телеграммъ повъдали намъ, что нъмцы съ 7 февраля объявля вновь состояніе войны и перешли въ наступленіе по всему фронту; наштмъ войскамъ комиссарами приказано оказывать всюду сопротивленіе (интересно, какое сопротивленіе можеть оказывать теперь тоть жалкій остатокъ того, что было когда-то русской арміей, который остался на фронтѣ). Идіотскій проекть заключенія мира, рожденный свихнувшимися утопистами и несвихнувшимися Јудами, разразился совершенно неожиданнымъ финаломъ; обезсиленная и искромсанная подплыми руками Росскія отдана на волю нъмцевъ. Къ сожалѣнію, современные Іуды не послѣдують примъру своего Каріотскаго предшественника и не удавятся, такъ какъ въроятно и этоть нъмецкій ходь входить въ условленные тридцать сребренниковъ (только послѣдующая исторія узнаетъ, какой курсь быль при переводѣ сребренниковъ на марки).

Прибывъ въ Харбинъ, посладъ Главному Управленію Генеральнаго Штаба ваявленіе объ отставик; послѣ многихъ колебаній різшилъ все же пробхать въ Японію для того тотом оріентировать нашу миссію въ томь, что творится въ Россіи, что затѣвается въ Харбинъ, и просить нашего военнаго агента сдълать что нибудь, чтобы облегчить спасеніе нашего офицерства, закупореннаго въ Россіи и обреченнаго тамъ на сожраніе большевиками. Хоти теперь и очень поздно, но все же можно еще многое сдълать, помогая намъ въ районъ Румыніи, Дона, Кавказа, Финляндіи и на Дальнемъ Востокъ. Мы столько сдълали для союзниковъ, что имѣемъ право разсчитывать на то, чтобы и они

помогли намъ въ столь тяжкія времена.

Бхать въ Японію мит очень непріятно, такъ какъ по телеграммамъ изъ Петрограда сидящіе тамъ господа, не понимающіе нашего положенія, могуть подумать, что я ѣду въ командировку отъ большевиковъ. Но ѣхать надо, ибо письменно не разсказать того, что дълается съ арміей и Россіей, и что надо сдълать, чтобы намъ помочь; въдь я, въроятно, первый, кому удалось такъ скоро продрать сюда изъ Петрограда.

Быль на вокзаль, смотрыть, какъ провожали Хорвата, уважавшаго въ Пекинъ по дъламь дороги и охранной стражи. Было больно видъть хозийничанье на вокзаль китайцевь, постановку всюду китайскихъ часовыхъ, колотившихъ прикладами непонимавпихъ ихъ окриковъ русскихъ пассажировъ.

Все, чему мы отдали всъ лучние годы своей жизни, все пошло прахомъ!

Харбинъ живетъ и дышеть спекулящей и темными дѣлами; спекулянты очень огорчены прекращеніемъ правильнаго сообщенія Харбина съ Западомъ, такъ какъ приходится распрощаться съ отправкой въ Россію виять, водки, кожи и разныхъ товаровъдаваниихъ басиословные барыши и сдѣлавшихъ недавнихъ санкюлотовъ и мелкихъкомиссілеровъ милліонерами.

Курсъ нашего рубля нежамъно поласть внязь, на что вліясть, навть общее положеніе, такъ и введеніе въ обращеніе разныхъ суррогатовъ денегъ въ видъ керенокъ, почтовыхъ марокъ, крецитныхъ билетовъ старыхъ образцовъ и т. п. Надо знать китайскій рынокъ и быть очень осторожнымъ при введеніи новыхъ для него денежныхъ знаковъ, такъ какъ китайцы очень недовърчивы.

9 Феераля. Газеты сообщають, что Украинская Рада, угрожаемая большевиками, обратилась за помощью къ Германіи и что нѣмиц двинулись на Рѣжицу, Полоцкъ и Витебскъ по путямъ на Петроградъ и Москву, и на Кіевъ. Думается мить, что такъ далеко нѣмцы не пойдутъ; имъ въ первую голову важно захватить всю укрѣпленную полосу фронта и сосредоточенные на ней огромные запасы боевого савряженія, и этимъ навсегда обезпечить себя отъ возможности какого-пибудь рецидива на нашемъ фронтъ

Впечатл'янія отъ Харбина тямелыя; не то омядаль я здісь увидёть; на улицахь шатаются и носятся на извозчинахъ совсёмъ разболтавшіеся офицеры (очень много въ нетрезвомъ вид'ь); по вечерамъ это явленіе усиливается; настроеніе у этихъ господъ очень воинственное, съ готовностью обнажать оружіе и стрёлять по первому подвернувпемуся подъ руку поводу. Иногда харбинскія улицы начивають напомната намъ то, что м'ёсяцъ тому назадъ мы вид'яли въ Александровскомъ саду и на Кронверкскомъ проспект'ё: т'ё же малост'ёсняющіяся парочки, та же развинченная походка, т'ё же кудлы волосъ . . .

10 Феераля. Прібхалъ новый предсѣдатель правленія Восточно-Китайской дороги генералъ Го (китайця впервые осуществили слое право имѣть предсѣдателемъ дороги китайця), обраль старпихъ агентовъ дороги и очень рѣшительно указалъ имъ, что внутренніе безпорядки Россіи не должны отражаться на продуктивности работы этой очень важной для всего Китая желѣзной дороги, и что они, китайцы, примутъ всѣ мѣры кътому, чтобы дорога работала какъ слѣдуетъ.

Сейчасъ же, по миненію Го, на дорогѣ очень много разговариваютъ и занимаются совершенно посторонними дѣлами; надо работать, а кому такой порядокъ не нравится, тоть можеть получить заштатныя деньги и уѣзжать въ Россію; на работѣ дороги это не отразится, такъ какъ если уйдуть русскіе служащіе, то въ распоряженіи Го имѣется до триддати тысячъ китайцевъ, которые готоры занять всё могушій освободитем мѣста.

Ръчь очень дъловая и опредъленная. Сейчась въ рукахъ Хорвата вадача огромной важности сохранить дорогу въ рукахъ Россіи и не дать китайдамъ стать полными ховавами положенія; прежде всего, надо вагнать изъ обихода служащихъ поличику; въвъсейчасъ при бъгствъ изъ Россіи массъ интеллигенціи и техническихъ силъ, можно подобрать для дороги ръдкій составь отборныхъ служащихъ; всъхъ смутьяновъ и политакановъ отсортировать и отправить ихъ наслаждаться порядками комиссарорернавія, а ихъ мѣста занять дѣльными, честными и далекими отъ политики людьми, которые будутъ осчастливлены полученіемъ обезпеченнаго заработка; я, напримъръ, съ величайшей радостью пошель бы на мѣсто начальника какой-инбудь скромной станціи, честным получить пріють и кусокъ хлѣба, и быль бы добросовъстнымъ и полезнымъ для дѣла служащимъ; а такихъ, какъ я, цѣлыя сотии и ими было бы можно замѣнить и то жулье, и тъж съежившихся и пригамившихся потрамению, и на линія.

Вечеромъ былъ у Самойлова и слушалъ про безчинства, чинимыя Семеновымъ и его отрядомъ; прітхавшій недавно пограничникъ генералъ Чевакинскій былъ свидътелемъ,

какъ на ст. Даурія Семеновскіе офицеры убили взятаго ими съ поъзда пассажира за его отчаниные протесты по поводу отобранія у него законно ему принадлежавшихъ 200.000 рублей; этого пассажира пристрълили тутъ же на платформъ и тъло его выбросили за перила, ограждавшія платформу.

И такихъ случаевъ десятки. Меня это не удивляетъ; я слишкомъ хорошо повнакомился съ тъмъ матерьяломъ, изъ котораго состоитъ наше офицерство военнаго и революціоннаго времени, и знако, до чего они могутъ распуститься въ обстановъ полной свободы и безнаказанности. Революція распустила насъ всѣхъ, а молодемъ раг ехсеllence. И я вполнѣ увѣренъ, что большая часть тѣхъ ужасовъ, про которые украдкой разсказываютъ въ Харбинъ и которые творятся въ «Даурскихъ сопкахъ», куда уводятъ стимаемыхъ съ поѣздовъ пассажировъ, не преувеличена.

Несомивние, что наравив съ краснымъ большевизмомъ здвсь мы имвемъ двло съ настоящимъ белымъ большевизмомъ.

Особенно шумить и безобразничаеть здѣсь генеральнаго штаба генераль Доманевскій; судя по разсказамь объ его дѣнніяхь, это совершенно спизшійся алкоголикь, растуствийся до полной потери офицерскаго достоньства, и которому мѣст олько въ больницѣ для алкоголиковъ и нервнобольныхь. А онъ играеть здѣсь какую-то роль государственнаго и военнаго дѣятелія. Всѣ потѣшаются надь его шьяными и дикими выходками, но нѣть власти, которан положила бы предѣль такимы безобранмь, онъ кутить по кабакамь, не платить, награждаеть орденами лакеевь, рубить шашкой пальмы, дѣлаеть изъ ньжь букеты и, перевязавь снятой съ шем Владимірской лентой, отправляеть ихъ пѣвицамь на спену, посылаеть ресторанные счеты обратно съ надписью «Такоском угенералу Ма, разсмотрѣть и доложить» . . . и т. п. Харбинъ скалить на все это зубы, не понимая, какой печальный ужасъ для будущаго заключается въ самой возможности наличия въ нашей жизни такихъ явленій.

Очень невесело адъсь; на тъхъ организаціяхь, которыя адъсь создались, можноустановить или бълобольшевистскую диктатуру разболтаннаго офицерства, или же самую мрачную реакцію, и при томъ только здъсь, такъ какъ съ такими сплами безнадежно идти на спасеніе Россіи; въдь прошли тъ времена, когда группъ вооруженныхъ пюдей можно было держать въ стражъ цълые народы.

Психологически ивленіе таких з организацій неизб'єжно, как з бурная реакція противь совершившагося въ Россіи, как протесть протявь надруганія надъ зав'єтам и святьними прошлаго, но въ своемъ настоящемъ проявленіи оно не можеть послужить основаніемъ для возстановленія разрушаемой уже ц'єлый годъ государственности; в'бъв по сути своей оно также противогосударственно, ибо зачато и растеть въ атмосферѣ презр'єтія къ закону, разрушенія вс'єть непіріятнихъ ограниченій и допустимости про-извола и насилія по отношенію ко всему, что не ихъ лагеря и обычая; необуздываемое ничѣмъ, это развагаетъ, развращаетъ, охулиганизвать посл'єдніе остатки русской молю дежи, пріучаетъ ихъ къ л'єви, произволу, пренебрежної къ долгу и обязанностямъ, пріучаеть къ къ в'єви, произволу, пренебрежної къ долгу и обязанностямъ, пріучаеть къ жизни не по средствамъ и къ добыванію средствь для всякихъ наслажденій, не стёснянсь ничѣмъ въ способахъ добыванія, однимъ словомъ, д'єлаетъ съ нашей б'єлой молодежноь то же, что д'єлаеть съ нрасной комиссарщина и красная армія.

11 Февраля. Офиціально сообщается о занятіи нѣмцами Вендена, Двинска и Луцка. Украиская рада заключила самостоятельный миръ съ центральными державами. Комиссары объявили какую-то сумбурную мобилизацію, сдобривъ ее терроромъ противъбуржуевъ. Кого хотятъ обмануть комиссары своими мобилизаціонными громами? Развѣ
возможна какая-нибудь мобилизація въ то время, когда топпы ушедшихъ съ фронта и
покончившихъ со всякой войной и мобилизаціями товарищей стихійно расползаются
по помамь!

Верхопрать Крыленко испустиль истерическій приказъ — прокламацію, въ которой требуеть поб'ядь или смерти; прокламація написана, какъ то и подобаеть хулиганскому Главковерху, самымъ хулиганскимъ стилемъ.

Здъсь появился какой-то самочинный штабъ Дальневосточнаго Корпуса Защиты Родины и Учредительнаго Собранія (удивительное названіе! кого только они хотять имъ напуть?). Штабъ сей объявляетъ, что всѣ офицеры обязаны записаться въ подчиненныя ему войска; редакція приказа по стилю очень недалеко ушла отъ Крыленковской, такъ накъ вышла изъ лавочки того же сорта, но только съ правой стороны улицы; тыть не меные среди офицеровъ ныкоторое смущение, такъ какъ болые порядочные боятся объявленія уклоняющимися отъ исполненія долга, а бол'є трусливые боятся реальныхъ воздействій.

Вечеромъ встретилъ знакомаго по Владивостоку полковника Ходановича, бывающаго на засъданіяхъ этого комитета (составъ его до сихъ поръ не объявленъ), и спросилъ, изъ кого же состоить этоть комитеть. Получиль ответь: «изъ жуликовь, хулигановь, авантюристовъ и купцовъ, жаждущихъ спасти свои застрявше въ большевизіи капи-

Таково общее мивніе объ этомъ комитеть; если это върно, то не поздоровится ни Родинъ, ни Учредительному Собранію отъ такихъ защитниковъ.

Вечеромъ узналъ, что китайцы присылали къ Хорвату узнать, что это за корпусъ, указывая, что по договору въ полосъ отчужденія можеть стоять только вольнонаемная охрана; Доманевскій вадиль послів этого объясняться къ генералу Ма и дізло кончилось какимъ то скандаломъ.

12 Февраля. Въ городъ много разговоровъ по поводу активнаго проявленія дъятельности Дальневосточнаго Комитета и рожденнаго имъ корпуса (пока только изъ одного начальства, но безь войскь); думають, что это — попытка создать въ Харбинъ повтореніе Семеновскаго отряда со всеми вкусными для антрепренеровъ последствіями. Приверженцы комитета распространяють слухи, что работають по указанію союзниковь, которые де отпустили уже комитету 40 милліоновъ, и съ отеческаго благословенія Хорвата.

Опубликованы условія мира, продиктованныя нъмцами и принятыя вчера комиссарами; въ главныхъ чертахъ Россія теряетъ все, что вападиве Двины и Бреста; возстанавливается старый торговый договоръ, преимущества котораго, какъ говорили, были такъ велики, что окупали нъмпамъ все сопержаніе ихъ арміи: затъмъ Россія обязуется демобилизоваться и разоружиться.

Въ Петроградъ царство террора; изданъ декреть, разръшающій разстръливать контръ-революціонеровъ на м'єсть; выходить — стреляй, кого хочешь.

Условія мира приняты Цикомъ большинствомъ 116 противъ 85; нашлись еще и въ царствъ комиссаровъ люди, не убоявшеся голосовать противъ.

13 Февраля. Всв три харбинскія газеты обрушились на Дальневосточный Комитеть, требуя опубликованія его состава и объясненія правъ, на основаніи которыхъ онъ распоряжается: при этомъ комитетъ обвиняется въ желаніи установить режимъ палки.

Получено изв'єстіє, что изъ Иркутска идуть эшелоны красныхъ войскъ, двинутые комиссарами для ликвидаціи Семенова; посл'єдній разобраль путь между станціями Борзя и Оловянная и такимъ образомъ желъзнодорожное сообщение съ западомъ прекратилось. Харбинскіе спасители настроены очень воинственно, но я не вижу основаній, чтобы оптимистически смотръть на исходъ возможныхъ столкновений Семенова съ красными; если бы даже у Семенова и было достаточно силь, то, не имън ни артиллеріи, ни обозовъ, ни обезпеченнаго интендантскаго и артиллерійскаго подвоза, базируясь на точку — ст. Маньчжурія и будучи привязанъ къ жельзнодорожной линіи, проходящей очень невыгодно (въ облическомъ къ границъ направленіи), онъ не въ состояніи ни держаться въ Даурскомъ районъ, ни двигаться впередъ. Общіе законы войны непреложны, а малая война, да еще въ условіяхъ гражданской войны, вещь очень деликатная.

14 Февраля. Былъ у Самойлова; слушалъ разсказы участниковъ про вчерашнее собраніе офицеровъ Харбинскаго гарнизона для выясненія отношеній къ родившемуся изъ пъны харбинской Дальневосточному Корпусу; судя по разсказамъ, вышелъ самый безтолковый кавардакъ самаго митинговаго характера съ руганью, попреками и прочими аксессуарами такихъ собраній; подполковника генеральнаго штаба Акинтіевскаго, сказавшаго собравшимся горькую правду, чуть не избили. Впрочемъ, трудно было ожидать уравновъшенности, спокойствія и дъловитости отъ случайнаго собранія самыхъ разношерстныхъ элементовъ, большею частью издерганныхъ, распустившихся, многое

потерявшихъ, много испытавшихъ, жаждущихъ мести, отвыкшихъ отъ истоваго исполненія тяжелыхъ обязанностей и, въ большинствъ, очень и очень далекихъ отъ подвига; устроиться хочется почти всъмъ, но работать и рисковать не особенно много охотниковъ.

Недъля Харбинской жизни, личныя наблюденія и разсказы безпристрастныхъ людей дали самую безотрадную картину того, чемъ живетъ большинство собравшейся влесь молодежи, захваченной революціей и ея послъдствіями въ самый опасный для нея періодъ полной неустойчивости и нахожденія на острів ножа, съ возможностью свалиться и на одну и на другую сторону. Судя по разсказамъ обывателей, по вечерамъ во всёхъ мъстныхъ кабакахъ-шантанахъ всъ столы заняты спасителями родины разныхъ ранговъ, вино льется ръкой, кутежъ и развратъ идутъ во всю; кто успълъ награбить и нацапать, тотъ жарить на наличныя, а кто не успъль, должаеть, лупить въ кредить и жадными глазами и всей силой зверинаго желанія ищеть где бы схватить, где бы поживиться и получить такія же, какъ у нікоторых счастливцевь, средства для пьяной, беззаботной жизни и удовлетворенія животныхъ наслажденій. Сейчасъ Харбинъ это помойница, въ которой гноятся и безвозвратно погибаютъ послъдніе остатки русской молодежи, той самой, изъ которой, попади она въ другую обстановку и въ другія руки, могли бы выйти цёлыя рати героевъ подвижниковъ, истинныхъ спасителей гибнушей Родины. Конечно, и сейчась здёсь есть и идейные борцы за Россію, и добросовъстные, скромные работники, но ихъ капля сравнительно со всъмъ остальнымъ.

Во главѣ всей мѣстной чепуховидной оперетки на государственно-военныя темы ввгромоздился ничтожненькій господинчикъ изъ бывшихъ консульскихъ чиновниковъ, нынѣ исполняющій обязанности русскаго здѣсь консула — Поповъ, изображающій сейчасъ что-то въ родѣ мѣстнаго Главковерха, жалкая пародія на жалкаго Керенскаго.

Все виденное заставило меня считать себя обязаннымъ проекать въ Японію, разсказать про видънное и пытаться убъдить во первыхъ въ необходимости назначить какоенибудь компетентное и съ авторитетнымъ именемъ лицо для сбора, организаціи и муштровки русскаго офицерства, какъ необходимъйшихъ кадровъ грядущей антибольшевистской борьбы, а во вторыхъ изложить мои взгляды на срочную необходимость союзнаго вмъщательства и союзной окупаціи Дальняго Востока для спасенія его отъ разложенія, неизб'єжнаго спутника большевизма, и для предотвращенія учиненія надъ населеніемъ обидъ и беззаконій, откуда бы они ни шли. Окупацію я представляю себъ въ видъ занятія главныхъ центровъ и желъзныхъ дорогъ союзными войсками, назначеніе которыхъ возстановить дъйствие старыхъ законовъ, судебныя, земскія и финансовыя учрежденія, потребовать отъ всехъ соблюденія строжайшаго порядка и усекать каждаго, нто сего не исполнить; борьбу съ большевизмомъ предоставить русскимъ, давъ имъ только военнотехническія средства и обезпечивъ снабженіе; при порядкѣ въ тылу и на желъзныхъ дорогахъ большихъ силъ, чтобы справиться съ красной сволочью, не требуется, но надо, чтобы свои силы были бы настоящими русскими войсками, а не бандами бълыхъ большевиковъ.

15 Февраля. Съ тяжелымъ чувствомъ тронулся въ дальнъйшій путь.

На западъ нъмцы кръпять свои условія мира неизмѣннымъ продвиженіемъ въ наши предълы. Комиссары вопять, что всъ войска двинуты для защиты Петрограда. Продали всю Россію, а теперь только и думають о спасеніи своего большевичылю гиѣзда.

На станціи Чань-Чунь пересъли въ японскій экспрессь, представляющій разительный контрасть съ тъми свинушниками, въ которыхъ ъхали по нашей южной въткъ отъ Харбина; душа ноеть и плакать хочется, когда видишь, что у чужихъ такъ хорошо, а у насъ все разваливается.

Ъду подъ тяжелымъ гнетомъ Харбинскихъ впечатлѣній; на наше великое горе вдѣсь нѣтъ никого, кто бы могъ ввять на себя великое дѣло возстановленія арміи, администрація и государственнаго устройства; какое счастье было бы, окажись здѣсь, на Дальнемъ Востокѣ, сейчасъ Лечицкій или Нищенковъ.

Многоликій Хорвать, способный только на ловкіе компромиссы и на искусную лавировку среди самыхъ разнообразныхъ теченій, несомитино умный, умтющій обходиться съ людьми и къ себё ихъ привлекать, но абсолютко неспособный къ рѣщительныть активнымъ дъйствіямъ, не знающій арміи, совершенно не подходящій къ тому, чтобы идейнымъ, везичественнымъ утесомъ подняться среди общаго развала и безлюдья и громовымъ, безогказнымъ кличемъ собрать все уцѣлѣвшее и властно, желѣзной рукой, повести его на великій жертвенный подвить спаселія гибичией родины . . . Опереточный консулъ Поповъ, случайный прыщъ въ родѣ Семенова, алкоголикъ, скандалистъ Доманевскій, полусумасшедшій авантюристъ Потаповъ — вотъ дъйствующіе персонажи маньчжурскаго Кобленца.

16 Февраля. Несемся дальше на югъ; чистенькій и аккуратненькій японскій экспрессикъ проносится черезъ мосты и туннели; дорога очень походить на нашу Амурскую

и на восточную вътвь Китайской.

Пробхали Антунгъ, бывшую корейскую деревуших, а теперь солидный городъ съ каменными домами, фабриками и заводами. Грустно думается о томъ, что и этому начало положено нами; мы первые разбудили пустынную Маньчжурію, внесли въ нее культуру, уложили многіе милліоны русскихъ денегъ, потерлли сотпи тысячъ русскихъ людей и въ концъ концовъ сдѣлали ее источниковъ великихъ благъ и доходовъ, по только не для себя; нажилась Японія, пріобрѣлъ многое и готовится пріобрѣти еще больше Китай, мы же по исторической привычкѣ добыли себѣ только горе, убытки и позицію у разбитаго корыта.

Перебхали р. Ялу; вспомнился 1904 годъ и тяжелые апрёльскіе дни здёшнихъ боевь и ужасъ перваго пораженія; на сѣверныхъ берегахъ еще видны остатки нашихъ траншей, въ которыхъ, по отсутствію у старщихъ начальниковъ способности говоритъ правду, погибли безцёльно лучшіе люди третьиго сибирскаго корпуса; только генералъ Трусовъ доложитъ правду, за что и быль съ ощельмованіемъ удаленъ отъ командованія

шестой сибирской дивизіей.

Отъ вдущато въ экспрессв директора Владивостокскаго отдъленія Сибирскаго банка узналь, что въ Владивостокъ все трещитъ и вившній порядокъ охраняется только нажимомъ со стороны иностранныхъ консуловъ, грозящихъ, въ случав безпорядковъ, запретить ввозъ продуктовъ изъ-за границы.

17 Февраля—2 Марта. Рѣшилъ перейти на новый стиль — за границей двойственность сугубо путаетъ. Рано угромъ мы въ Фузанѣ; поѣвдъ подходитъ прямо къ пароходу. Вездъ очень усердно допрашиваютъ японцы, прилично говорящіе по русски. Въ

Симоносеки пересъли въ чисто японскіе вагоны.

Изъ Кобе скихъ газетъ узналъ, что союзники упрашиваютъ Японію выступить на Дальнемъ Востокъ, но Японія отказывается на томъ основаніи, что ся интересы не ватронутк; между строчекъ читается, что японцамъ не охота ради другихъ таскать горячіе каштаны изъ большевистской печки. Тяжкодумы японцы не понимаютъ, что пожаръ у сосъда надо тупитъ, пока не поздно.

Тъ же газеты сообщають очень горестное извъстіе о занятіи нъмцами Ревеля и Пскова.

3 Марта. Весь день любовался японскими пейзажами, всюду обравцовый порядокъ и чисто до подлости; вотъ куда надо пригнать нашихъ россійскихъ лежебоковъи покавать, какимъ каторжнымъ трудомъ зарабатывается эдъсь каждая пригоршня риса. На станцияхъ полный порядокъ; нигдъ нътъ праздной толпы, а ожидающіе поъзда спокойно ждуть за топкими перилами, пока имъ разръщать садиться въ вагоны.

Поражаеть также малое количество видимыхъ на станціяхъ служащихъ и удиви-

тельная точность движенія.

Мѣстныя газеты обсуждають вопрось о выступленіи Японіи для водворенія порядка на Дальнемъ Востокѣ; общее настроеніе отрицательное, ибо Японіи, де, непосредствення инчего не угрожаеть и торопиться ей не вачѣмъ. Не хочется думать, что за этимъ уключивымь отвѣтомъ, кроется скрытое желаніе дать Россіи побольше развалиться и этимъ скинуть съ будущихъ счетовъ на Азіатскомъ материить наиболѣе опаснаго конкурента.

Все это очень огорчительно, ибо изъ этого ясно, что здѣсь, какъ и у соювниковъ, никто не понимаетъ того, что совершается сейчасъ въ Россіи и какими результатами это грозить всему міру. Нъкоторыя газеты заявляють, что Японія ожидаеть, какъ выскажется по этому вопросу Америка, зорко и реввиво слъдящая за каждымъ шагомъ Японіи, особенно на авіатскомъ магеоикъ.

4 Mapma. Прівхали въ Токіо; въ отель вхаль на рикше и думаль о томъ резкомъ контрасть, который пришлось пережить: за шесть недель тому назадь на насъ вядили.

а сегодня самому приходится вхать на упряжномъ человъкъ.

Въ полдень прівхалъ Яхонтовъ; конечно, у него ни на одну минуту не могло быть мысли, что я приняль назначение отъ большевиковъ; онъ сразу поняль, что это было для меня единственнымъ способомъ удрать изъ Петрограда; но посланникъ, по его словамъ, дуется и сомнъвается, не пріъхалъ ли я отъ большевиковъ. Просилъ Яхонтова доложить послу, что уже 8 февраля я послаль заявленіе о своей отставків изъ россійской военной службы настоящаго порядка, и что я прівхаль исключительно для того, чтобы: первое — разсказать, что сдълали съ нашей арміей; что дълается вообще въ Россіи и рекомендовать бить большую тревогу, ибо дёлается нечто очень ядовитое, ползучее и грозное по своимъ послъдствіямъ; второе — кричать о необходимости скоръйшаго вмъщательства (если уже не поздно) союзниковъ для того, чтобы спасти ошалъвщий русский народъ отъ власти одурманившихъ его насильниковъ и обезпечить работу, безопасность и спокойствіе тіхь, кто будеть создавать разрушенный государственный строй: и третье умолять подумать о гибнущемъ въ красныхъ тискахъ русскомъ офицерствъ, столько положившемъ на союзное дъло, устроить для нихъ пути и убъжища для спасенія и помочь имъ сорганизоваться въ кадры для будущей русской арміи. Главное же, по моему мивнію, это то, чтобы союзники поняли, что борьба съ большевизмомъ это не узко русское дъло, а дъло міровое, одинаково для всъхъ необходимое.

По словамъ Яхонтова вмѣшательство Японіи въ наши Сабирскія дъла, повидимому, неизбѣжно, но едва ли она пойдетъ дальше Забайкалья; наибольшее затрудненіе пока представляетъ рѣзкій протестъ Америки, несогласной на такое японское выступленіе. Китай же самъ напрашивается, чтобы союзники поручили ему эту миссію (дожили до отого, что люди собираются водворять у насъ порядокь, которато у нихъ у самът вътъ). Одно время намѣчалась иден общесоюзнаго вмѣшательства, но была погашена залвиеніемъ Японіи, что она обязалась поддерживать сохраненіе порядка на Дальнемъ Востокъ и одна желаетъ выполнить такое свое обязательство.

Союзники дебатирують, а мы все разваливаемся, да разваливаемся; вѣдь и то, что творится сейчась въ Харбинъ тоже разваль, и очень грозный по своимъ послъдствіямъ.

Здѣсь ходять слухи о попыткѣ образовать въ Пекинѣ новое Сибирское правительство (вмѣсто разогнаннаго большевиками въ Томскѣ); въ справедливости слуховъ заставляеть сомнѣваться сумбурность сообщаемаго состава этого правительства: предсѣдатель Князь Львовъ, военный министръ Брусиловъ, министръ финансовъ Путиловъ и т. п.

5 Марта. Отдыхаю безъ работы и облазанностей; непривычно чувствовать себя никуда не торопящимся и ничъмъ не связаннымъ. Временами стыдно, что живвешь такъ покойно и ъщь такъ обяльно въ то время, когда другіе, тамъ ущемленные, страдаютъ, голодаютъ и ведуть существованіе аналогичное каторжнымъ гребцамъ, прикованнымъ на галерахъ къ весламъ.

Сегодняшнія газеты наполнены слухами о выступленіи Японіи и Америки, о поъзд-

кахъ разныхъ пословъ къ премьеру и о длительныхъ совъщанияхъ.

Сообщають, что Китай уже назначиль 40.000 войскь для Сибирской экспедиціи. Утромь іздиль кь послу, — это одинь изь многочисленныхь Крупенскихь; васкаваль ему, что дізлается въ Россіи, въ накомь ужасномь положеніи находится русская 
интеллигенція и русскіе офицеры, и всячески старался охарактеризовать серьевность 
положенія, усиленно подчеркивая, что сейчась не повтореніе 1906 года и что болізнь 
безконечно опасніе и такъ уже прогрессировала, что можеть являться опасеніе, не 
оповдають ли доктора.

Такіе господа, какъ мъстный посоль и многіе наши представители за границей, значто такое революція только по газетамъ, да по розовивът телеграммамъ Терещенно и Ю.; они ичего не испытали, обезпечены на долгое время прекрасными окладами въ золотых в рублях в и очень горды тымь, что могуть, сидя вы полной безопасности, рядиться вы ризы ярых и непримиримых в ненавистниковы большевияма и грозно размаживать
руками. Всё тё, кто ущемлены, мучаются и погибають вы Россіи, ненавидять большевиямы
сильные и острые, но что они могуть сдылать, разрозненные, безпомощные... Вёды
для многихы — только тоть исходы, который нашелы вы Бресты генералы Скалоны. Посмотрыть бы я на всёхы этихы заграничныхы синьоровы, если бы они попали вы комиссарскія лапы.

Высказаль также послу свой взглядь на интервенцію и на острую потребность возможно скоръе положить предъль прогрессирующему разложенію послъдняхъ

остатковъ осмысленнаго человъческаго существованія.

Вечеръ провелъ въ отчаянномъ настроеніи, всѣ тѣ мечты, съ которыми я стремился сюда, оказались очень далекими отъ возможности осуществленія; вдобавокъ, начитался газеть, перенесся мыслями въ Россію и мучился неспособностью хоть чѣмъ нибудь помочь тѣмъ, кто тамъ остался.

6 Марта. Газеты продолжають обсуждать вопрось о вмёшательстве Японіи въ русскія дела; появились кое-какіе намеки на возможность общаго союзнаго выступленія

съ участіемъ Америки.

Прочиталъ сообщеніе, что за время послъдняго продвиженія вглубь Россіи нъмцы захватили 3000 орудій, нъсколько десятковъ тысячь пулеметовъ и необозримое коллячество всевозможныхть боевыхъ и техническихъ запасовъв, и плакалъ отъ боли и стъда; минутами вторгалась въ голову мысль: «а, быть можеть, даже лучше, что все это брошено, чъмъ если бы было продаво, все равно къмъ, товарищами или комиссарами; результаты одни, во повора меньше».

Вспомиилось, какъ страдали мы, не имѣя ни орудій, ни пулеметовъ и снарядовъ; какой радостью было для насъ полученіе этихъ средствъ борьбы и постепеннее их накапливаніе и улучшеніе; какій надеждік мыс связывали съ тѣмъ временемъ, когда, наконецъ, у насъ будуть средства бороться съ врагомъ равнымъ оружіемъ. . И когда все это приплю, когда состояніе матеріи поднялось, развалился духъ, и черезъ Веменента на мѣстѣ русской арміи остались какія-то кучуи правственнаго навоза — деворганизованныя банды товарищей, продающихъ нѣмцамъ пушки и пулеметы и поворно бѣгущихъ передъ наступающими церемоніальнымъ маршемъ нѣмцами. Какъ счастивы тѣ, кому супьба была благосклонна и не дала имъ увидѣть всего этого позолна

7 Марма. Яконтовъ хотѣлъ мнѣ помочь прикомандированіемъ меня, какъ внатока Дальняго Востока, къ военной миссіи, но наткнулся на сопротивленіе Крупенскаго, заявившаго, что такъ какъ я принялъ командировку отъ взмѣнническаго Управленія Генеральнаго Штаба, то отъ не только не разрѣшаетъ моего прикомандированія, по требуетъ, чтобы я уѣхалъ във Японіи.

Всъ доводы Яхонтова были безрезультатны.

Интересно знать, кто больше измілники: тѣ, кто, попавъ въ красный штѣнъ, своимъ тѣломъ, кровью и переживаемымъ ужасомъ тормозить, сколько можетъ, поступательное движеніе большевизма и, находись подъ постояннымъ страхомъ мученій, издъвательствъ и смерти, напрягаетъ невѣроятныя усилія, чтобы выштрать время, пока придетъ помоще ибо тамъ въ Россіи все еще надѣротся, что соозвики не бросятъ насъ на компссарское съѣденіе), — или тѣ, кто, сидя по безопаснымъ заграничнымъ и далекимъ отъ Россіи и революціи мѣстамъ и кущая многотысячные оклады, брезгливо отворачивается отъ всего русскаго и пальцемъ не шевельнеть, чтобы спасти гибнущихъ на Руси.

Трудно было ожидать чего либо болье порядочнаго и человъческаго отъ такото
трудно было ожидать чего либо болье порядочнаго и человъческаго отъ такото
даромъ говорили про наше «иностранное» въдометво, что руссий дипломать и сым видить,

и бредить во сит только на французскомъ языкъ.

Имѣлъ съ Яхонтовымъ длинную бесъду о состояніи нашей арміи и положеніи офицерства; разскаваль ему подробно, что дълается въ Харбинъ и подчеркнулъ, что въ этой помойной ямъ молодежь воспитывается только на мести, на идеъ реванша и сведенія личныхъ счетовъ, то-есть на такихъ лозунгахъ, на которыхъ Россіи не воастановить.

Просиль Яхонтова взять на себя хлопоты по организаціи съ помощью союзниковъ русскихъ добровольческихъ легіоновъ, которые и будутъ продолжать борьбу и за общее союзное. и за русское дъло на началахъ великаго воинскаго и гражданскаго подвига, о себъ лично не думая, ничего не требуя, и ниному не мстя.

По мивнію Яхонтова мои надежды на возможность искренней и безкорыстной помощи со стороны Японіи весьма утопичны: японцы очень хитры и еще болье жадны; сейчасъ они полны вождъленіями какъ бы выгоднье использовать наши несчастія и извлечь изъ этого наибольшую для своей страны пользу; польза же эта рисуется въ легкомъ захвать всего русскаго Дальняго Востока и наложении своей дапы на крайне нужныя для нихъ естественныя богатства этого края (горныя и рыбныя). Пока что Японія сперживается и косится въ сторону Америки своей непримиримой соперницы во всемъ, что касается эксплоататорскихъ экспериментовъ на азіатскомъ континентъ.

8 Марта. Газеты сообщають, что три дня тому назадъ Америка дала свое согласіе на выступленіе Японіи на русскомъ Дальнемъ Востокъ; говорять, что изъ Пуруги вышли уже транспорты съ войсками, но военные японцы это отрицаютъ.

9-14 Марта. Отдыхаю. Вопросъ о сибирскомъ вмѣшательствѣ Японіи продол-

жаеть оставаться въ положеніи дебатируемаго вопроса, интересъ къ которому съ нажлымъ днемъ становится все слабъе.

15 Марма. Яхонтовъ убажаетъ въ отпускъ; сговорился съ нимъ по поводу организаціи помощи русскимъ офицерамъ; проектирую, чтобы онъ попробовалъ обратиться къ Рузевельту — это человъкъ кипучій, военный и съ огромнымъ общественнымъ и нравственнымъ въсомъ. Надо только торопиться, пока помойныя ямы Харбинскаго типа не сгноили совершенно нашу молодежь.

По словамъ Яхонтова японцы охотно готовы вмѣшаться въ наши дѣла, но только на средства союзниковъ и съ тъмъ, чтобы не идти дальше Владивостока, Харбина и Камчатки. Условія черезчуръ прозрачныя, и союзники совстить не охочи на то, чтобы давать деньги на осуществление за ихъ счетъ чисто японскихъ задачь, и требуютъ гарантій, что при исполнении не будуть преследуемы узко эгоистическия пели.

Харбинскіе писаки продолжають муссировать Семеновщину, представляя Семенова, какъ единственную величину, способную спасти Россію отъ власти большевиковъ. За деньги и въ чаяніи разныхъ благь отъ реванша наши продажныя перья способны HA BCC.

Разв'в на ненависти и мести можно возстановить разрушаемую Россію, особенно если ненависть направлена огуломъ по адресу всего народа? Следовало бы вспомнить и прочесть о томъ, что было во времена Вандеи и Кобленца; фонъ въдь тотъ же самый, только краски и углубленія куда різче, чімъ сто двадцать літь тому назадъ.

16-17 Марта. Лунножитель Вильсонь, разразился посланіемь къ русскому народу; совсъмъ никчемушная исторія, такъ какъ 3/4 русскаго народа никакихъ посланій не читаетъ и очень мало, если не совсъмъ, освъдомлены о томъ, что такое Соединенные Штаты и гдъ они находятся; милый профессоръ исторіи продолжаетъ пребывать въ невъдъніи того, что съ выпущенными на чисто звъриную свободу дикими и темными массами нельзя беседовать ни воззваніями, ни идущими даже отъ искренняго сердца убъжденіями.

Въ нашей острозаразной болъзни нужны или операція, или прижиганіе; върнъе

сказать — были нужны, такъ какъ теперь время, повидимому, уже упущено.

18 Марта. Съвздъ совътовъ въ Москвъ утвердилъ мирный договоръ съ Центральными державами; ничего иного и не могло сделать спеціально собранное для этого случая голосовальное стадо. Подтверждена только сдъланная именемъ Россіи подлость, ибо въдь все равно самая Россія усердными стараніями комиссаровъ уже нъсколько мъсяцевъ фактически выведена изъ строя воюющихъ державъ, потеряла всю свою армію, лищилась всёхъ боевыхъ запасовъ и приведена къ экономическому коллапсу.

Союзная пресса продолжаетъ жевать вопросъ объ оказаніи помощи Россіи и о Сибирской экспедиціи; каждая строка каждой статьи доказываеть глубочайшее непониманіе того, что совершилось и продолжается сейчась на нашей несчастной, ополоумъвшей

Родинъ.

28 Марта. Нѣмецкое наступленіе медленно продвигается впередъ; мѣствые нѣмцефилы и союзникофобы ликуютъ; я ихъ охлаждаю напоминаніемъ про судьбу какоторый не расколоть бревна сразу, а застрять и продолжаеть вбиваться уже ослабленьми мелкими ударами въ то время, когда стѣпки раскола сохранили могучую склу спротивленія и готовы энергично сжаться и выбросить клинъ вонъ. Большинство зтѣсь считаеть дѣло союзниковъ проиграннымь и искренно радуется; скрытое вѣмцефильство бурно выбивается наружу. Горькое имъ предстоитъ разочарованіе, котурамноство бурно выбивается наружу. Горькое имъ предстоитъ разочарованіе, котура выяснится, что цѣной огромныхъ потерь и частичныхъ тактическихъ услѣковъ нѣмцы близки уже къ стратегическому пораженію, и теперь весь вопросъ въ томъ, какъ имъ удастся выхгѣзти изъ начатой ими операцій, услѣкоть ли они унести свои хвосты и отстояться за основными линіями, цѣльность сопротивленія которыхъ не могла блуъ не нарушена съ началомъ наступленія. Конець вѣмецкой наступлетьной волны долженъ быть началомъ контръ волны союзнато перехода въ рѣщительное наступленіе — такова, повидимому, идея верховнаго союзнато командованія.

29 Марма. Отчаннюе нѣмецкое сопротявленіе продолжается; весомтѣнно, что главная цѣль нѣмцевъ заключается въ томъ, чтобы отрѣзать англичанъ и припереть пхъ нъ морю; возвѣщаемое же наступленіе на Парижъ это только для отвода главъ и, какъ говорятъ юнкера, для «наведенія дранжа» на очень чувствительныхъ во всемъ, что касается Парижа, французовъ.

Нѣмцефилы японцы (ихъ оказывается очень много) и очень многіе русскіе вожделѣню смакують грядущую побѣду тевтоно-австрійскихъ армій, отъ которыхъ ждуть ватьмъ энергичныхъ дъйствій по возстановленію порядка на Руси и возвращенію всѣхъ потеринныхъ правъ, преимуществъ и капиталовъ; во всемъ этомъ такъ и сквозить то, что именуется русскимъ патріотизмомъ.

30 Марта—4 Апръля. Томпюсь въ ожиданів возможности двинуться въ обратный путь въ Харбивть безъ завада, какъ равьше думалъ, въ Пекинъ. Нѣмцы все еще ломятся впередъ подъ ликованіе мѣстныхъ милостивыхъ государей съ бердичевскаго и кобленцскаго фроктовъ; у многихъ слюнки текутъ отъ предвкушенія будущихъ жареныхъ рябчиковъ и прочаго благоуханія былыхъ временъ. Утромъ продолжительная бесѣда съ японскимъ жандармомъ; выяснялось, что наше посольство все время волшучется, скоро ли я уѣду, и представляеть меня японцамъ, какъ большевика; отъ столь подлаго учрежденія трудно было ожидать чего либо другого; подлость усугубляется тѣмъ, что посользаваеть, что это невърно; внаетъ причины моето отъбада изъ Петербурга и причины, побудившія меня пріѣхать въ Японію. Я разсказалъ жандарму причины моето прибытія, показаль ему документы; тотъ разсыпался въ любевности и уговариваль не узъжать изъ Японіи, такъ какъ скоро цвѣтеніе вишенъ и много удовольствій и развлеченій. Поблагодариль его, сказавъ, что русскимъ сейчась не до развлеченій и что миѣ надо ѣхать въ Хазбинъ искать ваботы.

## VARIA\*

### Главный земельный комитетъ\*\*

#### В. П. Семенова Тянь-Шанскаго

Послё Февральской революціи Министромъ Земледівлія сталъ А. И. Шингаревъ, по профессій вемскій врать, никогда раньше не им'явшій отношенія къ этому в'ядомству и вообше не работавшій въ обласята земледівлія и землеустройства. Однимъ изъ первыхъ дъйствій повато Министра было изданіе новато заковаю было вызвано причивами политическими кадане скору́в демаготическими кибя ин политическими катора даме скору́в демаготическими. Не мибя ин политически изътні о структуру́в законовъ, ил оплата тосударственнаго діятеля, Шингаревъ создаль не законъ, а какую-то декларацію, да и то не совсёмъ грамотно написанную.

Появленіе новаго закона вызвало необходимость созданія цілой сти учрежденій для проведенія въ жизнь деклараціи, и въ главу этихъ учрежденій быль поставлень «Главный Земельный

Комитетъ.

Комитетъ этотъ былъ сконструированъ наспъхъ. Предсъдателемъ его назначенъ профессоръ политической эколомія А. С. Постниковъ. Были привлечены къ участію въ Комитетъ и представители върометъ. Вообще, какъ веф революціонныя учрежденія, Комитетъ витъль, благодаря своей конструкціи и составу, а также отношенію къ другимъ оставшимся пъльми дореволюціоннымъ учрежденіямъ, совершенно неопредъленную физіономію и функціи. На первыхъ порахъ ему, во всякомъ случать, была поставлена задача сконструировать съть мѣстымъ учрежденій и поставить ихъ

въ іврадкическую связь и зависимость другь отъ друга.
Представителем отъ Министерства Юстици въ Комитеть быль назначенъ Оберъ-Прокурорь
2-го Д-та Сената, проф. гражданскаго права, И. М. Тютромовъ, который, какт самъ мнѣ лично скавомощникъ, далъ Министру Юстици свое согласіе липь условно — если ему будеть дань замъбстительвомощникъ по его выбору, этимъ замъбстителем опъ просиль быть мены, какъ своего старшато говарища Оберъ-Прокурора и тчена Совъта Министра Остиціи, причемъ, приглашав меня, поставать 
вопрост такс, что если бы и не согласялся, то онь, Тютромовъ, также опказался бы отъ предас-

женной ему обязанности.

Не ожидая большой пользы отъ своего участія въ Главномъ Земельномъ Комитетъ, ибо было что все дъло сводится нь отриданію права частной собственности на землю, а мы съ Тютрю-мовымъ, како цивклисты, не могли сочретвовать такому направленію, я все же осгласался на одъланное мить предложеніе, считая, что, быть можеть, удастся обуздать иткоторыя неумфренным неразумныя вожделёнія и стремленія. Полагал, однако, что я буду зама́стителемъ Тютромова только тогда, когда ему самому нельзя будеть бывать на застаданіяхъ Комитета, я просиль постоянно держать меня ть курсть какъ того, что тамъ дълается, такъ и того, какой линіи держится самъ представителы Министерства Костиціс.

Въ самое первое время все такъ и шло. Но очень скоро мий пришлось нести обяванности приставителя почти веключительно одному. И. М. Тютрюмовъ имъл врисущее многимъ русскимъ свойство набирать себй цълую куму велкихъ дълъ и обязанностей, очень часто медочныхъ и служащихъ только къ тому, чтобъ овъ мъншали сосредоточиваться на главныхъ. Помимо своей служби въ Севатъй и профессуры въ Унверенитетъ, Тютрюмовъ быль, вапр., гласныхъ Петроградской Гор. Думы, предсъдателемъ ез горидической комиссіи и не сумъть даже отказаться отъ участів викольной комиссій думы присмъ состоять завътрумощимъ 2 городскими иколами, т. е. долженъ

<sup>\*</sup> Въ настоящемъ отдълъ «Архива Русской Революцій» будуть печататься присылаемыя намъдополненія и исправленія опубликованнаго уже въ вышедшихъ томахъ матеріала.

<sup>\*\*</sup> Настоящая замътка вызвана желаніемь дополнить, а отчасти и исправить воспоминанія А. Демьянова («Архивъ Русской Революців», т. V) этой ихъ части (стр. 103), которая касается дъягельности представителей Министерства Йостиців въ Главномъ Земельномъ Комитетъ.

быль инвъчиться съ нѣсколькими весьма мелочными дамами, учительницами этихъ школъ и проч. Уставши за зиму отъ всѣхъ этихъ обязанностей, Тютрюмовъ на лѣто уѣхаль на отдыхъ къ себѣ въ дерению.

Какъ то пётомъ, пріёхавъ въ Земельный Комитеть до началя засёданія, я подошель въ Постенкову, который, ним'я пёсколько минуть свободнаго времени, сталь со мной бесёдовать по поводу работь Комитета. Я высказавать ему, что вахожу эту работу очень мало производительной и медленной, такъ какъ многіе члены Комитета, а въ особенности присылаемие изъ губерній метотные представителн говорять спішнкомъ много и безголожов, что такимъ образомъ не только разовожонно соддать какой либо законь, благодаря юридической безграмотности большинства членовъ Комитета, но даже далеко не всегда можно уповить и общую пред предстоящей земельной реформы. Къ удивленію моему, Постинковъ не только раздёляль мои взгляды, но высказывался гораздо болёе різко. Опъ прямо мий сказань: «А вы думасте, что вообще здёсь можно что либо содать? Надо попросту разогнать всёхь этихъ господъ. Відь если кто можно что либо седать? но тот только мы съ Вами и намъ подобіне, — люди дійствительно интеллигентные и культурные, съ экономическимъ, ородителенные и культурные, съ экономическимъ, порадическимъ и вообще высшимъ образованіемъ.

Въ одномъ изъ ближайшихъ засъданій Комитета со мною, какъ замъстителемъ представителя Министерства Юстиціи, произошель такой инциденть. Незнакомое мн'я, впервые появившееся въ засъданіи лицо, вполні культурнаго вида (въ отличіе отъ многихъ другихъ), попросивъ у предсівдателя слова, обратился къ Постникову съ заявленіемъ, что хотя онъ и является представителемъ спеціальной части Министерства Юстиціи — межевой, но не видя представителя Министерства Юстиціи, И. М. Тютрюмова, желаль бы высказать свои соображенія. Предсъдатель остановиль говорившаго и объясниль, что замъститель представителя Министерства находится на лицо, и указаль на меня. Произошель нъкоторый конфузъ, а нъкоторые члены (среди нихъ были, несомивнио, я большевики) элорадно, какъ мнъ показалось, переглянулись. Въ перерывъ засъдания представитель Межевой части попошель ко мив съ извинениемъ, на что я сказаль, что онъ эдесь не при чемъ. а что виновато, конечно, Министерство, ибо мет не было сообщено о назначени такого представителя отъ Межевой части (а последнему не было сообщено о томъ, что я состою заместителемъ представителя), и что я побду завтра въ Министерство Юстиціи объясняться. Составивъ на следующій день докладную записку объ инциденть и о томъ, что я считаю невозможнымъ работать, когда Министерство не только само не интересуется вопросами, обсуждающимися въ Комитеть, но не ставить въ курсъ дъла и своего министра — члена Правительства, — я ръшиль повхать лично къ Ефремову, бывшему въ то время Министромъ Юстиціи. Не заставъ Министра, я передаль мою записку Директору 1 Департамента, прося передать ее Министру, и убхаль домой. Въ тоть же или на слудующій день я по телефону получиль приглашеніе явиться къ М-ру, что сейчась и сдълаль. Ефремовъ тотчасъ же меня приняль и сказаль, что считаеть меня вполн'в правымъ: въ кабинеть Министра въ это время входили товарищи Министра А. Демьяновъ и Г. Д. Скарятинъ, такъ что наша бесъда велась частью при нихъ. Ефремовъ въ заключение разговора прибавиль, что онъ вообще ръшиль усилить составъ представителей Министерства, почему и назначаеть меня не замъстителемъ, а вторымъ представителемъ, и просить меня все время ставить въ курсъ дёла какъ лично его, такъ и его товарищей. На это я сказаль, что считаль бы полезнымь иметь общене не только съ чинами Министерства Юстиціи, но и съ представителями другихъ в'вдомствъ, что я одинъ разъ и сділалъ уже частнымъ образомъ, устроивъ совъщаніе съ представителями Министерства Вн. Дълъ (Управляющимъ Зем. Отдъломъ и его помощникомъ) и выработавъ общій планъ дъйствій для одного изъ засъданій Земельнаго Комитета.

Такт какс Ефремов: не быль юристоми, да и постоянныя засѣдамія Сокѣта Министорем с нимали у него много времени, и накоменсь, оне вскорѣ и вовее ушель со своего поста, — въ дальвѣвшемь и уже вмѣль дѣло съ Демьяновымъ и Скарятинымъ, которымъ, между прочимъ, передаль съ трудомъ полученный мною изъ кащелярін Земельнаго Комитета паркуляръ Министра Земадълін Чернова, далеко превосходившій по радикальности и тъвнавѣ, а также и безголювости вое то, что творилось въ Комитетѣ, и шедпій даже въ вѣкоторыхъ частахь въ разрѣзъ съ тѣмъ курсомъ, котораго старалься держаться предсѣратель Комитета (есля это вообще воможню было важть курсомъ). Постинковъ очень негодовалъ на этотъ циркуляръ не только по существу, но и потому, что его взданіе владись вмѣшательствомъ въ его. Постинкова, дѣмтельность

Впослѣдствін, когда А. Демьяновъ написаль свою записку по поводу этого циркуляра в зообразованнях работвіяхь мёстных земельных органовъ, пооприемыхь къ тому Черновымь, 
и копію этой записки получиль и А. С. Постниковъ, послѣдній, по свойственной ему ревивой обядчивости и старческой раздражительности, сталь негодовать и на это, по его мифнію, вифшагельство 
в его сферу. Содержаніе записки отка доложиль Комитету. Благодаря наладившейся связи моей 
съ высшими чинами Министерства Юстяція, копію записки Демьянова и вифль въ рукахъ равфе 
Постникова и потому сказаль въ засѣданіи Комитета, что записка эта вифеть въ виду указаніе в 
ключительно на искоординированность дъйствій Правительства. Какъ спытный предсёдатель Постключительно на искоординированность дъйствій Правительства. Какъ спытный предсёдатель Пост-

никовъ не допустиль обсужденія записки по существу въ Комитетъ и заявиль, что самь поъдеть объясняться съ Министерствомъ Юстиціи. На этомъ въ Комитетъ инцидентъ и окончился.

Записка А. Демьянова была составлена безъ какого бы то ни было участія съ моей стороны, но все же я подумалъ, что А. С. Постниковъ подозрѣваетъ меня въ сообществѣ съ чинами Министеротва Юстиціи и вообще въ желаніи подковырнуть Комитеть, тъмъ болье, что нъсколько ранве, исправияя обязанности Оберъ-Прокурора 2-го Д-та Сената (за отсутствіемъ И. М. Тютрюмова), я получиль оть одного уваднаго земельнаго комитета телеграмму, адресованную на имя Сената, съ требованіемъ выслать этому комитету одно изъ нер'вшенныхъ еще Сенатомъ землеустроительныхъ дълъ, съ угрозою, что если это не будеть исполнено, то Уъздный Комитеть самъ ръшить дъло по своимъ собственнымъ соображеніямъ и своими средствами. На такой телеграммѣ, возмутительной по тону, я сделаль надпись «доложить Пр. Сенату», и секретарь мой заготовиль уже ордерь канцелярів о докладѣ ен въ блинайшент засѣданін. Однако, прежде чѣм подписать одерръ, я по-казаль телеграмму Первоприсутствующему Сенатору В. И. Тимофевекому, состоящему въ-время сенаторомъ 2-то Денартамента. Тимофевекокій очень первые вступлать со онною въ пререканіе, говоря, что нельзя докладывать «всякія глупыя бумаги» Сенату, на что я возразиль, что бумаги, адресованныя на имя не Оберъ-Прокурора, а Сената я не имъю права «пріобщать къ ряду ненужныхъ бумагь». Въ концъ концовъ, мы, по моему предложеню, помирились на томъ, что Первоприсутствующій на телеграмм'в сдівлаєть надпись «передать къ дівлам». Оберь-Прокурора», а я уже отъ себя распоряжусь этою бумагою, — что я и сделаль, отправивь эту телеграмму Министру Юстиців. Возможно, что эта телеграмма также послужила матеріаломъ для записокъ А. Демьянова.

При постоянномъ общеній съ высшими чинами Министерства Юстяція, я вручняї Г. Д. Скаритину также свою записку по поводу появившихся въ 1-омъ и 2-мъ №№ оффиціальнаго печатнаго органа Главнаго Земельнаго Комитета, его «Изв'ястіяхъ» — передовихъ статей Н. П. Огановскаго (также навначеннаго Керенскимъ Сенаторомъ во 2 Д-тъ, народнаго соціалиста), нависавнихъ въ тойт привыва крестьянъ къ погроммамъ частно-наддівльческихъ имѣлій и усадебъ. О погромномъ характеріъ этихъ передовиць, вздоженныхъ въ формѣ бесёдъ съ крестьянами и сов'ятовъ, какъ имъ распорядиться землею, и о сродств'я ихъ съ посл'ядующимъ Леннискимъ призывомъ «грабь награбленное» свяд'ятельствовали такія напр. ихъ фраза: «когда это воровье гиѣздо — помѣщичье землевляд'явіе — будеть окончательно разорено» ... и т. д. или «въ 1905—06 гт., когда воля трудового народа — крестьянета блая ваписава огненными буквами на небесахъ, въ вид'я зарезо помарожъ

пом'вщичьихъ усадебъ» и проч.

Такъ какъ составъ Комитета и періодическихъ събъдовъ его мѣстныхъ представителей визътельно лівейть и все быстро катилось къ большевизму причекъ очець чаето высказывались сужденія, что съ «устарѣвшими» коридическими понятіями считаться вовсе не слѣдуетъ, ибо настушма пора «революціоннаго правосознанія и правотворчества», то навъ почти безполезно было дътьть въ Комитетъ свои возражения, тътьт болье, что мъ, представители вѣдомствъ, не пользовались даже правомъ рѣшающаго голоса. Одинъ разъ мое замѣчаніе, что въ составъ комитетовъ (тавънато въ мѣстныхъ) не слѣдовал бы вводить «солдатскихъ и рабочихъ» денутатовъ, ибо на съръчестване, не имѣютъ никакого отношенія къ земліб, а если есть среди вихъ крестьяне, то они являють уме крестьяне, не имѣютъ никакого отношенія къ земліб, а если есть среди вихъ крестьяне, то они являють уме крестьяне, то при за при за

вители министерства котиціи им'вють устар'ялыя юридическія понятія. При таких условіях з бідному А. С. Постинкову было очен трудно держать какой либо курсь, тімы боліве, что во всі законопроекты, составлявшіеся Канцеляріей Комитета по его указанівны, вы каждомы засеіданія, при частично мінявшемся состав'я членовы, вносили постепенно новыя в

новыя поправки, совершенно искажавшія уже обсужденныя статьи.

ХОТЯ ТЯКИМ. Образомъ роль представителей вѣдомствь сводилась почти неключительно къ наблюденію надъ произходящими событіями, — мною по соглавненно съ Г. Д. Скаратиния, во время обсужденія вопроса о составъ и функціяхъ реорганизуемаго Главняго Земельнаго Комитета, было ввесено предложеніе о снабменія правомъ ръбнавощаго голоса и представителей Министерства Юстинік. Совершенно случайно Постимкову удалось провети это мое предложеніе (каметсты большкаствомъ 1 вли 2 голосовъ)\*; этотъ усиївхъ объяснялся лиць тѣмъ, что въ засѣданіи по камой то причинѣ не участвоваля часть наиболёв лівыхъ членовъ.

<sup>\*</sup> Насколько помнится, такое же право голоса было дано и представителямъ Министерства Вн. Дёлъ, которые присоединились къ моему предложению.

Что касается собственно земельнаго закона, т. е. вопроса о землепользованіи, то не подлежало никакимъ сомпъніямъ, что общее его основаніе полжно было лежать въ полномъ отрицаніи права частной собственности на землю, въ чемъ сходились всв члены Комитета соціалисты, а ихъ было большинство. Однако, и между соціалистами шла жестокая грызня изъ за способовъ осуществленія этихь основаній. Очень язвительно и жестоко нападали на народныхъ соціалистовь и соціалистовъ-революціонеровъ соціаль-демократы, вполн'є логично говоря, что проводить идею отриданія права частной собственности можно лишь въ полномъ объемъ, т. е. тогда, когда она не будеть признаваться не только по отношенію къ земл'в сельско-хозяйственнаго назначенія, но и ко всякой непвижимости и движимости. Въ смыслъ перевертыванія всякихъ юрилическихъ понятій доходило до того, что даже одинъ изъ чиновъ канцеляріи Комитета, кооптированный въ число его членовъ -- не только за свою трудоспособность, но главнымъ образомъ, за свой демагогическіе пріемы (бывшій раньше моимъ помощникомъ по должности Оберъ-Прокурора Сената), — главный докладчикъ по законопроектамъ, - договорился до того, что земля не можетъ быть объектомъ права собственности потому, что таковымъ не можеть быть напр. вода въ моръ.

Вядя, что изъ законопроектовъ, вырабатывавшихся въ Земельномъ Комитетъ, ничего путнаго выйти не можетъ, я еще до возвращенія изъ деревни И. М. Тютрюмова совъщался по поводу предстоящаго внесенія законопроекта о земельных комитетах во Временное Правительство — съ Г. Д. Скарятинымъ и представилъ ему въ письменной форм'в всё свой возражения на статьи этого законопроекта. Скаратинъ переговорилъ по поводу этого съ занявшимъ въ то время постъ Министра Юстици П. Н. Малянтовичемъ.

Вследствіе этого мы, т. е. вернувшіеся къ этому времени изъ деревни И. М. Тютрюмовъ и я, а также Скарятинъ были приглашены черезъ несколько дней къ Малянтовичу, для обсужденія законопроекта о земельных комитетахь, подлежавшаго разсмотренію въ ближайшемъ заседаніи Совъта Министровъ (Временнаго Правительства). Малянтовить, котораго я видъль въ первый разъ, произвель на меня впечатльніе человька толковаго и умьющаго выслушивать пругихь, несмотря на полное различие взглядовъ, но человъка, желающаго показать и свою популярность, и свою энергию; такъ онъ усиблъ намъ разсказать о своей дъятельности въ Москвъ въ первые дни революціи и о томъ, что онъ якобы спасъ какого-то полковника или генерала, принятаго толною за жандарма, а оказавшагося служащимъ въ контръ-развъдкъ (военной), - но умолчаль, конечно, о пятнахъ въ своей прежней дъятельности. - Какъ курьезъ, могу разсказать, что, защищая въ разговоръ съ Малянтовичемъ предложенную мною редакцію одной статьи, касавшейся отчужденія частей частновладівльческихъ земель, я привель примъръ, что въ нъкоторыхъ случаяхъ такое отчуждение можетъ быть вполн'в целесообразно и съ козяйственной точки зр'внія, напр., когда при проведеніи жел'взной дороги у частнаго владъльца остается небольшой кусокъ земли за полотномъ дороги, которое мъшаеть ему вести хозяйство на отръзанномъ участкъ. На это Малянтовичь (соціаль-демократь) съ живостью сделаль такую реплику: «Представьте себе, какъ разъ такой случай быль у меня въ именів.» Пумаю, что подобныхъ Малянтовичу соціадь-демократовъ, владъвшихъ имъніями, въ Россіи можно было найти не одинъ десятокъ!

Такъ какъ разсмотръніе проекта закона о земельныхъ комитетахъ во Временномъ Правительств'в почему-то замедлилось, то Малянтовичь решиль еще соввать наше маленькое сов'єщаніе, увеличивъ его составъ. Въ ближайшие же дни такія сов'вщанія и состоялись въ зданіи М-ва Юстиціи, подъ предсъдательствомъ Г. Д. Скарятина и при участіи Директора 1 Департамента Мордукай-Болтовскаго. На нихъ мы составили подъ видомъ поправокъ свой собственный проектъ закона, который Малянтовичь, въ видё такихъ поправокъ къ каждой статъй комитетскаго проекта долженъ быль отстаивать во Временномъ Правительстви. Конечно, нашъ проекть, въ виду того, что въ немъ участвовали только юристы, во всякомъ случав быль составлень вполне грамотно. На последнее наше совъщание мы пригласили изъ Канцеляріи Главнаго Земельнаго Комитета, кажется, съ разръшенія Постникова, того самого чиновника, о которомъ я говориль выше и который должень быль докладывать комитетскій проекть закона въ засъданіи Временнаго Правительства, и уб'ядили его переработать и свой проекть вы некоторых частяхь для того, чтобы впоследствии было меньше

О томъ, что происходило въ засъданіяхъ Временнаго Правительства при начавшемся обсужденіи законопроекта о земельных комитетахь, мить въ точности неизвъстно. Знаю я только то, что на докладчика способъ обсужденія не только этого проекта, но и другихъ вопросовъ, произвелъ удручающее впечативніе. Въ особенности безотрадное впечативніе производиль самь «глава» А. Ф. Керенскій, котораго этоть докладчикь уподобиль прапорщику, радующемуся тому, что онь надълъ новую военную форму. Обсуждение земельныхъ законовъ все замедлялось, а затъмъ насту-

пиль октябрьскій большевистскій перевороть, и все съ нимъ кончилось...

## Письмо въ редакцію

Господину Издателю Архива Русской революціи І. В. Гессену.

#### Милостивый Государь,

Въ том'в IV Архива Русской революція, на стр. 46-ой, изложена телеграмма командующаго войсками Московскаго военнаго Округа Генерала Мрозовскаго, отъ 1-го Марта 1917 г., Государю Императору въ Царское Село следующаго содержанія:

«Вашему Императорскому Величеству всеподданнъйше доношу: большинство войскъ съ артиллеріей передалось революціонерамь, во власти которыхь, поэтому находится весь го-

родъ. Градоначальникъ съ помощникомъ выбыли изъ Градоначальства и т. д.»

Считаю своимъ долгомъ въ цъляхъ правдивости будущей исторіи поправить неточность, вкравшуюся въ вышеизложенной телеграмъ.

Градоначальникъ свиты Его Величества Генералъ-Мајоръ Шебеко и я, полковникъ В. И. Назанскій, его помощникъ, предёла Градоначальства не оставляли ни на одинъ часъ.

Оба мы находились въ зданіи Градоначальства до последнихъ часовъ.

Въ ночь же съ 28-го на 1-го Марта, согласно приказа Командующаго войсками, власть гражданская перешла въ руки военнаго начальства, въ пицѣ начальника Охраны Москвы, Командира Ополченскаго корпуса Генерала Вогака, которому и перешли всѣ части находившіяся въ вѣдѣніи Градоначальника (казачьи сотни, 2 жандармскихъ дивизіона и полиція).

1-го Марта съ утра рабочіе начали собираться около Городской управы, при чемъ войска, которыя своимъ расположениемъ по Садовой улиць, должны были не допускать рабочихъ изъ Замоскворъчья въ центръ столицы, не прибыли къ назначенному часу и тъмъ не выполнили своей задачи. Туть для меня стало очевиднымь, что власть не можеть болье опираться на войска, хотя казаки и жандармскія части были надежны и выполнили свой долгь до конца.

Къ часу дня въ зданіе Градоначальства должны были быть собраны полицмейстера для полученія особыхъ распоряженій, но часть ихъ не въ состояніи была прибыть, такъ какъ по улицамъ

уже останавливали революціонеры.

Въ это же время въ служебномъ кабинетъ съ Градоначальникомъ Генераломъ Шебеко сдънался припадокъ печени съ потерей созданія. Къ тому же часу поступило донесеніе о движеніи тошны къ зданію Градоначальства, для разгромленія находившихся тамъ Охраннаго и Сыскного Отделенія. Мною было отдано распоряженіе брандъ-маюру принять меры охраны зданія Градоначальства отъ пожара. Въ виду тяжелаго болезненнаго положенія Градоначальника и зная, что жизни его можеть угрожать опасность, я съ помощью чиновника особыхъ порученій перевезь его въ два часа дня на Остоженку, въ квартиру его сестры, откуда и доложилъ по телефону генералу Мрозовскому.

Въ зданіе Градоначальства, къ сожалівнію, попасть уже мив не удалось, такъ какъ оно было окружено толпою, но связь я имъль съ нимъ до конца черезъ докладчика по особому телефону, но-

меръ котораго не быль выключень, какъ всё остальные.

На другой день Градоначальникъ утромъ перебхаль на мою квартиру – Новинскій бульварь. Въ тогъ же день, въ одной изъ газетъ, я прочиталъ объ отъезде моемъ въ Кіевъ. Глубоко вовмущенный такою ложью, я протелефонироваль Г-ну Челнокову, какъ Комиссару Москвы, что я

нахожусь у себя на квартир'ь, гдв находится и Градоначальникъ. Черезъ полъ часа Градоначальникъ и я были отправлены въ Городскую Думу, гдв намъ объявили, что мы изолированы въ Кремлъ въ квартиръ дворцоваго коменданта, - попросту говоря, арестованы.

Изъ вышеналоженнаго ясно видны тъ неточности, которыя вкрались въ телеграммъ командуюшаго войсками.

Бывшій помощникъ Московскаго Градоначальника Полковникъ Наявнскій.

Въ газетћ «Дип» (Берлинъ) въ номерћ отъ 8-го іюля 1923 г. помѣщено слѣдующее письмо въ редакцію:

#### М. Г. Г-н Редактор!

Не откажите в любезности помъстить нижеслъдующее:

В X томѣ «Архива Русской Революців» автор «Зашкою бѣлогварцейца» на стр. 83, говоря самарском правительстві, пишет: «Не останавливансь на том, как у нас шла работа по управленію областью, могу лишь указать, что, напримѣр, министерством внутренних дѣл завѣдовал Климушкин, бывшів в сове время волостивм писарем и, конечно, оказавшійся совершенно неподготовленым ко взятым на себя обязанностям. Что это так, видло вз того, что, несмогря на всю его развязность, ему пришлось обрататься к бывшему самарскому губернатору, проживающему там, (князю Голицину), за частимим указавліями дал дѣл, в которых Климушкина запутался».

Во побъжаніе недоразумьній и ложных исторических оцівнок считаю необходимым заявить слідующеє: накогда волюстним писарем я не был; точно также — накогда ни за кажими сов'ятами к бывшему Самарскому губернатору я не обращался и вообще даже не был знаком с ниж

Примите увъренія в искреннем к Вам уваженіи.

П. Климушкин.

Прага, 1 іюля 1923 года.

# Содержаніе

| Воспоминанія — С. П. Бълецкаго                            | Стр |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |     |
| Бесъда съ А. Н. Хвостовымъ – І. В. Гессена                | 76  |
| Екатеринославъ 1917–22 г. г. – З. Ю. Арбатова             | 83  |
| Эпизодъ изъ эвакуаціи Новороссійска — Н. Каринскаго       | 149 |
| Совътская цензура – Д. Лутохина                           | 157 |
| Бътство – А. А. Гольденвейзера                            | 167 |
| Документы и дневники                                      |     |
| Конституція Уфимской директоріи                           | 189 |
| Документы къ статъв Н. Каринскаго                         | 194 |
| Дневникъ – Бар. А. Будберга                               | 197 |
| Varia                                                     |     |
| Главный земельный комитеть — В. П. Семенова Тянь-Шанскаго | 291 |
| There are the more region                                 | 905 |

Напечатано и издано Издательствомъ «СЛОВО», Берлинъ

## СОДЕРЖАНІЕ ВЫШЕДШИХЪ ВЪ СВЪТЪ ТОМОВЪ АРХИВА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦІИ

#### томъ і.

Вадачи Архива. — В. Д. Набоковъ, Временное Правительство. — П. Красновъ, На внутреннемъ фроитъ. — Р. Доксов, Отъ Москвы до Берлива въ 1920 г. — С. Вороновъ, Петроградъ — Вятка въ 1919—1920 г. т. — Н. Неклюдовъ, Предсказаніе русской революція.

#### Документы и письма.

К. Крамаржъ, Основы Конституцін Россійскаго Государства. — Докладъ начальнику операціоннаго отдъленія германскаго восточнаго фронта о положенін дълъ на Украйнъ въ мартъ 1918 г. — Образованін съверо-западнаго правительства (Докладъ Карташева, Кузьмина-Караваева и Суворова). — Письмо ген. Гофа генералу Юденичу.

#### Изъ частной переписки.

Послъдніе дни Леонида Андреева. – Описаніе польскаго отступленія въ августь 1920 г.

#### томъ и.

Къ исторіи Манифеста 17 октября (Записки Н. И. Вунча и кн. Н. Д. Оболенскаго). – Ген. А. С. Лукомскій, Изъ воспомиваній. – А. Дроздовъ, Интеллигенція на Дону. – Р. Гуль, Кіевская эпопея. – Ф. Штейнманъ, Отступленіе отъ Одесси. – І. Рапопорть, Полтора года въ совътскомъ Главкъ. – О. Чернинъ, Брестъ-Литовскъ.

#### Документы и дневники.

Журналь засёданія Сов'ёта Министровь Крымскаго Краевого Правительства 16 апр. 1919 г. – Изь секретнаго доклада. – С. В. Милицынь, Изь моей тетради. – Бар. Фрейгагь фоть-Лорингофент, Изь дневинас.

#### TOM'S III.

С. Добровольскій, Борьба за возрожденіе Россіи въ с'яверной области. – М. Смильгъ-Бенаріо, На сов'ятской службі. – А. Левнисонъ, Побада изъ Петербурга въ Сибирь въ январ'й 1920 г. – Л. Л-ой, Очерки жизни въ Кієв'в въ 1919-1920 гг. – Г. Игреневь, Екатерипославскія воспоминанія.

#### Документы.

Документы къ «Воспоминаніямъ» ген. Лукомскаго. — Меморандумъ Эстонскаго Правительства.

#### томъ и.

А. Блокъ, Послѣдніе дни стараго режима. – А. Демьяновъ, Моя служба при Временномъ Правительствъ. – А. Синегубъ, Защита Зимьгю Дворда. – Бар. М. Д. Врангель, Моя живнь въ Совѣтскомъ Раю. – Р. Донской, Изъ Москвы до Берлина въ 1920г. (Продолженіе.)

#### Документы и дневники.

Организація власти на югѣ Россіи въ періодъ гражданской войны. – А. В. – Дневникъ обывателя.

#### томъ у.

А. А. Валентиновъ, Крымская эпопея. – Ген. А. С. Лукомскій, Изъ воспоминаній. – П. Красновъ, Всевеликое Войско Донское. – Ген. Филимоновъ, Разгромъ Кубанской Рады.

#### Документы.

Письмо Вел. Кн. Александра Михайловича къ Николаю II. – Записка, составленная въ кружкѣ Римскаго-Корсакова и переданная Николаю II кп. Голицинымъ 6 ноября 1916 г. – Показанія Н. А. Маклакова о письмѣ Николаю II. – Денежные документы генерала Алексѣева. – Документы къ воспоминаліямъ ген. Филимонова.

#### томъ уг.

М. В. Родзянко, Госуд. Дума и февральская революція. — Ген. А. С. Лукомскій, Изъ воспоминаній. — А. А. Гольденвейзерь, Изъ Кіевскихъ воспоминаній. — А. Гуровичь, Высшій Совѣть Народнаго Хозяйства.

#### Документы.

Последній всеподданнъйшій докладъ М. В. Родзянки. — Докладъ Центральнаго Комитета Россійскаго Краснаго Креста.

#### томъ ип.

Бар. Б. Э. Нольде, В. Д. Набоковъ въ 1917 г. – С. А. Кореневъ, Чрезвъчайная Коммиссія по дѣмамъ о бывшихъ министрахъ. – А. С. Демьяновъ, Записки о подпольномъ Временномъ Правительствѣ. – Н. Вороновичъ, Менъ двухъ отней. – Б. Казальномъ Поѣздка изъ Добровольческой Арміи въ «Красную Москву». – Г. Вилліамъ, Поѣжденные. – С. Кобяковъ Красный сум.

#### Документы.

Ставка 25-26 октября 1917 г. - Документы къ воспоминаніямъ Н. Вороновича.

#### томъ иш.

С. В. Завадскій, На великомъ изломѣ. – С. Ан-скій, Послѣ переворота 25 октября 1917 г. – Н. Мейеръ, Служба въ компесаріатѣ костиціи и народномъ судѣ. – В. Красновъ, Изъвоспоминаній о 1917—1920 гг. – Герцогъ Г. Лейхтенбергскій, Какъ началась «Южная Армія». – Денежные знаки революціи и гражданской войны.

#### томъ іх.

Борисъ Соколовъ, Паденіе С'яверной Области. — Б. Байковъ, Воспоминанія о революціи въ Закавказьи (1917—1920 гг.). — Н. Плешко, Изъ прошлаго провинціальнаго интеллигента.

#### Документы.

Отчеть о командировки изъ Добровольческой Арміи въ Сибирь въ 1918 г.

#### томъ х.

А. Изгоевъ, Пять лътъ въ Совътской Россіи. – Лейтенантъ N. N., Записки бълогвардейца. – А. Гефтеръ, Воспоминанія курьера. – Н. Савичъ, Три встръчи.

#### Документы.

Протоколы допроса адмирала Колчака Чрезвычайной Следственной Компесіей въ Иркутске въ январе—феврале 1920 г.

#### томъ хі.

С. В. Завадскій, На великомъ изломъ. – Н. М. Могилянскій, Трагедія Украйны. – В. М. Красновъ, Изъ воспоминаній о 1917—1920 г. г.

#### Документы.

Исповъдь В. И. Кельсіева.







A

P Arkhiv Russkoi Revolvutsii HSlav 12(1923)

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

